

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

### Изъ эпохи освободительнаго кіхэжиде

II

17 октября 1905 г. — 8 иоля 1906 г.

> С.ПЕТЕРБУРГЪ 1907

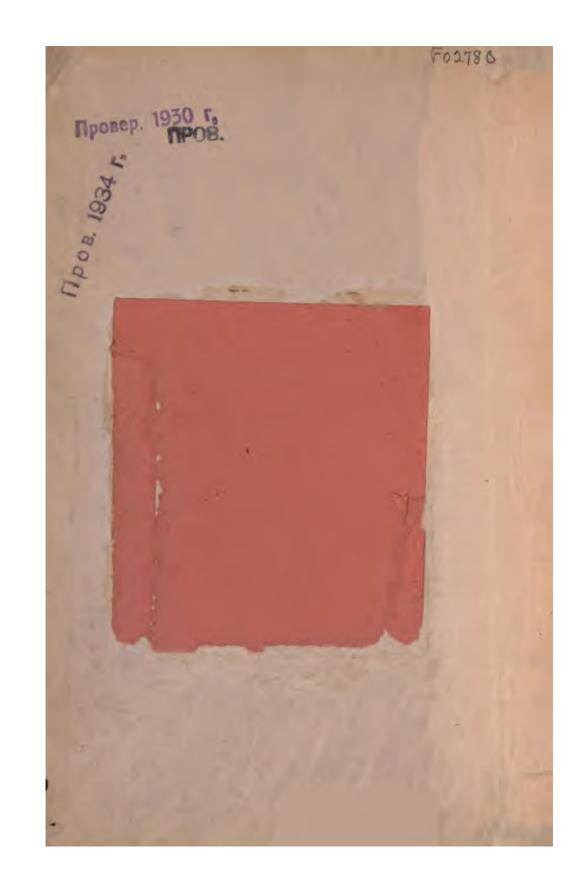



**,** ,

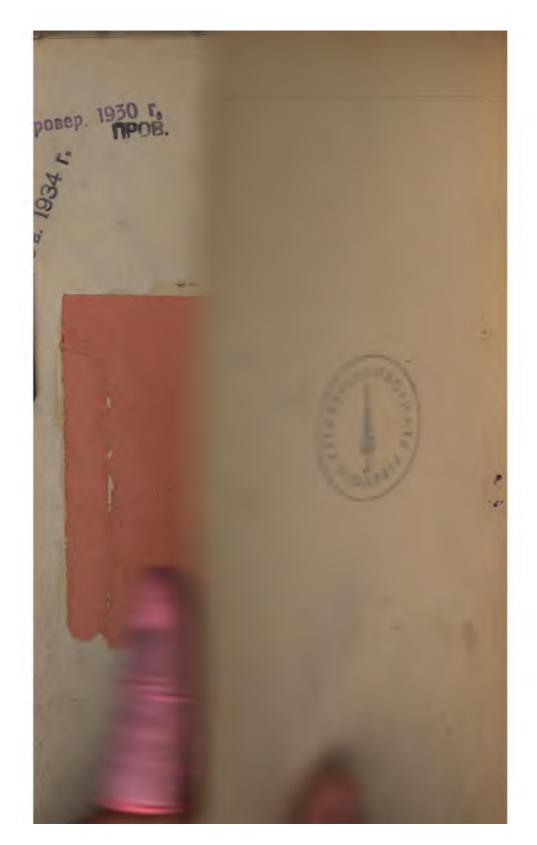

Kuz'min-Karavary, VD. 1-89

В. Д. КУЗЬМИНЪ-КАРАВАЕВЪ

X35 enoxu

освободительнаго

68/3

віхэжидб

II

**17** октября 1905 г.—8 іюля 1906 г.

Право обязываетъ! — Дума или учредительное собраніе? — Амнистія. — Революціоннымъ путемъ. — Академическому союзу. — Разстръляніе безъ суда. — Вопіющее беззаконіе. — Судебные скорпіоны. — Преступно и подло! Раздвонвшаяся правда закона. — Крестынскій вопросъ. — 27-ое Апръля. — Гдъправда? - Надо же кончить! и др. — Ежемъсчиная хроника. Ръчи въ Государственной Думъ! За немедленную отмъну смертной казии. Вопросы наказа. — Обращеніе отъ Государственной Думы.

C. HET.

18

PANHARA?

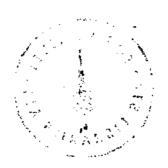

•

.

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

. ....

.

Kuz'min-Karavaev, V.D. 9(4)

В. Д. КУЗЬМИНЪ-КАРАВАЕВЪ

Nav enoxu



# освободительнаго движенія

68/3

II

**17** октября 1905 г. — 8 іюля 1906 г.

Право обязываетъ! — Дума или учредительное собраніе? — Амнистія. — Революціоннымъ путемъ. — Академическому союзу. — Разстръляніе безъ суда. — Вопіющее беззаконіе. — Судебные скорпіоны. — Преступно и подло! — Раздвоившаяся правда закона. — Крестьянскій вопросъ. — 27-ое Апръля. — Гдъ правда? — Надо же кончты! и др. — Ежемъсячная хроника. — Ръчи въ Государственной Думъ: — За немедленную отмъну смертной казни. — Вопросы наказа. — Обращеніе отъ Государственной Думы.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1907

PAHORATHAN PHARATNY RAPODAY ORDINA N8 N8 V.2-



3618

) 7 3 4 4 C

## Tyert Canber Published Action (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

|     |                                                         | CTP. |
|-----|---------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Право обязываетъ!                                       | 1    |
| 2.  | За мъсяцъ. 1 ноября 1905 г                              | 4    |
|     | Дума или учредительное собраніе?                        | 15   |
|     | Отъ словъ къ дълу!                                      | 27   |
|     | Кризисъ земскаго хозяйства                              | 29   |
|     | Амнистія                                                | 32   |
|     | Самозванство                                            | 38   |
| 8.  | За мъсяцъ. 1 декабря 1905 г                             | 42   |
|     | Предълы полномочій и отвътственности министерства графа |      |
|     | Витте                                                   | 60   |
| 10. | Революціоннымъ путемъ                                   | 65   |
|     | Государственная Дума и министерство                     | 72   |
|     | За мъсяцъ. 1 января 1906 г                              | 77   |
|     | Милиція, постоянная армія и милитаризмъ                 | 97   |
|     | Академическому союзу                                    | 102  |
|     | Разтръляніе безъ суда                                   | 109  |
|     | Тоже революціоннымъ путемъ                              | 120  |
|     | Вопіющее беззаконіе                                     | 125  |
|     | За мъсяцъ. 1 февраля 1906 г                             | 133  |
|     | Законъ и обязательное постановление ген. Орлова         | 153  |
|     | Audiatur et altera pars                                 | 160  |
|     | Войско наканунъ Государственной Думы                    | 169  |
|     | Баллотировка шарами и подачей записокъ                  | 175  |
|     | Законное беззаконіе                                     | 181  |
|     | Предвыборные сроки                                      | 190  |
|     | За мъсяцъ. 1 марта 1906 г                               | 192  |
|     | «Свобода» выборовъ                                      | 206  |
|     | Судебные скорпіоны.                                     | 208  |
| 28. | Преступно и подло!                                      | 222  |
|     |                                                         |      |

| •               |                                                                                                |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 29.             | . За мъсяцъ. 1 апръля 1906 г                                                                   | 227         |
| 30.             | Кто побъдилъ на выборахъ и кто побъжденъ?                                                      | 245         |
| . 31.           | Христосъ воскресе!                                                                             | 249         |
| 32.             | Карающая и милующая администрація                                                              | 251         |
| <b>33</b> .     |                                                                                                | <b>25</b> 3 |
| . 34.           |                                                                                                | 258         |
|                 |                                                                                                | 265         |
| 36.             | Крестьянскій вопросъ — насущная ближайшая задача Государ-                                      |             |
|                 |                                                                                                | <b>27</b> 0 |
|                 | Что дълать Думъ?                                                                               | 278         |
| 38.             |                                                                                                | 281         |
| 39.             |                                                                                                | 283         |
| <del>4</del> 0. | Гдъ правда?                                                                                    | 298         |
| 41.             | Надо же кончить!                                                                               | 304         |
|                 |                                                                                                | 310         |
|                 |                                                                                                | 313         |
| 44.             |                                                                                                | 335         |
| 45.             |                                                                                                | 341         |
|                 |                                                                                                | 345         |
| 47.             | За немедленную отмъну смертной казни                                                           | 380         |
|                 | I. Ръчь въ засъданіи Государственной Думы 3 мая 1906 г.                                        |             |
|                 | при обсужденіи отв'ютнаго адреса                                                               | 347         |
|                 | при первоначальномъ обсуждении законопроекта объ отмънъ                                        |             |
|                 | смертной казни                                                                                 | 351         |
|                 | III. Ръчь въ засъданіи Государственной Думы 1 іюня 1906 г.                                     |             |
| 2               | по поводу объясненій представителя военнаго министра 3                                         | 355         |
| -               | IV. Ръчь въ засъдании Государственной Думы 16 юня 1906 г. при обсуждении запроса по дълу Папая | 359         |
|                 | V. Ръчь (докладъ) въ засъданіи Государственной Думы                                            | דכנ         |
|                 | 19 іюня 1906 г., при обсужденіи по существу законопроекта объ                                  |             |
| -               |                                                                                                | 361         |
| •               |                                                                                                | 379         |
| 48.             |                                                                                                | 393         |
|                 | I. Ръчь въ засъданіи Государственной Думы 12 мая 1906 г.                                       | 381         |
|                 |                                                                                                | 385<br>387  |
|                 |                                                                                                | 391         |
|                 | V. Ръчь въ засъдани Государственной Думы 26 іюня 1906 г.                                       | 392         |
| 49              | Обращеніе отъ Государственной Думы                                                             | 102         |
| • /             |                                                                                                | 394         |
|                 | II. Ръчь въ засъданіи Государственной Думы 4 іюля 1906 г.                                      | 398         |
| 50.             |                                                                                                | 103         |
|                 |                                                                                                | 24          |
| · · ·           |                                                                                                | •           |
|                 |                                                                                                |             |

Во второй выпускъ «Изъ эпохи освободительнаго движенія» вошли статьи, написанныя мною въ періодъ съ 17 октября 1905 г. до роспуска первой Государственной Думы. Кромъ отдъльныхъ статей, я включилъ сюда, подъ заглавіемъ «За мъсяцъ», ежемъсячную общественную хронику изъ «Въстника Европы». А также—болъе значительныя мои ръчи въ Государственной Думъ.

Какъ и въ первомъ выпускъ, статьи расположены въ хронологическомъ порядкъ.

В. Кузьмино-Караваево.

10 февраля 1907 года.



### Право обязываетъ!

Манифестъ 19 февраля 1861 г. провозгласилъ свободу человъка. Манифестъ 17 октября 1905 г. провозгласилъ свободу гражданина...

19 февраля пали оковы личнаго рабства и раздался призывъ къ свободному личному труду.

17 октября пало безправіе общественное. Передъ русскимъ народомъ раскрылось новое поприще свободнаго общественнаго служенія— труда въ обществъ и во имя общества.

Нътъ болъе обывателя: его смънилъ гражданинъ...

Царь раздѣлилъ съ народомъ бремя власти. На народъ перешло бремя отвѣтственности...

Неестественныя условія государственнаго бытія разрушены. Форма не будетъ подавлять содержанія жизни. Древняя, какъ человѣкъ, безсмертная идея свободнаго человѣческаго духа получила признаніе. Власть и народъ, разбившіеся на два вражескихъ стана, слились въ общности задачъ, правъ и обязанностей.

Моментъ не повторяющійся! Моментъ перелома...

Безправный предметъ стороннихъ начальственныхъ воздъйствій въка рвался къ свободъ и праву. Онъ рвался скинуть съ себя раба власти и сдълаться гражданиномъ, дабы открыто, свободно, по совъсти и убъжденію работать на благо родины. Онъ

былъ политическимъ преступникомъ. Онъ рвался стать политическимъ дъятелемъ.

Онъ имъ сталъ. Онъ имъ признанъ...

Въ первую минуту нѣтъ силъ охватить всю огромность представшей передъ русскимъ гражданиномъ работы. Она рисуется какъ что-то необъятное, колоссальное...

Произволъ перемѣшался съ закономъ. Законъ возвелъ произволъ въ правовой принципъ. Законъ не столько созидалъ, сколько боролся. Назрѣвшія реальныя потребности жизни встрѣчали въ законѣ преграду. Онѣ нагромоздились, онѣ давятъ одна другую, или — онѣ нашли удовлетвореніе внѣ нормъ закона и вопреки имъ.

Произволъ проникъ въ нравы, привычки. Произволъ царитъ въ городѣ и въ деревнѣ, въ семьѣ и въ школѣ, въ войскѣ, въ канцеляріи, въ церкви, въ судѣ...

Страна разорена. Крестьянство голодаетъ. Наука забыта. Просвъщение терпится, какъ зло.

Съ глубинъ фундамента все надо пересоздать. Работу эту долженъ исполнить отнынъ за нее отвътственный народъ!...

И обыватель не молчалъ. Онъ говорилъ и кричалъ — пока стѣны тюрьмы не заглушали его крика. Онъ убѣждалъ, просилъ, требовалъ. Онъ только не рѣшалъ. Онъ не имѣлъ правъ — на немъ не лежало обязанностей. Его обязанность была одна: пассивно, безропотно повиноваться.

Гражданинъ долженъ рѣшать, дѣйствовать, творить. Всевластнаго начальства налъ нимъ нѣтъ.

Свобода совъсти обязываетъ безбоязненно исповъдывать свою въру. Свобода слова и печати обязываетъ говорить искренно и прямо. Свобода собраній и союзовъ обязываетъ жить въ постоянномъ общеніи съ людьми. Свобода личности обязываетъ вырабатывать въ себъ человъка самодъятельнаго, активнаго, уважающаго свободу и право другихъ.

Право народа на самоопредъленіе обязываетъ быть столь же спокойно сдержаннымъ въ отрицаніи сложившагося и окръпшаго, сколь чуткимъ въ созиданіи новаго...

Готовы ли мы творить правду жизни?

Да, русское общество готово. Но еще нътъ увъренности, что 17 октября наступилъ переломъ въ его работъ. Слишкомъ часто

въ эти годы довъріе было обмануто. Правительство — мы надъемся—дастъ несомнънныя доказательства искренности своихъ намъреній.

Страстность борьбы тогда наконецъ уступитъ мѣсто вдумчивому творчеству...

«Русь» 22 октября 1905 г., № 1.

### За мѣсяцъ.

1 ноября 1905 г.

Подъ первыми впечатлъніями манифеста 17 октября. — Забастовки. — Митинги. — Какъ назвать забастовочные дни: преддверіе революціи или революція въ настоящемъ? — Опасная сторона политическихъ забастовокъ въ интересахъ освободительнаго движенія. — Что означаютъ погромы черной сотни? — Новыя задачи общества и печати.

Манифестъ о дарованіи населенію незыблемыхъ основъ гражданской свободы, о расширеніи избирательныхъ правъ и объ обращеніи Государственной Думы въ представительное учрежденіе конституціоннаго типа — сталъ извъстенъ въ Петербургъ вечеромъ 17-го октября, часа черезъ три послъ подписанія. Едва ли не первымъ общественнымъ собраніемъ, гдъ онъ былъ прочитанъ, явилось засъданіе представителей ежедневной и еженедъльной политической прессы. Засъданіе происходило въ редакціи «Слова». Собрались для окончательнаго установленія единства дъйствій въ цъляхъ фактическаго достиженія, если не свободы печати, то освобожденія отъ административно-цензурныхъ путъ. Уже при входъ всъмъ сообщалось, что сейчасъ будетъ привезенъ оффиціальный текстъ манифеста. Въ томительномъ ожиданіи прошло около получаса. Наконецъ, манифестъ привезли. Мигомъ онъ былъ прочтенъ.

Послѣ ужаснаго нервнаго напряженія забастовочныхъ дней у всѣхъ присутствующихъ вырвался вздохъ облегченія. Гражданская

свобода въ Россіи и конституціонное правленіе—отнынъ фактъ. Да, было отчего придти въ повышенное настроеніе!.. Достигнуто давно жданное, давно желанное. Достигнуто необходимое. Достигнуто то, что одно можетъ спасти страну, доведенную пережившимъ себя режимомъ до исторической пропасти. И характерно: особенно бурно выражали радостныя чувства представители тъхъ органовъ, которые до послъднихъ дней отстаивали принципъ абсолютизма и совъщательное представительство. Не для упрека имъ мы это отмъчаемъ. Ихъ первое впечатлъніе о манифестъ важно, какъ показатель неизмъримо болъе широкаго проникновенія въ общество, идеаловъ истинной обезпеченной гражданской свободы, нежели это отражала на себъ придавленная цензурою печать.

Представители радикальныхъ органовъ были гораздо сдержаннъе. Прошлое — и отдаленное, и недавнее — сдълало ихъ крайними скептиками. Оно разучило ихъ върить словамъ, хотя бы слова заключали въ себъ торжественное признаніе дорогихъ имъ началъ. Начала эти они выстрадали долгой, неравной борьбой недоговоренной и намъренно затемненной мысли съ грубой силой запрещеній и каръ. Въ первую минуту естественно было усомииться. Раздались голоса: не рано ли радоваться, надо вчитаться въ текстъ манифеста, надо подождать, что скажутъ не слова, а дъйствія принявшаго новый курсъ правительства.

На вопросъ: какъ отнестись къ манифесту?—всѣ единодушно рѣшили настойчиво требовать въ первомъ же номерѣ газетъ амнистіи для пострадавшихъ во имя идей, ставшихъ основой государственнаго строя. Дѣйствительно, манифестъ съ логической неизбѣжностью наводилъ мысль на амнистію. Болѣе чѣмъ странно оставлять въ тюрьмахъ, послѣ признанія религіозной и гражданской свободы и послѣ дарованія населенію права участія въ законодательной власти, тѣхъ, чьи поступки и дѣйствія манифестъ обратилъ изъ политическихъ преступленій въ политическій долгъ. Столь же единодушно представители печати рѣшили принять всѣ мѣры къ тому, чтобы наборщики прекратили забастовку, и чтобы на утро газеты могли выйти.

Ночью главныя улицы Петербурга представляли необычное зрълище. На полуосвъщенномъ Невскомъ проспектъ, съ фонарями, горящими черезъ одинъ, черезъ два или черезъ пять, то тамъ,

то тутъ попадались кучки людей, тѣснымъ кольцомъ охватившихъ читающаго рукопись или печатный оттискъ. Проходили небольшія группы манифестантовъ. Раздавалось «ура». Вмѣстѣ со студентами и рабочими внимательно слушали чтеніе солдаты и городовые. Извозчики спрашивали: «что случилось?» — и когда имъ отвѣчали: «объявлена конституція», то оказывалось, что этотъ запретный еще наканунѣ терминъ для нихъ не требуетъ поясненія.

Убъдить наборщиковъ немедленно приступить къ работъ издателямъ, редакторамъ и сотрудникамъ газетъ не удалось. Наборщики твердо стояли на томъ, что безъ дозволенія стачечнаго комитета они начать работу не могутъ. Представители же комитета категорично заявили, что они должны предварительно обсудить создавшееся положеніе. Газеты 18-го октября не вышли.

Несмотря на это, къ полудню уже весь городъ зналъ о манифестъ, который съ ранняго утра былъ расклеенъ на углахъ улицъ. Дома украсились флагами. Двери университа вновь раскрылись, и тысячи людей заполнили актовый залъ и аудиторіи. Прерванные на два дня митинги возобновились. Въ четыре часа вся площадь передъ Казанскимъ соборомъ была сплошь усъяна народомъ. Глазу, привыкшему видъть, что едва появится на улицъ два-три десятка людей съ краснымъ флагомъ, --- на нихъ въ ту же минуту бросается пъшая и конная полиція, было дико смотръть на сотни не флаговъ, а знаменъ ярко-краснаго цвъта съ «преступными» надписями. Сознаніе отказывалось върить въ реальность картины, которая наканунт была абсолютно невозможна. Не върилось, видимо, и самимъ демонстрантамъ. Чувствовалось, что они пришли, принесли такую массу флаговъ и говорятъ рѣчи именно для того, чтобы убъдиться въ своемъ правъ собираться и открыто обнаруживать свои политическія симпатіи и уб'єжденія. Такъ выпущенный изъ тюрьмы не въритъ своей свободъ и ходитъ безъ цъли, безъ надобности, дабы испытать и убъдиться. что онъ дъйствительно свободенъ. Мысль и слово русскаго обывателя и его влеченіе къ общенію съ себъ подобными въка томились за тюремной ствной. Наконецъ-то ствна рухнула. Наконецъ-то разсъялся миражъ, изъ-за котораго людей давили и мучили...

На Невскомъ войска отсутствовали, полиція не вмѣшивалась,

и грандіозная первая манифестація прошла безъ жертвъ. Но на Гороховой, Загородномъ и въ другихъ мъстахъ попрежнему били, рубили и стръляли. Опять была кровь. Опять были раненые, убитые...

Въ Москвъ всеобщая забастовка немедленно по опубликованіи манифеста стала прекращаться. Въ Петербургъ же она продолжалась до 24 октября. Такъ же точно и повсемъстная забастовка желъзныхъ дорогъ еще затянулась на нъсколько дней.

Забастовка, подобная той, которую мы пережили, представляетъ собою несомнънно явленіе новое не только для Россіи, но и для Европы. Никакихъ экономическихъ требованій забастовавшіе рабочіе не предъявляли-это первая ея характерная черта. Она охватила всъ отрасли промышленности, значительную часть формъ приложенія интеллигентнаго труда и стала даже захватывать нѣкоторыя области правительственной дѣятельности-это вторая черта, не менъе характерная. Не преслъдуя никакихъ непосредственных экономических цвлей и исключительно въ интересахъ торжества политическихъ идеаловъ, тысячи людей обрекали себя и свои семьи на голодъ и дъйствительно голодали. Вмъстъ съ рабочими фабрикъ и заводовъ бастовали ремесленники, газеты, аптеки, желъзнодорожные служащіе, адвокаты, мировые судьи, чиновники государственнаго банка, педагоги и гимназисты и, какъ говорили, цълые департаменты. Почтовыя сношенія прекратились, товарный обмѣнъ и личное передвиженіе также, электричество не дъйствовало, учащіеся не ходили въ школу и т. д. Казалось, что вотъ-вотъ совершится нев роятное: остановится общественная жизнь, люди лишатся взаимныхъ услугъ и окажутся всъ въ положеніи Робинзона. Невъроятное, конечно, наступить не могло, но частичная остановка произошла, біеніе пульса общественной жизни замедлилось.

Еще характерная черта: забастовочные дни протекали совершенно мирно. Если и были эксцессы со стороны забастовщиковъ, то только въ отдъльныхъ, исключительныхъ случаяхъ. Это дълаетъ честь организаціонной сторонъ дъла. Но относить мирное теченіе забастовки полностью на счетъ умълой и правильно поставленной организаціи было бы ошибочно. Нервное настроеніе

массъ не было лишено исхода - и въ этомъ главная причина. Исходъ давали безчисленныя засъданія, собранія и митинги, привлекавшіе къ себъ, въ значительной мъръ ихъ новизною, сотни тысячъ людей. Въ одномъ университетъ каждый день собиралось болъе десяти тысячъ человъкъ, и число приходившихъ все росло и росло. Головы людей были заняты, вниманіе приковано, Идти на митингъ — было дъломъ, заполнявшимъ пустоту свободнаго времени. И какихъ только не было митинговъ! Въ одинъ и тотъ же вечеръ, помнимъ, въ университетъ происходили собранія: общедоступное соціалъ-демократическое, желъзнодорожныхъ служащихъ, часовщиковъ, чиновниковъ, зубныхъ врачей, педагоговъ, воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведеній, предполагалось даже собраніе городовыхъ... Неудержимое стремленіе къ собраніямъ и митингамъ вызывало опасенія. Страшила возможность случайной вспышки инстинктовъ толпы, всегда сопровождаемой паникой и катастрофой.

Какъ назвать забастовочные дни? Что это было: преддверіе революціи или революція въ настоящемъ? По нашему мнѣнію, революція въ полномъ смыслѣ слова. Она не готовилась только, а была.

Идейная революція существуєть въ Россіи уже цілый годъ. Ея показатель — безудержность развитія общественной мысли и безраздъльное господство яркихъ идей. Сегодня впервые высказанная, та или другая яркая идея завтра дёлается общимъ достояніемъ и требованіемъ, а еще черезъ два-три дня она уже трактуется какъ нѣчто абсолютно вѣрное, легко и просто осуществимое и необходимое. Такъ было съ теоріей всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго избирательнаго права, съ восьмичасовымъ рабочимъ днемъ, съ политической равноправностью женшинъ, съ переходомъ отъ автономіи окраинъ къ автономіи провинціальной вообще и еще далѣе—къ федеративному расчлененію всего государства. Такъ происходитъ въ нынъшнюю минуту съ идеей образованія народной милиціи, при условіи немедленнаго упраздненія полиціи, увода войскъ изъ большихъ городовъ и раздачи оружія населенію. Какъ можно влить идеалъ въ данныя условія времени и пространства, насколько возможно сочетать предлагаемое съ остающимся сейчасъ безъ измѣненія, насколько фактическій результатъ можетъ оказаться обратнымъ ожидаемому—все это объявляется подробностью, мелочью, на всестороннюю оцѣнку которой не стоитъ тратить ни труда, ни времени.

При такомъ настроеніи общественной мысли, съ одной стороны, и при стремленіи органовъ власти сохранить изжитое старое во что бы то ни стало, то неумъло прикрывавшемся готовностью идти на уступки, то обнаруживавшемся во всей наготъ прежнихъ пріемовъ — съ другой, естественно было задумываться надъ' вопросомъ: въ какихъ формахъ революціонная мысль проявитъ себя въ дъйствіи? Невольно приходило въ голову, что повтореніе событій конца XVIII и первой половины XIX вв. немыслимо. Тогда оружіе было технически просто и несовершенно. Тогда десять гражданъ съ ружьями представляли силу, равную если не десяти, то ужъ навърное пяти солдатъ. Тогда въ распоряженіи правительства были только тысячи штыковъ. Теперь ихъ милліоны. Теперь сто солдатъ сильнъе многихъ тысячъ гражданъ, хотя бы вооруженныхъ. Теперь мало взять въ руки ружье--надо выучиться имъ дъйствовать. Теперь никакія баррикады не укроютъ отъ пулемета и шрапнели. Теперь безразсудно вступать въ бой съ войсками. Техника, правда, дала въ руки революціонному движенію иное разрушительное средство-бомбы, террористическая сила которыхъ несомнънно громадна. Но мысль не допускала, что бросать бомбы станетъ масса, толпа, всегда ищущая открытыхъ способовъ дъйствія. Бомба, бросаемая незамътно, въ опредъленное лицо, есть средство убійства, въ этическомъ смыслъ понятія, а не вооруженной борьбы, при которой убійство, составляя неизб'єжный, но нежелательный и печальный результатъ, никогда не является цълью.

Баррикады, ружья и бомбы замѣнила политическая забастовка. Ея внѣшняя пассивность отняла отъ правительства возможность активнаго противодѣйствія и вырвала у него изъ-подъ ногъ почву, на которой оно стояло незыблемо твердо. Противъ ружей оно поставило бы тоже ружья, неизмѣримо сильнѣйшія. Противъ бомбъ—висѣлицу и тюрьму. Но противъ отказа работать поставить нечего. Нельзя усмирять того, кто не нарушаетъ порядка. Отсутствіе актовъ физическаго насилія — вотъ въ чемъ могущество впервые нами пережитой формы революціи. Союзникомъ власти при ней является голодъ. Но ждать, когда въ человѣкѣ заговоритъ голодный звѣрь—какая власть на это рѣшится?

Нельзя во время революціи писать ея исторію. Представляли ли собою октябрьскіе дни общей политической забастовки послѣдній фазисъ движенія, перешедшаго въ дѣйствіе, или только первый—вопросъ открытый. Равнымъ образомъ, лишь въ будущемъ возможно всестороннее освѣщеніе значенія этой новой революціонной формы. Пока что, можно констатировать одно: при извѣстномъ настроеніи общества забастовка является могущественнымъ орудіемъ воздѣйствія на правительство. Но вмѣстѣ съ тѣмъ можно догадываться, что она есть орудіе обоюдоострое и заключаетъ въ себѣ элементы, для самого общественнаго движенія чрезвычайно опасные.

На кого падаетъ расплата за забастовку? Прежде всего, конечно, на самихъ бастующихъ рабочихъ - людей дневного заработка. Сбереженій и запасовъ они не имѣютъ, а ѣсть, кормить семью и платить за квартиру надо. Нужда для нихъ наступаетъ непосредственно, они неизбѣжно входятъ въ долги и проѣдаютъ скромный инвентарь-одежду, инструменты и проч., надолго разстраивая тъмъ свое экономическое положение. Люди эти, однако, отказываются работать сознательно, цёль приносимой жертвы имъ понятна, они совершаютъ подвигь, и психическій подъемъ духа даетъ имъ силы переносить лишенія. Затъмъ, непосредственно же расплачиваются за забастовку хозяева предпріятій и другіе состоятельные классы забастовавшихъ центровь. Первые терпять убытки. Вторые испытывають разнообразныя неудобства въ удовлетвореніи потребностей. Но ни тъ, ни другіе, въ общемъ правилъ, до полнаго разоренія не доходятъ. Къ тому же, эти классы населенія, опять-таки въ общемъ правилъ, не стоятъ въ сторонъ отъ движенія, а тъ, кто принципіально его отрицаютъ, вообще мало склонны къ бурному выраженію протеста.

Остаются—въ городахъ — чернорабочіе и, наконецъ, деревенскія массы. Изъ чернорабочихъ, по крайней мѣрѣ въ Петербургѣ, каменщики, мостовщики, разгрузчики барокъ, дворники и т. п. работъ не прерывали. Забастовка, слѣдовательно, коснулась ихъ не какъ людей труда, а какъ обывателей города. Но другія категоріи чернорабочихъ—ломовые извозчики и вообще всѣ, обслуживающіе своимъ трудомъ желѣзнодорожныя станціи, пригонъ и убой скота, и т. д., и т. д., — оказались помимо воли безъ работы. Забастовка естественно должна была вызывать въ нихъ

чувство озлобленія противъ прямыхъ виновниковъ искусственной безработицы. Идейная сторона политической забастовки имъ мало понятна. По своему культурному уровню они не могутъ отличать слъдствія отъ причины и всегда готовы реагировать на видимое и реально ощутимое слъдствіе.

Культурный уровень крестьянъ еще ниже. Деревня живетъ исключительно сегодняшнимъ днемъ. Жертвовать полуголоднымъ «сегодня» во имя лучшаго «завтра» крестьянство абсолютно не можетъ. Оно болъзненно ждетъ и желаетъ скоръйшаго наступленія этого «завтра», но жертвовать ръшительно ничъмъ не въ состояніи. Крестьянству нечёмъ жертвовать. А между тёмъ расплачиваться за забастовку пришлось и ему, и расплачиваться жестоко, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда деревня особенно нуждается въ приливъ денегъ. Осень-и именно октябрь-время взноса платежей, призыва новобранцевъ и свадебъ. Въ октябръ деревня везетъ въ городъ хлъбъ, ленъ, съно, картофель — продукты годового труда. Продать необходимо во что бы то ни стало — гулянье призывныхъ и свадебныя угощенія, въ глазахъ крестьянъ, обычаи ненарушимые и расходы на нихъ безотлагательны. Цёна же вдругъ упала. Товарный обмёнъ остановился и стоившее недълю назадъ рубль отдается за четвертакъ.

А въ мѣстностяхъ, охваченныхъ неурожаемъ? Тамъ какъ разъ наоборотъ, но опять-таки за счетъ мужика. Въ дни желѣзнодорожной забастовки онъ продавалъ во много разъ дешевле, покупалъ—во много разъ дороже. Было бы странно, если бы въ его головѣ не всталъ роковой вопросъ: изъ-за кого онъ не дополучилъ и изъ-за кого переплатилъ, кто взялъ у него, полуголоднаго, рубль? И нельзя надѣяться, чтобы онъ для отвѣта раскрылъ внутреннюю причину явленія и обнаружилъ реакцію на нее, а не на самое явленіе въ его фактическомъ выраженіи... Движеніе уже и раньше тяжело было переносить крестьянству: за послѣдній годъ сократился итогъ заработка городскихъ рабочихъ, которыхъ крестьяне ни на минуту не перестаютъ считать ушедшими изъ деревни на время, дабы поддерживать «домъ».

Мы отъ всей души желали бы ошибаться. Но опасенія, что октябрьская забастовка создала, частью въ городахъ, главнымъ же образомъ въ деревнъ, условія, при которыхъ можетъ замедлиться

конечное торжество свободы, права и мирнаго труда, — насъ неотступно преслъдуютъ.

«Черная сотня» поднялась. На югѣ еврейскіе погромы, въ Твери чернь въ теченіе четырехъ часовъ осаждала земскую управу, подожгла зданіе и избила служащихъ, въ Томскѣ сотни людей погибли въ огнѣ, въ Москвѣ, въ Уфѣ, въ Харьковѣ, въ Минскѣ бьютъ, убиваютъ, топятъ въ водѣ. Въ саратовской губ. опять громятъ помѣщичьи усадьбы...

Что это? Неужели начало ужасовъ пугачевщины? Газеты настойчиво утверждають, что всё погромы и возмутительныя насилія-дів рукть черных сотенть, организованных и поддерживаемыхъ администраціей. Факты, только теперь получившіе возможность быть оглашенными, дъйствительно показываютъ, что были и циркуляры центральной власти, призывавшіе укрѣплять въ народъ върность старому режиму, что были и поученія съ церковныхъ каоедръ, что низшіе агенты полиціи не гнушаются раздавать полтинники, что при возстановленіи порядка усмирители иной разъ переходятъ въ враждующую сторону. Противъ фактовъ не споримъ. Допускаемъ даже, что вездъ успъхъ образованія и дъйствій черныхъ сотенъ обезпечивается полиціей. Остается, все-таки, сомнѣніе: вслѣдствіе чего черныя сотни появились, нътъ ли болъе глубокой причины? Мы скажемъ: дай Богъ, чтобы вся насильственная реакція противъ освободительнаго движенія была дѣломъ рукъ полиціи. Мѣстная администрація и полиція, во всякомъ случат, подлежатъ воздтиствію. Смтнилось министерство, въ управленіе вступятъ лица, которыя поставятъ на своемъ знамени: «гражданская свобода и правовой порядокъ»и нѣсколько энергичныхъ мѣръ-увольненій, преданія суду-быстро измѣнятъ направленіе полицейской дѣятельности. Хорошо, если діагнозъ — по существу возмутительный и безобразный — поставленъ печатью върно...

Какъ уличные демонстранты испытывали, видимо, 18-го октября свое право собираться на площадяхъ съ красными знаменами, такъ и газеты, появившіяся впервые послѣ перерыва 22 октября, испытывали свободу печати. Столбцы, особенно въ первый день, пестрѣли словами, встрѣтить которыя раньше можно было только

въ подпольныхъ прокламаціяхъ: «комитетъ соціально-демократической рабочей партіи», «соціалъ-революціонеры», «стачечный комитетъ», «революція», «демократическая республика» и т. п. Чуть не цълыя страницы заполняли собою резолюціи и программы, одно упоминаніе о которыхъ неизбъжно повлекло бы, по прежнимъ правиламъ, арестъ номера. Газеты, отвергающія принципы соціализма, печатали воззванія и обращенія соціалъдемократовъ и ихъ пъсни.

Отмъчаемое характерно, какъ фактъ, и несомнънно стоитъ въ прямой связи съ суровыми запретами, тяготъвшими до послъдней минуты надъ печатнымъ словомъ. Съ другой стороны, оно отражаетъ также основной лозунгъ отношенія русскаго общества къ правительству и къ правительственной дъятельности, воспитаннаго политикою устраненія населенія отъ участія въ направленіи хода государственной жизни. Но заключать отсюда, что вся русская самостоятельная печать сплошь таила до сихъ поръ революціонные въ соціальномъ смыслъ идеалы — было бы, само собою разумъется, ошибочно. Уже появились объявленія о предстоящемъ выходъ въ свътъ соціалъ-демократическихъ органовъ. Недалеко время, когда между самостоятельными газетами произойдетъ нормальное размежеваніе.

Пока это время еще не наступило. Во-первыхъ, съ 17-го октября не прошло и двухъ недъль. Во-вторыхъ, положеніе печати остается неопредъленнымъ и будетъ такимъ до формальной отмъны цензурнаго устава и замъны его другимъ кодексомъ. Въ-третьихъ, нътъ увъренности въ прочности дарованныхъ правъ. Конфискація одного номера «Русской Газеты» и распоряженіе варшавскаго генералъ-губернатора, чтобы всъ газеты края выходили по прежнему порядку, не могли не произвести впечатлънія. Общество вообще и печать въ частности слишкомъ извърились и потому не торопятся сойти съ боевой позиціи.

Размежеваніе должно произойти на положительныхъ идеалахъ — политическихъ, экономическихъ и соціальныхъ, изъ которыхъ яркое выраженіе имѣли до настоящаго времени одни крайніе, поскольку они служили наиболѣе рѣзкимъ отрицаніемъ существующаго — мы хотѣли бы сказать — существовавшаго. Теперь передъ обществомъ встала задача созидательной работы. Обыватель, лишенный правъ, былъ свободенъ отъ обязанности



участвовать въ творческой работъ государственной жизни. Полноправный гражданинъ, вмъстъ съ правами, принялъ на себя эту колоссальную обязанность и отнынъ сталъ отвътственнымъ за судьбы родины. Какъ-никакъ, 17 октября произошелъ историческій переломъ. Режимъ, который довелъ психику мыслящей части общества до послъдней степени напряженія, а благосостояніе страны до разоренія и нищеты, созналъ свое безсиліе. Справиться съ кризисомъ онъ предоставилъ самому населенію, которое для этого снабдилъ правами гражданской свободы и прямого активнаго участія въ главномъ регуляторъ жизни государства — въ законодательствъ. Общество показало себя, въ низверженіи режима, сильнымъ, окръпшимъ борцомъ. Готово ли оно для творческой лъятельности?...

«Въстникъ Европы» 1905 г., № 11.



### Дума или учредительное собраніе?

T.

Среди отзвуковъ на манифестъ 17 октября съ особой силой вновь раздался призывъ къ требованію учредительнаго собранія.

«Не Государственная Дума должна быть созвана, а учредительное собраніе». — Этотъ лозунгъ съ каждымъ днемъ объединяетъ все болѣе и болѣе значительное число лицъ и партій и готовится стать всеобщимъ. Не говоря уже о соціалъ-демократахъ, его немедленно, по ознакомленіи съ манифестомъ, выставилъ московскій съѣздъ конституціоналистовъ-демократовъ, его приняла только-что народившаяся цартія свободомыслящихъ, его отъ лица бюро земско-городскихъ съѣздовъ заявила графу Витте пріѣзжавшая въ Петербургъ депутація.

Правильно ли такъ ставить вопросъ? Дъйствительно ли Дума и учредительное собраніе, въ томъ значеніи этихъ понятій, которое опредъляется, съ одной стороны, насущными потребностями минуты и съ другой — манифестомъ 17 октября, взаимно другъ друга исключаютъ? Не является ли возникшій споръ споромъ о терминахъ и словахъ?

По нашему мнѣнію—и да, и нѣтъ. Ибо, во-первыхъ, объединяющіеся на требованіи учредительнаго собранія разумѣютъ подънимъ далеко не одно и то же. Ибо, во-вторыхъ — отрицающіе Думу трактуютъ ее и теперь, послѣ 17 октября, въ тѣхъ признакахъ, которыми она была очерчена 6 августа.

Вопросъ объ учредительномъ собраніи всталъ передъ русскимъ обществомъ самъ собою еще годъ назадъ, въ начальный періодъ освободительнаго движенія—въ періодъ банкетовъ, когда вниманіе сосредоточивалось, главнымъ образомъ, на критикъ бюрократическаго режима. Въ самыхъ общихъ очертаніяхъ тогда раскрывалась картина будущаго и, какъ на способъ завершенія прошлаго и настоящаго, мысль общества останавливалась на созывъ свободно избранныхъ представителей народа для ръшенія: быть или не быть государственному строю, который привелъ къ безграничному самовластію чиновниковъ, къ національной и классовой усобицъ и ввергъ страну въ ужасы ненужной войны?

«Созывъ свободно избранныхъ представителей» вскоръ сдълался общимъ кличемъ и для конституціоналистовъ, и для абсолютистовъ, т.-е. для тъхъ двухъ направленій, которыя одни въ то время могли вести, хотя бы полуоткрыто, идейную борьбу. Этотъ кличъ былъ апелляціей къ народу, авторитетомъ котораго, какъ сторонники правовой основы государства, такъ и сторонники основы этико-соціальной, надъялись сломить упорство бюрократіи, одинаково не допускавшей ни возврата къ русской старинъ, ни перехода къ западнымъ конституціоннымъ формамъ.

Въ слъдующій моментъ стали выясняться дальнъйшія задачи перваго собранія народныхъ представителей послъ того, какъ оно отвътитъ на жгучій, частный вопросъ о войнъ и на общій вопросъ: неограниченное самодержавіе или конституція.

Къ этому времени уже успъло обнаружиться безсиліе власти задушить движеніе и появились признаки готовности правительства идти на уступки. Отчасти подъ вліяніемъ нѣсколько измѣнившагося, такимъ образомъ, положенія дѣлъ, главнымъ же образомъ въ виду историческихъ примѣровъ Запада, свидѣтельствующихъ, что выработка конституціи самимъ народомъ не служитъ залогомъ ея совершенства, между конституціоналистами обнаружилось разнорѣчіе. Одни продолжали твердо держаться созыва свободно избранныхъ представителей, какъ собранія учредительнаго, другіе же отдавали предпочтеніе конституціи, дарованной актомъ верховной власти, и соглашались на созывъ представителей сразу въ законодательное собраніе типа постояннаго учрежденія.

Въ доводахъ послъднихъ слышалось желаніе скоръйшаго раз-

ръшенія кризиса въ формъ непосредственнаго перехода къ новому государственному строю. А въ доводахъ первыхъ—недовъріе къ способности бюрократіи дать что-либо твердое и опредъленное, широкое и прочное. «При охватившемъ страну настроеніи, говорили они также, ничто, данное сверху, населенія не удовлетворитъ, а потому обойтись безъ учредительнаго собранія нельзя».

Теперь всѣмъ ясно, какую большую роль играли не только въ дъйствіи, но и въ идейной борьбъ, съ самаго начала освободительнаго движенія, соціалистическія партіи. Но годъ назадъ ихъ требованія проникали въ массы лишь въ видѣ краткихъ немотивированныхъ тезисовъ. Извъстно было, что и соціалистыреволюціонеры, и соціалъ-демократы стоятъ за учредительное собраніе, но по какимъ мотивамъ-оставалось въ тѣни. Ни имъ самимъ, ни тъмъ болъе уважающимъ себя ихъ противникамъ разъяснять, что именно составляетъ для нихъ соціальный и политическій идеалъ, было невозможно. Рано задаваться разрѣшеніемъ кризиса, надо будить просыпающіяся боевыя силы, нужна борьба, «только въ борьбъ ты обрътешь свое право»-вотъ то немногое, что доходило до слуха изъ программы соціалистовъ-революціонеровъ. Низверженіе капитализма, пріобщеніе пролетаріата къ власти и рядъ спеціальныхъ экономическихъ требованій — въ этомъ казалось состоитъ начало и конецъ программы соціалъдемократовъ.

Рескриптъ 18 февраля рѣшилъ вопросъ объ учредительномъ собраніи въ отрицательномъ смыслѣ. Разработку закона о представительствѣ верховная власть возложила на совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ А. Г. Булыгина, а утвержденіе—оставила за собой. Начался томительный періодъ ожиданія и репрессій. Сужденія о конституціи опять стали запретными. Война продолжалась. Узелъ неразрѣшимыхъ противорѣчій затягивался. Мысль объ апелляціи къ народу не умерла, но подъ дѣйствіемъ циркуляровъ и цензурныхъ каръ притаилась.

Цусимскій разгромъ разбилъ всѣ внѣшнія препятствія. Майскій земскій съѣздъ въ Москвѣ единодушно опредѣлилъ обратиться къ Престолу о скорѣйшемъ собраніи народныхъ представителей.

«Пусть рѣшатъ они, въ согласіи съ Вами, — говорилось въ петиціи Государю — жизненный вопросъ государства, вопросъ о войнѣ и мирѣ, пусть опредѣлятъ они условія мира, или, отверг-

В. Кузьминъ-Караваевъ. Изъ эпохи освободит, движенія. П.

нувъ его, превратятъ эту войну въ войну народную. Пусть явятъ они всѣмъ народамъ Россію не раздѣленную болѣе, не изнемогающую во внутренней борьбѣ, а исцѣленную, могущественную въ своемъ возрожденіи и сплотившуюся вокругъ единаго стяга народнаго. Пусть установять они въ согласіи съ Вами обновленный государственный строй».

Это было требованіе о созывѣ земскаго собора или учредительнаго собранія—во всякомъ случаѣ собранія чрезвычайнаго, съ исключительными полномочіями и съ строго ограниченной задачей.

На той же почвѣ стоялъ покойный кн. С. Н. Трубецкой въ своей устной рѣчи. Но въ отвѣтѣ Государя прозвучала иная нота. «Отбросьте ваши сомнѣнія. Моя воля — воля Царская созывать выборныхъ отъ народа непреклонна».

Снова наступили томительные два мѣсяца репрессій и ожиданій, ожиданій и репрессій. Предполагавшееся совѣщаніе А. Г. Булыгина образовано не было.

Наконецъ, въ августъ послъдовало утвержденіе «Учрежденія Государственной Думы» и «Положенія о выборахъ». Вскоръ затъмъ окончилась война. Одно изъ основаній требованія чрезвычайнаго собранія отпало. Другое — осталось въ полной силъ, но для осуществленія конституціонныхъ идеаловъ раскрылся иной путь—черезъ Думу. Предложеніе бойкота Думы не встрътило въ обществъ сочувствія.

Вопросъ объ учредительномъ собраніи сошелъ съ очереди.

II.

Учредительное собраніе, въ отличіе отъ постояннаго законодательнаго, есть такое собраніе представителей народа, которое созывается для установленія или измѣненія основныхъ законовъ. Отсюда вытекаетъ его временный характеръ и чрезвычайность полномочій. Но порядокъ избранія народныхъ представителей отнюдь понятіемъ учредительнаго собранія не опредѣляется.

Подъ основными законами разумѣются особо выдѣленныя постановленія, касающіяся формы правленія, порядка престолонаслѣдія въ монархіяхъ и избранія главы государства въ республикахъ, условій и способовъ образованія представительныхъ учрежденій, такъ называемыхъ конституціонныхъ гарантій и т. п.—словомъ, всѣхъ главныхъ основаній государственнаго строя. Степень важности основныхъ законовъ весьма различна. А такъ какъ каждое ихъ измѣненіе требуетъ рѣшенія учредительнаго собранія, то понятіе послѣдняго охватываетъ крайне неоднородные, по значительности цѣли и задачъ, случаи такого чрезвычайнаго обращенія къ представителямъ народа.

Напримъръ: предоставленіе избирательныхъ правъ лицамъ, состоящимъ на дъйствительной военной службъ, если основной законъ государства ихъ этого права лишаетъ, не можетъ бытъ предметомъ разсмотрънія и ръшенія обыкновеннаго законодательнаго собранія, а требуетъ созыва учредительнаго. Въ то же время, учредительнымъ же собраніемъ называется такое, которое собирается для замъны монархической формы правленія республиканскою или наоборотъ. Въ обоихъ случаяхъ будетъ собраніе, имъющее цълью измъненіе основныхъ законовъ. Но ясно, что значеніе перваго не можетъ быть даже сравниваемо съ значеніемъ второго.

Въ виду сказаннаго, глухое требованіе созыва учредительнаго собранія означаетъ и много, и мало. Имъ покрываются и самыя ръшительныя, и самыя скромныя пожеланія.

По обстоятельствамъ, при которыхъ учредительныя собранія созываются, необходимо различать три рода случаевъ. Во-первыхъ, удовлетвореніе той или иной назръвшей потребности частичнаго исправленія закона, отнесеннаго къ основнымъ, при продолжающемся нормальномъ ходъ государственной жизни. Во-вторыхъ, установленіе всей совокупности основныхъ законовъ, при образованіи новаго государственнаго единенія, какъ было, напр., въ 1878 г. въ Болгаріи. Въ-третьихъ, также установленіе всей совокупности основныхъ законовъ, при прекращеніи существованія данной формы государственнаго единенія, т.-е. когда революція имъла успъхъ, власть свергнута и страна законной власти не имъетъ вовсе.

Какія же изъ этихъ обстоятельствъ рисуются передъ глазами требующихъ созвать у насъ вмѣсто Государственной Думы учредительное собраніе? Къ сожалѣнію, не всѣ программы договариваются по этому предмету до конца. Точнѣе сказать, договари-

вается до конца одна программа—россійской соціалъ-демократической рабочей партіи 1).

Съ программой этой, сплошь построенной на отрицаніи индивидуальной свободы, на борьбѣ и на подавленіи пролетаріатомъ другихъ классовъ, трудно согласиться по существу, но отказать ей въ стройности и логичности конструкціи было бы несправедливо.

Цъль стремленій международной соціаль-демократіи—соціальная революція, т.-е. «замъна капиталистическихъ производственныхъ отношеній соціалистическими». Средство ея достиженія— «диктатура пролетаріата, т.-е. завоеваніе пролетаріатомъ такой политической власти, которая позволитъ ему подавить всякое сопротивленіе эксплоататоровъ». Средства, такъ сказать, промежуточныя: низверженіе монархіи, образованіе демократической республики и установленіе законовъ, обезпечивающихъ развитіе въ рабочемъ классъ «способности къ освободительной борьбъ». Ближайшія задачи: свергнуть царскую власть и созвать учредительное собраніе, «свободно избранное всъмъ народомъ».

Такимъ образомъ, соціалъ-демократы строятъ слѣдующую схему: низверженіе нынѣ существующей власти, учредительное собраніе, образованіе демократической республики на началахъ классоваго безразличія и энергичная затѣмъ борьба въ цѣляхъ ея разрушенія и замѣны диктатурой одного класса — пролетаріата. Тогда, по мысли партіи, получится возможность установленія соціалистическихъ производственныхъ отношеній.

Въ этой схемъ учредительное собраніе занимаетъ совершенно опредъленное мъсто и является звеномъ необходимымъ. Предполагается моментъ утраты силы всъми законами и формальнаго безвластія, за которымъ не можетъ быть иного исхода, какъ чрезвычайный созывъ народныхъ представителей. Разъ пала власть, все ею санкціонированное повисло въ воздухъ. Ни чиновники, ни суды, строго говоря, не могутъ дъйствовать. Временное правительство есть правительство факта, а не права.

Посмотримъ теперь на учредительное собраніе въ конструкціи конституціонно-демократической партіи.

Программа, выработанная 12—18 октября, ни объ учредитель-

¹) Мы пользуемся текстомъ, напечатаннымъ въ приложеніи къ № 1 газеты «Новая Жизнь».

номъ собраніи, ни вообще о порядкѣ перехода отъ строя, существовавшаго до 17 октября, къ проектируемому, не упоминаетъ. Требованіе учредительнаго собранія внесено не въ программу, а въ резолюцію, начинающуюся словами: «Ознакомившись съ Высочайшимъ манифестомъ 17 октября и съ всеподданнѣйшимъ докладомъ гр. Витте» и т. д.

Выводъ объ учредительномъ собраніи сдъланъ на основаніи слъдующихъ посылокъ. «Основные принципы политической свободы, равноправности и всеобщаго избирательнаго права... получили въ опубликованныхъ документахъ далеко не полное признаніе». «Осуществленіе признанныхъ манифестомъ началъ новой политической жизни поставлено въ такія условія, при которыхъ не можетъ быть никакой увъренности въ полнотъ и послъдовательности этого осуществленія». «Расширеніе законодательныхъ правъ Думы сдълано въ такихъ выраженіяхъ, которыя все еще допускаютъ возможность ограниченія ихъ несогласіемъ государственнаго совъта». «Дъйствіе усиленной охраны и другихъ исключительныхъ законовъ не отмъняется манифестомъ». Посему задачей партіи «остается достиженіе поставленной раньше цъли учредительнаго собранія на основаніи всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосованія, безъ различія пола, національности и въроисповъданія, при чемъ реформированная Дума можетъ служить для партіи лишь однимъ изъ средствъ на пути къ осуществленію той же цъли съ сохраненіемъ постоянной и тъсной связи съ общимъ ходомъ освободительнаго движенія внѣ Думы».

Далѣе однимъ изъ наиболѣе цѣлесообразныхъ выходовъ изъ настоящаго положенія признается: «Немедленное введеніе избирательнаго закона на основаніи всеобщаго голосованія для непосредственнаго созыва, вмѣсто Государственной Думы по закону 6 августа, учредительнаго собранія для составленія основного закона».

Приведенныя выписки показываютъ только, что партія конституціоналистовъ-демократовъ предполагаетъ созывъ учредительнаго собранія въ силу невозможности, по ея мнѣнію, ожидать ни отъ Думы, ни тѣмъ болѣе отъ бюрократіи созданія достаточно полныхъ и совершенныхъ основныхъ законовъ. Партія желала бы непосредственнаго созыва учредительнаго собранія, но соглашается и на созывъ его по рѣшенію Думы.

Центръ вопроса для конституціоналистовъ-демократовъ, вопервыхъ, въ способѣ образованія представительства, т.-е. въ томъ, что манифестъ лишь въ будущемъ предполагаетъ полное «развитіе начала общаго избирательнаго права». Во-вторыхъ — въ недостаткахъ учрежденія 6 августа. Въ-третьихъ — въ неясности и неполнотѣ опредѣленій манифеста 17 октября.

Но въ формулѣ партіи стоитъ: «для составленія основного закона», безъ всякаго ближайшаго поясненія. А потому резолюція не устраняетъ сомнѣнія, что, быть можетъ, и конституціоналистыдемократы предполагаютъ предшествующее учредительному собранію низверженіе монархіи и послѣдующее образованіе демократической республики.

Не устраняетъ также этого сомнънія программа. Глава вторая, носящая названіе «Государственный строй», трактуетъ о представительствъ, законахъ, росписи, объ отвътственности министровъ и ни одного слова не посвящаетъ главному: чего желаетъ партія для Россіи — ограниченной монархіи или республики. Въ то же время, однако, §§ 10 и 11 главы первой говорятъ объ «основномъ законъ Россійской Имперіи».

Получается такое впечатлѣніе, что какъ будто программа написана намѣренно на двое: годится для конституціонной монархіи, годится и для республики. Партія какъ будто слагаетъ съ себя обязанность отвѣтить на основной вопросъ и всецѣло предоставляетъ рѣшеніе его ходу событій, заранѣе соглашаясь идти по ихъ теченію.

Если такъ, то, само самою разумѣется, говорить серьезно о конституціонно-демократической партіи, ея программѣ и резолюціи не стоило бы. Мы не вѣримъ впечатлѣнію и, уважая участниковъ съѣзда, считаемъ, что если бы они признавали назрѣвшей потребностью Россіи замѣну монархіи республикой, то такъ бы это прямо и сказали. Они сумѣли бы обойти цензурныя препятствія и навѣрное бы предпочли программы не печатать вовсе, нежели печатать съ пропускомъ главнаго. Отсутствіе категорическаго упоминанія въ главѣ второй о республиканской формѣ правленія даетъ полное право полагать, что партія имѣетъ въ виду форму правленія конституціонно-монархическую.

По ошибкъ или недосмотру можно не сказать о сохраняемомъ существующемъ, но не сказать о созидаемомъ новомъ нельзя.

Въ томъ же убѣждаютъ всѣ разсужденія резолюціи. Къ чему оцѣнка манифеста 17 октября, разъ партія отвергаетъ въ принципѣ конституціонную монархію?

Если же конституціоналисты-демократы не задаются образованіемъ республики, то изъ ихъ схемы выпадаетъ низверженіе существующей власти, и учредительное собраніе получаетъ характеръ такого представительства, которое должно быть созвано для детальной разработки конституціи на основаніи принциповъ, возвѣщенныхъ въ манифестъ.

#### 111.

А что представляетъ собою Государственная Дума—не прежняя, просуществовавшая на бумагѣ два мѣсяца, а та, о которой говоритъ манифестъ 17 октября? — Ничто иное, какъ учредительное собраніе, обязанное выработать основные законы при единственномъ предуказаніи монархическаго ограниченнаго образа правленія.

Отъ «Учрежденія» 6 августа манифестъ не оставилъ камня на камнъ. Ни одна статья, имъющая сколько-нибудь важное значеніе, не сохранила силы.

Была Дума совъщательная — она получила ръшающій голосъ. Была Дума инстанціонно подчиненная государственному совъту— она стала самостоятельною и независимою отъ совъта, поскольку неодобреніе закона совътомъ безразлично для воспріятія имъ силы. Была Дума, заявлявшая министрамъ о сообщеніи свъдъній и разъясненій — она стала наблюдающею за закономърностью дъйствій поставленныхъ отъ монарха властей.

Уже одна новая роль Думы требуетъ не редакціонныхъ измѣненій закона 6 августа, а созданія особаго новаго статута. И создать его должна Дума, ибо правительству повелѣно «установить, какъ незыблемое правило, чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы». Съ этого неизбѣжно начнутся занятія Думы.

Далѣе манифестъ прямо признаетъ тотъ порядокъ выборовъ, по которому будетъ образована Дума перваго созыва, подлежащимъ переработкѣ, въ смыслѣ развитія начала общаго избирательнаго права, и возлагаетъ эту переработку на Думу, какъ на одинъ изъ двухъ главныхъ органовъ-монархъ и представительство-«вновь установленнаго законодательнаго порядка».

Наконецъ, согласно точному смыслу манифеста, Думѣ предстоитъ влить въ формулы закона «незыблемыя основы гражданской свободы на началахъ дѣйствительной неприкосновенности личности, свободы совѣсти, слова, собраній и союзовъ»; рѣшить вопросъ объ однопалатной или двухпалатной системѣ представительства — такъ какъ нынѣшній государственный совѣть отъ совмѣстнаго съ Думой участія въ законодательной дѣятельности и въ надзорѣ за дѣйствіями администраціи пунктомъ третьимъ манифеста устраненъ; установить средства, способы и предѣлы надзора за закономѣрностью дѣйствій министровъ, вложивъ при этомъ опредѣленное содержаніе въ понятіе «закономѣрность», и составить новые законы о правахъ и прерогативахъ верховной власти, отнынѣ раздѣлившей свои функціи съ народомъ.

Дума перваго созыва, правда, не лишена права одновременно заниматься дѣлами текущаго законодательства и не подлежить обязательному распущенію по окончаніи «учредительной» работы, а можеть быть оставлена, какъ постоянное представительное учрежденіе—и этимъ она отличается отъ учредительнаго собранія. Но если даже стремиться къ устраненію такого двоякаго характера перваго представительства, то зачѣмъ такъ настойчиво отрицать то, что создалось, дабы предотвратить лишь возможное? Не лучше ли прямо направить усилія къ цѣли и сказать: мы требуемъ, чтобы впервые созванная Дума, по окончаніи «учредительной» работы, была распущена и чтобы немедленно затѣмъ были назначены выборы въ Думу законодательную, на основаніи правилъ, которыя будутъ разработаны? Зачѣмъ вносить путаницу понятій, принимая терминъ и завѣдомо зная, что другіе вкладываютъ въ него иное содержаніе?

Партіи конституціоналистовъ разныхъ оттѣнковъ какъ будто не рѣшаются размежеваться съ тѣми, съ кѣмъ онѣ до сихъ поръ шли вмѣстѣ, а нынѣ должны разойтись.

У нихъ былъ общій врагъ — бюрократическій режимъ, который ихъ сближалъ одинаковымъ преслѣдованіемъ и одинаковымъ отрицаніемъ. Онѣ вмѣстѣ боролись за обезпеченную свободу. Теперь свобода и средства ея обезпеченія дарованы. Задача ми-

-оформить пріобр'єтенное и провести въ жизнь.

ı

За данной минутой — для конституціоналистовъ мирный прогрессъ; для соціалъ-демократовъ—начало энергичной борьбы. Соціалъ-демократы шли рука объ руку съ конституціоналистами, дабы уничтожить первую преграду. Она уничтожена, пала—и они не замедлятъ напрячь всѣ силы, чтобы начать созданіе условій для подавленія свободы и равенства — тѣхъ самыхъ началъ, во имя которыхъ они боролись и будутъ бороться, но лишь до тѣхъ поръ, пока диктатура не будетъ принадлежать имъ, пока давятъ не они.

Конституціоналисты добились того, къ чему стремились. Соціалъ-демократы добились возможности начать борьбу со своими союзниками, съ тъми, кого они презрительно называютъ либеральной буржуазіей.

И они этого не скрываютъ. Упоенные сознаніемъ могущества, они съ надменной ръзкостью каждый день твердятъ, что готовы бросить своихъ союзниковъ, которымъ именно они — по ихъ утвержденію — отвоевали свободу.

Послушайте что говоритъ либеральнымъ буржуа отъ лица соціалъ-демократовъ «честно, откровенно и во всеуслышаніе» газета «Новая Жизнь» (№ 5).

- «Мы не въримъ больше вашимъ изжеваннымъ словамъ о внъклассовыхъ цъляхъ и задачахъ. Мы по опыту знаемъ, мы на собственной шкуръ убъдились, какъ противоположны ваши и наши интересы. Мы допускаемъ, что въ настоящій моментъ у насъ и у васъ одинъ общій врагъ—съ той, впрочемъ, разницей, что этотъ врага васъ презираеть, а насъ боится. Мы будемъ вмъстъ бить этого врага, но мы заранъе знаемъ, что дальше наши дороги пойдутъ по разнымъ направленіямъ».
- «Позвольте вамъ, господа хорошіе, напомнить слова поэта: «Въ одну телѣгу впречь не можно коня и трепетную лань!» Какой толкъ будетъ, если мы начнемъ становиться съ вами въ одну упряжку? Либо намъ васъ на себъ тащить придется, либо вы намъ подъ ноги будете соваться! Лучше ужъ повеземъ отдѣльно— мы свою пролетарскую телѣгу, а вы свою либеральную таратайку. Для васъ же выгоднѣе: можете впередъ забѣжать и уговориться съ нашимъ «общимъ врагомъ», какъ вы его именуете, насчетъ устройства совмѣстной засады противъ насъ, пролетаріевъ. Отъѣзжайте, господа хорошіе!».

А конституціоналисты не отмежевываются. Они не говорятъ соціалъ-демократамъ: того учредительнаго собранія, которое вы имѣете въ виду, намъ не нужно. Они не говорятъ прямо: наша главнъйшая забота — скоръйшее разръшеніе кризиса...

Конституціоналисты оставляютъ безъ категоричнаго отвъта: ограниченная монархія или республика.

Для такого отвъта настало время. Для отвъта не теоретически-отвлеченнаго, конечно. Нужно отвътить въ условіяхъ даннаго момента.

Мы говоримъ: ограниченная монархія...

«Русь» 9 ноября 1905 г., .№ 14

## Отъ словъ къ дълу!

Проектъ резолюціи, который былъ предложенъ мною московскому земско-городскому съвзду 9 ноября. Проектъ не встрътилъ сочувствія среди большинства членовъ съвзда и бюро и потому былъ снятъ съ баллотировки.

Авторъ.

Страна охвачена пожаромъ усобицы, вражды и злобы. Пламя бушуетъ и стелется отъ Петербурга до Кавказа, отъ Варшавы до Владивостока.

Страна готова впасть въ анархію.

Одинъ якорь спасенія, одна надежда—созывъ представителей народа. Отовсюду несется кличъ: скоръй, скоръй придите вы, свободно избранные представители! Только вашъ мощный авторитетъ въ силахъ остановить потоки крови и вернуть родинъ мирный трудъ!..

Но чтобы вы могли придти—вы, сотни изъ многихъ милліоновъ—терзающаяся и терзаемая родина должна пережить мъсяцы ожиданія. Мъсяцы—когда время приходится считать минутами!..

И въ эти мѣсяцы родина должна еще быть ввергнута въ новую бурю—бурю выборовъ.

Какъ осуществить выборы, какъ пережить предстоящіе мъсяцы—вотъ роковая задача момента.

Задача общества. Не время обращать вст взоры къ правящей власти. Не время требовать, просить, совтовать. Настало время дъйствовать.

Общество должно сознать, что обязанность выйти изъ моря огня дежитъ на немъ самомъ. Общество должно сознать свою отвътственность за пробужденіе народа. Въ этомъ—его заслуга передъ будущимъ. Въ этомъ—его вина передъ настоящимъ.

Неизм фримо бол бе виновато, въ бурном тробуждени народных в массъ правительство, сорокъ лътъ закрывавшее глаза на нужды и потребности страны и только все и вся давившее. Но прочь счеты! Забыть ихъ надо...

Общество должно принять протянутую ему 17 октября руку и оказать правительству поддержку...

Събздъ призываетъ земства и города проникнуться сознаніемъ долга и отвътственности.

Съъздъ не страшится укоровъ въ самовольномъ вступленіи на путь активныхъ дъйствій. Не время провърять полномочія! Дорогъ каждый день...

Съъздъ почерпаетъ полномочія въ принятой имъ на себя годъ назадъ обязанности и въ своемъ върномъ служеніи праву, правдъ и свободъ.

Съёздъ объявляетъ всёмъ союзамъ и обществамъ готовность вмёстё работать для разрёшенія кризиса.

Съвздъ объявляетъ правительству, что участники его рвшили положить всв силы на спасеніе отечества и отдать ихъ знанія, опытъ и самую жизнь.

Съвздъ выбираетъ комитетъ для непосредственнаго содвиствія центральной власти въ умиротвореніи страны на началахъ, возвъщенныхъ манифестомъ 17 октября.

Немедленное изданіе закона о выборахъ на основѣ всеобщаго избирательнаго права, облеченіе въ законныя формы гражданской свободы, повсемѣстное снятіе военнаго положенія и положенія усиленной охраны, прекращеніе преступнаго разжиганія страстей органами мѣстной власти, распространеніе амнистіи на лицъ, которыхъ не коснулся указъ 21 октября—составятъ цѣль ближайшей дѣятельности комитета.

За работу! Къ дѣлу!...

«Русь», 15 ноября 1905 г., № 19.



# Кризисъ земскаго хозяйства.

Изъ всѣхъ програмныхъ указаній, обращаемыхъ къ крестьянству, на самую благопріятную почву упало указаніе прекратить уплату всякихъ сборовъ.

Крестьянство истощено, платить ему трудно. Желѣзнодорожная забастовка въ осеннее время, когда крестьяне обращаютъ въ деньги результатъ лѣтняго труда, вынула изъ кармана послѣдніе рубли. Какъ устоять противъ искушенія?

Примъру крестьянъ послъдовали частные землевладъльцы. Они и раньше не отличались аккуратностью въ уплатъ повинностей. А теперь, если еще у немногихъ изъ нихъ благосостояніе подорвано въ конецъ, то всъ испытываютъ, выражаясь банковымъ языкомъ, кассовое затрудненіе.

Для земства создалось положеніе критическое.

Государство живетъ преимущественно косвенными налогами. Государственный поземельный сборъ составляетъ ничтожный процентъ бюджета. Даже десятки милліоновъ выкупныхъ платежей не являются его существенной частью.

А земство живетъ почти исключительно сборомъ съ недвижимыхъ имуществъ—главнымъ образомъ сборомъ съ земель и лѣсовъ.

Никакихъ запасныхъ капиталовъ у земства нѣтъ. Капиталъ оборотный — цѣликомъ въ недоимкахъ. Лишенное съ 1900 г. возможности увеличивать обложение соразмѣрно росту потребно-

стей, земство вынуждено было вступить на путь займовъ, и потому теперь, съ прекращеніемъ поступленій, въ земской кассъ образовался даже не ноль, а минусъ—на ней лежатъ срочные платежи.

Исходовъ можетъ быть два: или немедленная широкая помощь государственнаго казначейства, или пріостановленіе земской дѣятельности. Послѣдній исходъ неизбѣжно долженъ выразиться възакрытіи школъ и больницъ и въ увольненіи учащихъ, врачей и фельдшеровъ.

Безъ опасенія впасть въ грубую ошибку можно сказать, что общій итогъ уѣздныхъ земскихъ расходовъ, если изъ него вычесть разнообразныя отчисленія, слагается изъ трехъ приблизительно равныхъ частей: расходы на народное образованіе, на медицинскую часть и всѣ остальные. Уже одно это показываетъ что сохранить при отсутствіи поступленій существующую организацію учебнаго и врачебнаго дѣла—невозможно.

Но кром того, вст эти «остальные» расходы земства чрезвычайно трудно поддаются сокращенію, ибо весьма многіе изъ нихъ обусловлены контрактами и обязательствами. Нельзя сразу закрыть такъ называемыя стойки земскихъ лошадей, потому что стоечники не замедлятъ исковымъ порядкомъ возстановить свои права. Нельзя въ одинъ день ликвидировать операціи сельско-хозяйственныхъ складовъ, основаннныя на кредит не только по отпуску, но и по пріобр тенію товара. Можно остановить всякаго рода предположенныя строительныя и дорожныя работы, но произвести обыкновенно откладываемые на ноябрь и декабрь платежи за работы произведенныя необходимо.

Въ бюджетѣ на народное образованіе стоятъ, правда, кромѣ начальныють народныхъ училищъ библіотеки, читальни и другія мѣры содѣйствія внѣшкольному образованію, субсидіи правительственнымъ учебнымъ заведеніямъ и т. п. Поэтому на нѣкоторое время закрытіе собственно школъ еще можетъ быть отсрочено. Однако весьма не надолго; подавляющая своей цифрой статья расхода—жалованье учащимъ.

Въ бюджетъ по медицинской части главные предметы расхода также однородны и тъсно связаны между собой: содержаніе персонала и медикаменты. Закрытіе пріема больныхъ для коечнаго леченія большого сбереженія не дастъ. Къ тому же въ нъкото-

рыхъ случаяхъ—напр., въ отношеніи больницъ городскихъ и особенно психіатрическихъ—этой мърой развъ только закончить можно полный крахъ земскаго хозяйства.

Можно ли разсчитывать на помощь изъ казны? Можно ли разсчитывать, что истощенная государственная касса найдетъ сто милліоновъ рублей? Не будемъ поднимать спора, по чьей винъ и почему она истощена. Не время теперь для споровъ и укоровъ. Надо дъйствовать.

Она «должна» найти деньги и дать земству. Она «должна» отъ всего отказаться, дабы не лишать деревенскаго населенія тѣхъ крохъ, которыя падаютъ на его долю черезъ земство отъ тщетной погони за внѣшнимъ могуществомъ, величіемъ и блескомъ.

Неужели придется закрыть земскія школы и больницы?..

«Русь» 16 ноября 1905 г., № 21.

#### Амнистія.

При каждомъ государственномъ переворотъ прежде всего неизбъжно возникаетъ вопросъ о политической амнистіи.

И понятіе преступнаго дѣянія противъ правъ личности или имущества не заключаетъ въ себѣ чего-либо абсолютнаго или безусловно неподвижнаго. Понятіе же государственнаго преступленія, имѣющаго своимъ главнымъ объектомъ данный государственный строй, цѣликомъ покоится на относительной основѣ.

Строй существующій обратился въ существовавшій, — нѣтъ смысла держать въ тюрьмахъ тѣхъ, которые несутъ кару за дѣйствія, утратившія свой преступный характеръ. Не одно чувство справедливости заставляетъ требовать для нихъ освобожденія, но вмѣстѣ съ тѣмъ такое требованіе получаетъ и твердую объективную опору. Участіе въ сообществѣ, поставившемъ цѣлью своей дѣятельности замѣну въ Россіи неограниченной монархической формы правленія конституціонною, вызвавшее совершеніе тѣхъ или иныхъ дѣйствій, — послѣ 17 октября, какъ уголовно-наказуемое дѣяніе, не только повисло въ воздухѣ, но стало правомѣрнымъ. Законодатель оказался бы въ противорѣчіи съ самимъ собою, если бы немедленно же не выпустилъ изъ тюремъ осужденныхъ за такое участіе.

Манифестъ 17 октября, кромѣ перемѣны формы правленія и возглашенія гражданской свободы, возгласилъ также свободу совѣсти, т.-е. призналъ религіозныя убѣжденія не подлежащими кон-

тролю и свободными отъ уголовнаго воздъйствія. Поэтому столь же естественно сдълалась необходимою амнистія для лицъ, томящихся въ тюрьмахъ или несущихъ правоограниченія за совершеніе посягательствъ на «ограждающія въру постановленія».

Указъ 21 октября даровалъ амнистію. Но общества онъ не удовлетворилъ, ибо коснулся не всѣхъ подлежавшихъ сужденію и осужденныхъ за государственныя и религіозныя посягательства—и въ отношеніи нѣкоторыхъ категорій лицъ и дѣлъ принялъ начало помилованія частичнаго.

Общество отвътило требованіемъ, вылившимся въ краткую формулу: «Полная амнистія по такъ называемымъ политическимъ и религіознымъ преступленіямъ».

Формула эта сдълалась ходячей и принимается всъми собраніями, митингами и съъздами. Она принимается безъ всякой оцънки, какъ нъчто безспорно ясное и не возбуждающее сомнъній. Ее горячо повторяютъ даже юристы-адвокаты. Между тъмъ, въ сущности, она выражаетъ лишь отвлеченное очертаніе желанія, но отнюдь не требованіе, которое возможно привести въ исполненіе.

Весьма характерна включаемая въ формулу оговорка: «такъ называемыя». Въ ней слышится не одно отрицаніе приложимости термина «преступленіе» къ дъйствіямъ, совершаемымъ въ силу политическихъ и религіозныхъ убъжденій. Въ ней слышится также безсиліе точно выразить мысль. Послъднее потому, что эпитеты «политическія» и «религіозныя», стоящіе около слова «преступленія», суть разговорные термины, а не юридическіе.

Законъ нашъ не знаетъ «политическихъ» преступленій въ смыслѣ опредѣленнаго круга преступныхъ дѣяній. Старое уложеніе о наказаніяхъ обобщало преступленія противъ особы Государя Императора и членовъ Императорскаго Дома, бунтъ и измѣну — понятіемъ государственныхъ преступленій. Новому же уголовному уложенію и этотъ терминъ неизвѣстенъ. Онъ употребленъ былъ только въ законѣ 1904 г. о введеніи въ дѣйствіе нѣкоторыхъ главъ и отдѣльныхъ статей новаго уложенія и объ измѣненіи процессуальныхъ правилъ при сужденіи за дѣянія, предусмотрѣнныя этими главами и статьями.

Но если въ формулѣ объ амнистіи подъ терминомъ «политическія» преступленія разумѣть преступленія «государственныя»,

то придется признать, что требованіе общества распространяется на такія дѣянія, которыя и при измѣнившемся государственномъ строѣ сохраняютъ полностью свой преступный характеръ. Придется признать, что общество требуетъ освобожденія отъ отвѣтственности шпіоновъ и лицъ, совершившихъ государственную измѣну.

Съ другой стороны, понятіе государственныхъ преступленій слишкомъ тѣсно и далеко не охватываетъ всѣхъ несущихъ наказанія, на которыхъ было бы справедливо распространить амнистію.

Главнымъ признакомъ, по которымъ квалифицируются преступныя дъянія въ кодексъ, служитъ, въ общемъ правилъ, не побужденіе, руководившее виновнымъ, а преступное дъйствіе, т.-е. объективный фактъ. Побужденіе является въ однихъ случаяхъ моментомъ, увеличивающимъ размъръ наказанія, въ другихъ — уменьшающимъ, въ третьихъ — безразличнымъ. Во всъхъ этихъ послъднихъ случаяхъ мотивъ, вызвавшій совершеніе дъянія, не получаетъ отраженія въ приговоръ, и выдълить, на основаніи приговора, изъ общей массы отбывающихъ наказаніе за данное дъяніе лицъ, совершившихъ его по политическому побужденію, не представляется никакой возможности.

Такой характеръ имѣетъ, напримѣръ, по дѣйствующему закону «явное возстаніе противъ властей» или вооруженное сопротивленіе. И если строго держаться формулы полной амнистіи по политическимъ преступленіямъ, то окажется внѣ ея весьма значительная категорія даже громкихъ дѣлъ о массовыхъ сопротивленіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ Сибири со стороны политическихъ ссыльныхъ, не говоря уже о невѣдомыхъ отдѣльныхъ случаяхъ.

Далъе нельзя забывать, что когда состоялись судебные приговоры надъ лицами, объ амнистіи которыхъ теперь идетъ ръчь, въ интересахъ подсудимыхъ не только не было надобности раскрывать истинные мотивы, но, напротивъ, представлялось существенно важнымъ ихъ сокрытіе. Во-первыхъ, дабы избъжать повышенія наказанія. Во-вторыхъ, дабы устранить обнаруженіе соучастниковъ. Неръдко цъль достигалась, и судъ по недоказанности политическій мотивъ отвергалъ.

Администрація, случалось, въ нарушеніе приговора, продолжала считать такихъ лицъ политическими преступниками, и были

примъры ихъ заключенія даже въ Шлиссельбургскую кръпость. Общество тогда протестовало противъ подобнаго произвола, опираясь на букву судебнаго приговора. Теперь роли перемънились. Теперь общество требуетъ для нихъ амнистіи, т.-е. нарушенія буквы приговора.

Вопросъ не въ томъ, конечно, какая сторона была формально права прежде и какая формально права теперь. Вопросъ въ томъ, какъ найти въ настоящее время этихъ лицъ среди уголовныхъ арестантовъ? Какъ возстановить истинный составъ совершенныхъ ими дъяній? Содержавшіеся и содержащіеся въ Шлиссельбургъвсъ наперечетъ. Но въдь не всегда же администрація нарушала приговоры суда.

Еще труднъе разобраться въ приговорахъ, состоявшихся на основаніи положеній объ усиленной охранъ и о мъстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи.

Статья 18 положенія о мърахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія есть самостоятельный уголовный законъ, облагающій смертною казнью: вооруженное сопротивленіе властямъ и нападеніе на чиновъ войска и полиціи и на всъхъ вообще должностныхъ лицъ при исполненіи ими обязанностей службы, или же вслъдствіе исполненія сихъ обязанностей, коль скоро преступленія эти сопровождались убійствомъ или покушеніемъ на убійство, нанесеніемъ ранъ, увъчій, тяжкихъ побоевъ или поджогомъ. Аналогичный характеръ имъютъ правила о военномъ положеніи.

Изъ выписаннаго текста видно, что мотивъ дѣянія не играетъ никакой роли. Вмѣстѣ съ тѣмъ исключительная тяжесть наказанія покрываетъ собою всѣ тѣ дѣйствія, которыя обусловили нападеніе или сопротивленіе, имѣвшія указанныя въ этомъ спеціальномъ законѣ послѣдствія. А потому ни преданіе военному суду, ни осужденіе по 18 ст. положенія объ усиленной охранѣ отнюдь не свидѣтельствуютъ о политическомъ характерѣ совершеннаго лицомъ дѣянія.

Пояснимъ нашу мысль примъромъ. Лицо, замыслившее изъ политическихъ видовъ лишить жизни генералъ-губернатора и совершившее съ этой цълью нападеніе на него, окончившееся убійствомъ, — отвътствуетъ въ мъстностяхъ, гдъ введено положеніе объ усиленной охранъ, на основаніи ст. 18. Съ другой стороны,

по тому же самому закону отвътствуетъ въ тѣхъ же мѣстностяхъ лицо, замыслившее совершить кражу и нанесшее ударъ городовому, препятствовавшему приведенію задуманнаго въ исполненіе. Какъ въ первомъ случаѣ мотивъ убійства не отражается на размѣрѣ наказанія, ибо законъ, кромѣ смертной казни, не устанавливаетъ никакой иной кары, такъ во второмъ—внѣшній фактъ полностью покрываетъ отсутствіе намека даже на политическія побужденія виновнаго. Если оба смертной казни подвергнуты не будутъ, то различить ихъ дѣянія не представится никакой возможности.

А между тѣмъ при возбужденіи вопроса о политической амнистіи различить ихъ необходимо. Ибо насколько несправедливо отказать въ полной ихъ частичной амнистіи первому, настолько же нѣтъ основанія амнистировать второго. Единственный выходъ—пересмотрѣть дѣла.

Изложенное показываетъ, что формула: «Полная амнистія по такъ называемымъ политическимъ преступленіямъ», въ виду конструкціи нашего уголовнаго законодательства, ничего опредѣленнаго не говоритъ. Особенно настойчиво выражается требованіе, чтобы получили полную свободу оставшіеся въ Шлиссельбургской крѣпости или отправленные оттуда на поселеніе. Формула же далеко не всѣхъ ихъ покрываетъ.

Но шлиссельбуржцы, повторяемъ, наперечетъ. А сколько за послъдній годъ осуждено военными судами въ Петербургъ, въ Одессъ, въ Варшавъ политическихъ по побужденіямъ и цъли преступниковъ и сколько неполитическихъ—неизвъстно.

Такъ же неопредъленна формула въ отношеніи преступленій религіозныхъ. Подъ категорію ихъ уложеніе о наказаніяхъ относитъ, напримъръ: святотатство, разрытіе могилъ и лжеприсягу—дъянія, распространять на которыя амнистію нътъ никакого логическаго основанія.

Вопросъ объ амнистіи не такъ простъ, какъ кажется по первому впечатлънію. Ея предълы могутъ быть обозначены указаніемъ на лицъ, но не на характеръ и свойство преступныхъ дъяній.

Указъ 21 октября легко разрѣшилъ вопросъ по отношенію къ численно главной массѣ отбывавшихъ наказаніе, которымъ было назначено въ административномъ порядкѣ. Гораздо

труднъе ръшеніе вопроса по отношенію къ тъмъ, которые несутъ наказаніе по судебному приговору. Всякое колебаніе судебныхъ приговоровъ требуетъ крайней осторожности и тщательной оцънки основаній примъненія амнистіи.

Указъ избралъ правильный путь, раздъливъ всъхъ осужденныхъ за «преступныя дъянія государственныя и тъ преступныя дъянія иного рода, за кои виновные были преданы военному суду», на двъ категоріи сообразно давностному сроку. Но мы не видимъ основаній, почему былъ принятъ десятилътній срокъ, а не меньшій, хотя бы наполовину. И мы тъмъ менъе видимъ основаній для перевода ссыльно-каторжныхъ этой категоріи на поселеніе вмъсто полнаго освобожденія и возстановленія въ правахъ.

Что же касается второй категоріи, то пересмотръ дѣлъ по возможности въ судебномъ порядкѣ представляется, по нашему мнѣнію, единственно правильнымъ способомъ освобожденія отъ наказанія политическихъ по цѣли и мотивамъ совершенія содѣяннаго преступниковъ. Уставъ уголовнаго судопроизводства допускаетъ пересмотръ дѣлъ по вновь открывшимся обстоятельствамъ. Измѣненіе государственнаго строя по отношенію къ совершенному при отошедшихъ въ прошлое условіяхъ не есть новое обстоятельство—фактическое, но не менѣе важное—юридическое.

«Русь» 21 ноября 1905 г., № 26.

#### Самозванство.

Какъ полтора года войны съ Японіей не создали у насъ ни одного имени, такъ не создалъ именъ и годъ—сначала подгото- , влявшейся, затъмъ совершающейся — революціи.

Имена создаетъ успъхъ. Во всю долгую и ужасную войну на нашей сторонъ ни разу не было крупнаго успъха. Естественно, что не могло создаться и именъ.

Но революція успѣхъ имѣла и успѣхъ огромный. Ея реальный результатъ—манифестъ 17 октября. Ея результатъ идейный, неизмѣримо болѣе важный — абсолютная невозможность скольконибудь прочнаго поворота назадъ. За годъ русскій обыватель выросъ въ гражданина, если не въ сознаніи своихъ обязанностей — это дается только опытомъ мирной политической практики, — то въ сознаніи своихъ правъ. Ихъ отъ него уже не отнять. Возвратъ къ режиму безправія немыслимъ.

Почему же революція не создала именъ?

Что именъ нѣтъ — фактъ безспорный. Ихъ нѣтъ ни справа, ни слѣва, ни въ центрѣ. Имена справа революціей низвергнуты, изъ центра—дискредитированы, слѣва—не выставлены. Люди самаго различнаго политическаго міросозерцанія сходятса на требованіи образовать новое министерство. Но на вопросъ: изъкого? — отвѣчаютъ общей фразой: какъ не найти энергичныхъ,

способныхъ, умѣлыхъ, преданныхъ освободительному движенію . дѣятелей — они есть, ихъ много. Когда же ставится вопросъ въ упоръ: называйте фамиліи? — оказывается — фамилій нѣтъ.

И мы глубоко убъждены, что въ стотридцати милліонномъ населеніи болъ е чъмъ достаточно личныхъ силъ, способныхъ съ честью стоять у власти. Какъ ихъ только найти? Гдъ искать?

Совершающаяся русская революція представляетъ собою явленіе въ исторіи новое — и по теченію, и по цълямъ, и, главное, по средствамъ дъйствія. Начавшаяся въ тотъ моментъ, когда соціалистическіе идеалы не могли ясно и открыто обнаруживаться, она, однако, сразу весьма широко ихъ усвоила. Сразу же задачи политическаго переворота переплелись съ стремленіями къ перевороту соціально-экономическому. А когда революція перешла къ дъйствіямъ, она выразилась не въ баррикадахъ, не въ стръльбъ, не въ открытомъ насиліи возставшаго противъ власти народа—она выразилась въ забастовкахъ.

По самому свойству забастовочнаго способа борьбы, руководительство не имъетъ случаевъ для своего яркаго обнаруженія. Сила забастовки лежитъ исключительно въ пассивной стойкости бастующихъ массъ, и степень успъха политической забастовки обратно пропорціональна, въ качественномъ и количественномъ отношеніяхъ, сопровождающимъ забастовку насильственнымъ эксцессамъ. Ибо противъ эксцессовъ у власти есть върное средство—пули и штыки; противъ спокойнаго же упорства въ бездъйствіи — власть безсильна.

А разъ нѣтъ нападенія, разъ воюющій бездѣйствуетъ, роль руководителя затушевывается. Для отваги, рѣшительности, смѣлости отдѣльныхъ лицъ—для всего того, что дѣлаетъ героевъ—тутъ нѣтъ почвы.

Другая причина коренится глубже. Все движеніе ведется на строгихъ коллективныхъ началахъ. Правда, рядомъ съ принципомъ «равенства» все время выставлялись и выставляются «свобода» и «право», но не они для наиболѣе самостоятельной и энергичной части борющихся составляютъ цѣль стремленій. Ихъ держатъ на своемъ знамени соціалъ-демократы и соціалисты-революціонеры, какъ средства борьбы, какъ средства ниспроверженія режима, одинаково враждебнаго и индивидуализму, и коллекти-

визму. Какъ положительные же идеалы, личная свобода и построенное на ней право имъ чужды.

Идеей коллегіальности русская революція проникнута до самыхъ глубинъ. «Всеобщая, прямая, равная и тайная»—недаромъ стала ея основнымъ символомъ. Все обсуждается и рѣшается сообща, по большинству голосовъ. Этимъ достигается справедливость, осторожность и обдуманность рѣшеній. Но этимъ же устраняется изъ рѣшеній опредѣленность и яркость. Коллегія нивеллируетъ и обезличиваетъ своихъ членовъ и приводитъ къ анониму неопредѣленной середины.

Не создала революція именъ личныхъ, не создала и именъ коллективныхъ. Какая партія, какая общественная группа, какая организація руководитъ революціей? Всѣ и ни одна—иного отвѣта нельзя дать.

Коллективизмъ обезличилъ какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и всѣ партіи, организаціи и группы. Въ борьбѣ съ режимомъ все объединилось и расплылось. Индивидуальность стерта со всего. Характерный фактъ — союзъ союзовъ, гдѣ совмѣстно баллотируютъ представители группъ профессіональныхъ и политическихъ, промышленно-торговыхъ и національныхъ: профессора, земцы, сторонники женскаго равноправія, фармацевты, инженеры, книго-издатели, защитники равноправія евреевъ, чиновники и т. д., и т. д.

Всепроникающій коллективизмъ въ работѣ разрушительной оказался могущественнымъ. Но когда разрушено, надо созидать, творить. Гдѣ же носители реальныхъ положительныхъ идеаловъ—люди и партіи? Не станемъ спорить: быть можетъ, творить еще рано. Во всякомъ случаѣ, скоро будетъ пора. Гдѣ носители тѣхъ положительныхъ идеаловъ, которые рисуются не въ туманной дали, и которые имѣютъ готовыя конкретныя формы, возможныя для осуществленія, если не сегодня, то завтра?

Вмѣсто политическихъ лозунговъ—расплывчатыя диссертаціи, именуемыя партійными программами. Вмѣсто готовности работать, трусливое: «я не уполномоченъ».

Прямой путь къ анархіи...

Никто не хочетъ познать на себѣ отвѣтственности. Да, легче, неизмѣримо легче требовать, указывать, ставить условія и прятать свою совѣсть, какъ за щитъ, за невыполнимыя условія... Безъ самозванства Россіи не спастить. Не къ самозванству Пугачева мы конечно взываемъ. Пугачевщина придетъ неизбъжно изъ омута анархіи. Ее предотвратитъ лишь самозванство Минина.

Кто Минина выбиралъ, кто уполномочивалъ? Коллективный Мининъ нуженъ до боли. Гдъ онъ?

> «Русь» 29 ноября 1905 г., № 32.

### За мъсяцъ.

1 декабря 1905.

Ноябрьскія забастовки.—Забастовка почты и телеграфа.—Равноправны ли чиновники съ обывателями?—«Революціонное» движеніе въ средней школъ.—Событія въ арміи и во флотъ.—Земскій и крестьянскій съъзды въ Москвъ.—Курьезы изъ газетъ.

Русская революція растетъ неудержимо. Растетъ вширь и вглубь. Революція захватила такіе слои, которые всегда были несокрушимымъ оплотомъ павшаго, 17-го октября, режима. Она захватила чиновниковъ-и не чиновниковъ либеральнаго новаго суда, даже не акцизныхъ, а почтово-телеграфныхъ. Революціонерами стали не судьи, не инженеры, не врачи. Ими стали классическіе почтмейстеры и иного ранга чиновники телеграфа и почты, коллежскіе регистраторы, секретари и ассесоры, гордившіеся «благородіемъ», мундиромъ, орденами въ петличкахъ и медалями. Двадцать лътъ назадъ, когда отъ чиновниковъ были отняты погоны (потомъ они снова были даны), въ губернскихъ и уъздныхъ захолустьяхъ чувствовалось, что вотъ-вотъ поколеблются устои. На этотъ разъ не боязнь потерять погоны, чины или мундиръ и другія привилегіц создала въ чиновникахъ революціонное настроеніе, нътъ-они примкнули къ активному освободительному движенію... Чиновники полиціи еще не бастовали. Но среди околоточныхъ и городовыхъ уже кое-гдъ образуются союзы, они собираются на митинги, пишутъ резолюціи и предъявляютъ требованія.

Начало ноября ознаменовалось въ Петербургѣ попыткой повторить всероссійскую политическую забастовку. Съ 2-го по 7-ое бастовали заводы и фабрики, желѣзныя дороги и газеты. Но того успѣха, какой имѣла забастовка въ октябрѣ, ноябрьская не получила. Она не была общей—Москва, напримѣръ, къ ней вовсе не примкнула — и сочувствія широкихъ слоевъ публики на сторонѣ бастовавшихъ не было. Причинъ неудачи—сказать точнѣе, неполной удачи—много. Главная изъ нихъ — частный характеръ мотивовъ. Ихъ было два: протестъ противъ введенія военнаго положенія въ царствѣ польскомъ и оказаніе поддержки кронштадтскимъ матросамъ, дабы не допустить примѣненія къ нимъ смертной казни. Забастовкѣ предшествовали невѣроятные слухи, повторявшіеся въ газетахъ, что будто бы сотни матросовъ уже приговорены къ разстрѣлянію; наканунѣ говорили даже, что они уже разстрѣлены.

Во всякомъ случат, снова не гортли фонари на улицахъ и электричество въ домахъ, не дъйствовали телефоны, газетчики продавали одинъ «Правительственный Въстникъ». Снова люди голодали. Снова одни отсиживались въ Лугъ, во Псковъ, въ Нарвъ, другіе не могли двинуться изъ Петербурга. Намъ лично пришлось испытать своеобразный способъ путешествія въ Москву. Первый поъздъ послъ перерыва былъ отправленъ 4-го ноября. На другой день отошло три-утромъ, днемъ и вечеромъ. Дневной поъздъ, составленный изъ восемнадцати пассажирскихъ вагоновъ, шелъ до Колпина четыре часа и затъмъ разорвался; часть пассажировъ изъ оторвавшихся заднихъ вагоновъ вынуждена была пересъсть въ передніе, часть возвратилась обратно. Вечернему поъзду болье посчастливилось; онъ не разрывался, но щелъ до Москвы двадцать часовъ и останавливался на станціяхъ какъ-то такъ, что приходилось до платформы долго идти по шпаламъ. Отъвздъ изъ Петербурга совершался поворовски. На вокзалъ впускали черезъ узенькую дверь изъ-подъ воротъ — и повзда отходили не отъ обычнаго мъста отправленія. Сопровождала поъздъ, въ которомъ мы ѣхали, постоянная кондукторская бригада. Почему она согласилась нарушить забастовку-мы не знаемъ, но ясно было, что она это сдълала не безъ смущенія и боязни за судьбу. Главный кондукторъ въ сильномъ волненіи говорилъ, что его только-что

записали. На вопросъ: «кто, за что»?—онъ отвъчалъ: «не знаю, какіе-то люди подошли, спросили фамилію и записали».

Мелочь-чрезвычайно характерная. Власть, безъ которой государственное общеніе не можетъ существовать ни одного часа, перемѣстилась. «Какіе-то люди», особенно страшные своей личной неизвъстностью, а еще болъе анонимностью стоящаго за ними чего-то огромнаго и сильнаго, въ сознаніи и въ глазахъ низшихъ служащихъ заняли то самое мѣсто, на которомъ они привыкли видъть оффиціальное начальство. Это начальство пріучило ихъ къ произвольности распоряженій и къ безпрекословности исполненія. Тѣмъ легче оказалось возможнымъ направлять ихъ мысли и дъйствія «какимъ-то людямъ»... Нъсколько дней спустя намъ случайно довелось присутствовать и видъть въ Москвъ, какъ «закрывали» ресторанъ и «снимали» оффиціантовъ въ одной изъ самыхъ большихъ гостинницъ. Въ швейцарскую вошли двое молодыхъ людей и потребовали, чтобы къ нимъ вышли оффиціанты. Управляющій самолично поб'тжалъ наверхъ. Черезъ минуту съ нимъ спустились нъсколько оффиціантовъ. Молодые люди имъ сказали: «закрыть» ресторанъ. Моментально было потушено электричество, вся прислуга ушла, двери въ объденную залу были заперты. Не раздалось ни одного протеста, ни со стороны прислуги, обрекавшейся на лишеніе на неопредъленное время заработка, ни со стороны управляющаго гостинницей, которая обрекалась на громадные убытки... Столь же покорно отнеслись къ своей участи - потихоньку объдать въ душныхъ номерахъ-постояльцы. Организаторы забастовокъ сумъли вкоренить въ массы сознаніе ихъ властнаго авторитета-и въ этомъ ихъ сила.

Но если такъ, то организаторы забастовокъ должны сами проникнуться сознаніемъ отвътственности за совершаемое и строго взвъшивать цъль и средства прежде, чъмъ ръшаться на забастовку. Съ этой точки зрънія обращаетъ на себя особенное вниманіе начавшаяся 15-го ноября забастовка почты и телеграфа. Поводомъ для нея послужилъ отказъ графа Витте принять депутацію и отмънить распоряженіе министра внутреннихъ дълъ Дурново, воспрепятствовавшаго образованію союза почтово-телеграфныхъ служащихъ, воспретившаго делегатамъ ихъ собраться въ Москвъ и уволившаго нъсколькихъ чиновниковъ. Причины болъе глубокія, какъ онъ формулированы въ цъломъ рядь воз-

званій и обращеній бастующихъ, заключаются въ безправномъ положеніи служащихъ почтово-телеграфнаго въдомства, въ нищенскомъ жалованьи и въ томъ, что «бываетъ предълъ всякому терпънію». «Мы терпъли—говорится въ обращеніи, напечатанномъ въ газетахъ 20-го ноября, -- мы просили, мы ходатайствовали, всъ наши голоса глохли гдъ-то въ министерскихъ канцеляріяхъ». Допустимъ, что отказъ перваго министра принять депутацію отъ почтово-телеграфныхъ служащихъ дѣйствительно былъ «вызовомъ» и что въ немъ выразилась солидарность гр. Витте съ П. Н. Дурново; допустимъ, что распоряженія министра внутреннихъ дълъ были неправильны, а увольнение чиновниковъ незаконно и несправедливо; допустимъ, что чиновники въ осуществленіи права союзовъ и собраній не должны ничѣмъ отличаться отъ обывателей; не допустимъ, а признаемъ, какъ несомнънный фактъ, что положеніе почтово-телеграфныхъ служащихъ безправно и что ихъ оклады содержанія ограждаютъ лишь отъ голодной смерти. Согласимся, наконецъ, что «истинный» виновникъ забастовки не служащіе, а правительство, какъ это сказано въ томъ же обращеніи. Но что же изъ всего этого слѣдуетъ? Неужели можно оправдать возвращеніе, хотя бы на нѣсколько дней, современной общественной и государственной жизни къ условіямъ глубокой древности? Неужели причина равноцвина принятой мврв? Современная лихорадочная жизнь требуетъ непрерывныхъ сношеній. На быстротъ и педантичной точности почты и телеграфа основана вся торговля, управленіе государствомъ, управленіе каждымъ дѣломъ. Прямо или косвенно, но въ непрерывности почтово-телеграфныхъ сношеній заинтересовано все населеніе. Каждый день забастовки причиняетъ ему неисчислимый ущербъ матеріальный и моральный. Такая забастовка разрушаетъ благосостояніе страны на многіе годы.

Представимъ себѣ, что цѣль забастовки будетъ достигнута. Представимъ себѣ, что министръ внутреннихъ дѣлъ будетъ уволенъ, а уволенные имъ чиновники будутъ возвращены на службу, что безпрепятственно образуется союзъ почтово-телеграфныхъ служащихъ и что содержаніе ихъ будетъ увеличено. Развѣ это искупитъ тѣ жертвы, которыя понесла страна въ лицѣ всего населенія? Развѣ это искупитъ утрату довѣрія и кредита на международномъ рынкѣ? Что значаютъ четыре-пять чиновниковъ, что

значитъ министръ, что значитъ улучшеніе быта служащихъ въ ОДНОМЪ ИЗЪ ВЪДОМСТВЪ---СРАВНИТЕЛЬНО СЪ НАСУШНЫМИ И РЕАЛЬНЫМИ интересами необъятной страны и стомилліоннаго населенія? Только въ состояніи психическаго гипноза возможно до такой степени потерять масштабъ. Отправляясь отъ интереса общественнаго, наша революція, въ практическомъ примѣненіи идеаловъ, выдвинула интересъ частный, если не личный, то групповой, и на алтарь этого группового интереса безжалостно несетъ общій, всенародный. Пониманіе міры исчезло. Получилось нівчто подобное тому, когда человъкъ срубаетъ въковую сосну, чтобы воспользоваться шишкой, висящей на вершинъ, или устраиваетъ крушеніе поъзда, чтобы похитить товару на нъсколько рублей. Какъ бы человъкъ ни былъ обиженъ судьбой, несправедливыми дъйствіями начальства, какъ бы глубоко ни было нарушено его правосознаніе, но если онъ начнетъ жечь городъ и добиваться возстановленія своихъ правъ путемъ разоренія и разрушенія моральныхъ интересовъ жителей, кто не скажетъ, что онъ или преступникъ, или душевно-больной?.. Въ одной типографіи, когда наборщики потребовали платы за забастовочные дни, и хозяинъ сказалъ имъ, что онъ этого сдълать не можетъ и вынужденъ будетъ типографію закрыть, наборщики ему отвътили: «это насъ не касается, мы для себя работу найдемъ». Такъ отвътили и могли отвътить лица, противопоставлявшія два частныхъ интереса. А имъли ли хотя крупицу нравственнаго права чиновники почты и телеграфа сказать забастовкою всему населенію Россіи: «это насъ не касается, всякому терпънію бываетъ предълъ». И сказать, когда-наканунъ реализаціи обновленія государственнаго строя.

Мы допускали выше, что чиновники въ осуществленіи права союзовъ и собраній не должны ничъмъ отличаться отъ обывателей. Мы это сдълали потому, что для хода дальнъйшаго разсужденія было безразлично, должны ли они быть равноправны съ обывателями или нътъ. Но въ сущности этотъ тезисъ вызываетъ большія сомнънія. Между чиновниками и гражданами государства — огромная разница. Чиновникъ, какъ бы скромно ни было его служебное положеніе, есть органъ власти. Въ гигант-

скомъ деревѣ системы управленія государствомъ всѣ вѣтви, вѣточки, отростки и листья находятся въ неразрывной преемственной связи, и въ силу того—въ неразрывномъ же и преемственномъ соподчиненіи. Отъ центра на периферію передается власть. Отъ периферіи къ центру должно идти повиновеніе. Подчиненіе низшаго чиновника высшему вытекаетъ не изъ договора, какъ подчиненіе приказчика хозяину, а изъ того сложнаго понятія, которое обозначается малоопредѣленнымъ терминомъ служебнаго долга. И гражданинъ обязанъ повиновеніемъ власти, но между его повиновеніемъ и повиновеніемъ служебнымъ нѣтъ ничего общаго. Служба создаетъ для чиновника право на власть, и отсюда вытекаютъ ограниченія его правъ, какъ гражданина. Въ частности — ограниченіе, по цѣли и задачамъ, права союзовъ и собраній.

Было бы неправильно полагать, что государственная служба, въ идейномъ о ней представленіи, убиваетъ въ чиновникъ гражданина. Отнюдь нътъ. А потому, поскольку то или иное дъйствіе чиновникъ совершаетъ какъ гражданинъ, никакія ограниченія въ отношеніи его не должны имъть мъста. Онъ можетъ входить во всякаго рода общественныя или политическія организаціи и партіи, участвовать въ соотвътствующихъ его политическому міросозерцанію союзахъ и собраніяхъ и т. д. Но какъ чиновникъ, онъ, во имя своей власти, долженъ подлежать ограниченіямъ. Въ благоустроенномъ государствъ вполнъ мыслима твердая профессіональная группировка сапожниковъ, писателей, наборщиковъ, фабрикантовъ. Для нея есть логическое основаніе--экономическая борьба въ области отношеній, обусловливаемыхъ свободною взаимностью услугъ. Для профессіональной же группировки чиновниковъ казначейства, почты и телеграфа, акцизныхъ или вообще любого въдомства-такого основанія нътъ. Ихъ борьба за увеличеніе жалованья есть борьба съ государствомъ, а не соціально-экономическая. Ихъ борьба, на почвъ силы вмъсто закона, съ начальствомъ-съ государственно-правовой точки зрънія, составляетъ явленіе нетерпимое. Если сапожникъ отказываетъ мнъ сшить сапоги, я могу обратиться къ другому мастеру, или попробовать такъ или иначе обойтись безъ сапогъ. Но когда казначей отказываетъ выдать слъдуемыя мнъ изъ казны деньги, или нотаріусъ отказываетъ засвидътельствовать довъренность,

или телеграфистъ не принимаетъ отъ меня депеши, и когда всѣ они ссылаются на несправедливость ихъ начальства или на недостаточный размѣръ получаемаго ими содержанія, для меня нѣтъ выбора. Неужели я, какъ гражданинъ, не въ правѣ сказать: «ваши счеты съ тѣми, кто поставилъ васъ управлять обывательскими интересами, меня не касаются?» Гражданинъ для чиновника—не работодатель, и чиновникъ для гражданина—не рабочій. Между ними не можетъ существовать экономической борьбы. Забастовка же чиновниковъ причиняетъ вредъ прежде всего и главнымъ образомъ гражданамъ. И такой вредъ, сравнительно съ которымъ забастовки на фабрикахъ и завода́хъ имѣютъ ничтожное значеніе.

Только крайней степенью раздраженія противъ отжившаго, но еще не погребеннаго режима можно объяснить сочувственное отношеніе къ почтово-телеграфной забастовкѣ тѣхъ слоевъ общества, для которыхъ анархія не составляетъ цѣли стремленій. Перенесемся мысленно въ будущее и перемѣнимъ роли... Образовалась Дума. Большинство радикальное. Энергичное министерство изъ большинства. Дума приняла законъ объ отмѣнѣ чиновъ и орденовъ и о сокращеніи штатовъ людей «двадцатаго числа». Крѣпко сплоченный союзъ полиціи, земскихъ начальниковъ и губернаторовъ рѣшилъ противодѣйствовать закону и объявилъ забастовку, пока не будетъ свергнуто министерство и не будетъ распущена Дума. Среди чиновниковъ почты и телеграфа произошелъ поворотъ настроенія. Они примкнули къ забастовкѣ. Какъ къ ней отнесется радикально настроенное общество?...

Въ воззваніи, опубликованномъ 22-го ноября, почтово-телеграфные чиновники, протестуя противъ добровольцевъ, ставшихъ на работу въ почтамтѣ, говорятъ: «Они идутъ на помощь правительству, они поддерживаютъ гнилое зданіе самодержавія, они становятся въ ряды черной сотни! Что дѣлать съ этими преступниками, такъ какъ они совершаютъ политическое преступленіе противъ народа, борющаюся за свои основныя гражданскія права. Общество должно дать отпоръ этимъ людямъ, не знающимъ чувства порядочности и нравственности. На свѣтъ ихъ!» Въ томъ-то и дѣло, что чиновники выступили въ данномъ случаѣ не какъ народъ, не какъ граждане, а именно какъ чиновники, въ защиту своихъ служебно-вѣдомственныхъ интересовъ. Въ письмѣ на имя графа Витте «отъ депутатовъ перваго всероссій-

скаго делегатскаго съвзда почтово-телеграфныхъ работниковъ» высказано рѣшеніе «продолжать забастовку до тѣхъ поръ пока не будутъ удовлетворены слѣдующія наши требованія: 1) отмѣна всякихъ мъръ, принимаемыхъ правительствомъ въ цъляхъ противодъйствія организаціи и дъятельности нашего союза и съъзда, и 2) прекращеніе всякихъ репрессивныхъ мѣръ по отношенію къ отдъльнымъ членамъ союза и немедленное возвращение товарищей, уволенныхъ за принадлежность къ союзу». Газеты сообщали, что среди гражданскихъ чиновниковъ военнаго въдомства также возникла мысль объ объединеніи на почвъ различныхъ требованій. Между прочимъ, на требованіи, кромъ увеличенія жалованья и образованія корпоративнаго суда и т. п., уравненія ихъ въ правахъ съ офицерами. Военные чиновники желаютъ, чтобы нижніе чины отдавали имъ честь, какъ офицерамъ, и чтобы за оскорбленіе ихъ несли тѣ же невѣроятно суровыя кары, какъ за оскорбленіе офицеровъ. Что это — также элементъ борьбы народа за «свои основныя гражданскія права»?..

Еще раньше, чѣмъ чиновниковъ, революція захватила среднія учебныя заведенія. Выразилась она въ ученическихъ сходкахъ, резолюціяхъ и забастовкахъ. Кое-гдѣ иниціатива прекращенія занятій принадлежала преподавателямъ. Во всякомъ случаѣ, и дѣти оказались вовлеченными въ политическое движеніе.

Явленіе—глубоко печальное. Его корни несомнѣнно въ ужасномъ, по своей ненормальности, строѣ и положеніи средней школы. Тридцать лѣтъ не только игнорировалась азбука педагогики, но все дѣлалось прямо вопреки ея аксіомамъ. Политику ввело въ школу само правительство. Реформа печальной памяти гр. Д. А. Толстого имѣла главной цѣлью оградить гимназистовъ отъ всего свѣжаго, живого, ибо оно несло съ собой «тлетворное» вліяніе и «вольный духъ». Не принято было во вниманіе лишь немногое: безсиліе грамматическихъ упражненій въ борьбѣ съ дѣйствительной жизнью и съ внѣшкольными впечатлѣніями. Эти впечатлѣнія стремились регулировать очерками исторіи Иловайскаго, гдѣ безталанно и грубо выдавалась за правду нелѣпая ложь, гдѣ походя опорочивались судъ присяжныхъ, земство и лучшіе авторы, гдѣ историческіе факты оцѣнивались подъ угломъ зрѣнія передовицъ

«Московскихъ Вѣдомостей». Система развитія квасного патріотизма называлась «воспитаніемъ въ духѣ истинныхъ русскихъ началъ». Между школой и жизнью естественно произошелъ разладъ, и жизнь столь же естественно, въ сознаніи даже дѣтей, побѣдила школу. Первый проблескъ революціоннаго взрыва пробудилъ въ дѣтяхъ желаніе свергнуть ненавистный своей безсмысленностью школьный режимъ. Скачки послѣднихъ лѣтъ, отъ строгаго классицизма къ фактическому упраздненію изученія древнихъ языковъ и обратно, отъ внѣшней распущенности къ солдатской дисциплинѣ и тоже обратно, внесли въ режимъ полный сумбуръ, окончательно отучили учащихся отъ труда и усилили тонъ ихъ отрицательнаго отношенія къ школѣ.

Развившееся на этой почвѣ движеніе воспитанниковъ, имѣя за собою фонъ общаго освободительнаго движенія, вылилось въ самыя сложныя формы, въ которыхъ дѣтское перемѣшалось съ недѣтскимъ, серьезное съ вызывающимъ грустную улыбку. Изъ гимназій раздались требованія свободы сходокъ и немедленнаго созыва народныхъ представителей всеобщей, равной и т. д. подачей голосовъ, неприкосновенности личности и увольненія такого-то учителя, отмѣны положенія усиленной охраны и разрѣшенія носить гимназистамъ неформенное платье, политической амнистіи и предоставленія старостамъ-ученикамъ контролировать оцѣнку преподавателями знанія заданнаго урока. Раздалось: «впредь до удовлетворенія нашихъ требованій мы не считаемъ возможнымъ» и т. д. Растерявшееся начальство стало обращаться къ полиціи!..

Какъ относятся къ ученическому движенію тѣ, кого оно всего больнѣе затрагиваетъ—родители? Въ газетахъ писали, что одни родительскія собранія приняли сторону протестующихъ дѣтей, другія—наоборотъ. То собраніе, на которомъ намъ лично случилось присутствовать, принадлежало къ числу послѣднихъ. На приглашеніе обсудить, совмѣстно съ преподавательскимъ персоналомъ, положеніе, создавшееся въ закрытой болѣе недѣли гимназіи, отозвалось свыше двухсотъ отцовъ и матерей, принадлежащихъ къ самымъ разнообразнымъ слоямъ общества. Были и чиновники, и торговцы, крупные и мелкіе, и священники, и лица такъ называемыхъ свободныхъ профессій. Сыновья, зная о родительскомъ собраніи, пришли просить, чтобы были допущены

и выслушаны ихъ депутаты. Когда директоръ объ этомъ сообщилъ, въ отвътъ послъдовало негодующее и шумное: «не пускать, не надо». Немногимъ отдъльнымъ лицамъ и въ числъ ихъ нъкоторымъ педагогамъ, пытавшимся поддержать просьбу воспитанниковъ, не давали говорить. При баллотировкъ подавляющее большинство просьбу отвергло. Затъмъ приступили къ обсуждению вопроса по существу. Общій характеръ рѣчей быль чрезвычайно суровый: дъти должны учиться и не смъютъ вмъшиваться въ политику; язва, которая завелась въ гимназіи, должна быть съ корнемъ вырвана, а для этого надо немедленно исключить бунтовщиковъ. Указанія на то, что причина явленія лежитъ слишкомъ глубоко, чтобы возможно было бороться съ нимъ исключеніемъ воспитанниковъ, звучали слабо и не вызывали сочувствія. Рѣшеніе педагогическаго совъта возобновить занятія съ предоставленіемъ ученикамъ старшихъ четырехъ классовъ собираться на сходки-во внъклассное время. безъ допуска постороннихъ и подъ наблюденіемъ преподавателей, было принято съ одобреніемъ только половиной собранія. Со стороны другой половины и эта скромная уступка встрѣтила ръзкое осуждение.

Мы далеки отъ мысли обобщать личныя впечатлівнія, вынесенныя изъ одного родительскаго собранія. Мы отмѣчаемъ ихъ, какъ фактъ. Родители-люди эгоистичные, не склонные отръшаться отъ непосредственныхъ интересовъ ихъ собственныхъ дътей. Въ словахъ наиболъе горячихъ ораторовъ слышалась нота личнаго недовольства и раздраженія: «я» отдалъ сына въ гимназію, «я» плачу деньги, «мой» сынъ примърный мальчикъ, какіето невъдомые бунтари, которыхъ «я» не знаю и знать не хочу, мѣшаютъ ему учиться и готовятъ изъ него такого же бунтаря. Выводъ ясный и простой: бунтарей выгнать. А гдъ же отцы этихъ бунтарей? Ихъ не было. Они навърное въ залъ были, и весьма въроятно, что именно изъ ихъ устъ выходили наболъе энергичныя и прямолинейныя требованія. Они только не знали, что ихъ «примърные мальчики» дома-въ гимназіи имъютъ совствить иную репутацію. Разладъ у дѣтей произошелъ не съ одной школой, но и съ семьей-и въ этомъ трагизмъ положенія. Повторилась старая исторія: въ сутолокъ жизни отцы проглядъли сыновей... Но мы не хотъли бы обобщать и этого впечатлънія. Многіе отцы, очевидно, имъли въ виду такихъ сыновей, которые по



возрасту не могутъ быть активными бунтарями, и ихъ горячее желаніе оставить дітей, въ буквальномъ смыслів слова, въ сторонъ отъ политическаго движенія нельзя не признать совершенно основательнымъ. Дъйствительно, гимназія объединяетъ десятилътнихъ мальчиковъ и почти взрослыхъ людей. Объединяетъ единствомъ режима, системы преподаванія и воспитанія, единствомъ пом'вщенія. Классы распред'вляются по корридорамъ случайно: восьмой рядомъ со вторымъ, седьмой рядомъ съ первымъ. Въ перерывахъ между уроками въ одной залѣ гуляютъ воспитанники восьмого класса и второго, а воспитанники седьмого и перваго гуляютъ въ другомъ концѣ зданія. Въ билетахъ, съ напечатанными на нихъ правилами, выдаваемыхъ десятилътнимъ дътямъ, говорится, что имъ воспрещается носить бороду и усы и курить. Ясно, что все это-ненужный и легко устранимый вздоръ, порождающій, однако, далеко не вздорные результаты. Какъ не устроить сходки дѣтямъ перваго или второго класса, не выбрать старостъ, не сдълать скандала учителю, когда на ихъ глазахъ, рядомъ, за стѣной, обсуждаютъ гимназическія нужды, въ связи съ нуждами народа и государства?! Запретное особенно манитъ къ себъ.

Практическое слѣдствіе движенія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ—перерывы занятій, то на три дня, то на недѣлю, то на двѣ недѣли. Полугодіе для воспитанниковъ потеряно. Они провели его въ праздности. Многіе десятки дѣтей узнали казацкія нагайки. Для многихъ завершеніе образованія надолго отсрочено, для иныхъ прекращено навсегда. Грустно и печально...

Не менѣе печально непрерывное продолженіе занятій въ одномъ изъ привилегированныхъ заведеній—въ училищѣ правовъдѣнія, купленное цѣною увольненія, по иниціативѣ товарищей, около двадцати воспитанниковъ и ухода нѣсколькихъ лучшихъ профессоровъ. Товарищи потребовали, чтобы «либеральные» воспитанники оставили училище, и начальство восхвалило ихъ за это требованіе. Частный самъ по себѣ эпизодъ, но характерный. Неужели начальство думаетъ, что оно сдѣлало благо для вѣрныхъ «долгу» и «традиціямъ училища» воспитанниковъ, удовлетворивъ ихъ анти-товарищеское требованіе?

Въ послъднихъ числахъ октября произошли волненія среди матросовъ и сухопутныхъ солдатъ въ Кронштадтъ, потомъ былъ бунтъ запасныхъ во Владивостокъ, затъмъ разыгрались событія въ Севастополъ, окончившіяся бомбардировкой города, обстръливаніемъ съ батарей стоявшихъ на рейдѣ судовъ и береговыхъ казармъ, атакой въ штыки и штурмомъ. Затъмъ происходила осада воронежскаго дисциплинарнаго баталіона, зданія котораго заключенные, прежде чъмъ сдаться, сожгли. Наконецъ, послъднее извъстіе изъ Кіева: «17-го ноября вновь сформированная при пятомъ понтонномъ баталіонъ рота отказалась заступать карауль и, несмотря на принятыя командиромъ баталіона мѣры, утромъ 18 ноября вышла, разобравъ ружья, на улицу. Къ взбунтовавшейся ротъ вскоръ присоединились и другія части саперной бригады. Бунтовщики направились въ городъ съ цълью присоединить къ себъ и другія части войскъ, квартирующихъ въ городъ, и поддерживать забастовавшихъ рабочихъ мъстныхъ заводовъ и желъзнодорожныхъ мастерскихъ. Противъ взбунтовавшихся командъ были высланы наряды казаковъ, которые были встръчены огнемъ. Около казармъ 45-го азовскаго пъхотнаго полка бунтовщики были встръчены залпомъ 168-го пъхотнаго миргородскаго полка, выставленнаго для прегражденія имъ пути; залпомъ убито нъсколько десятковъ нижнихъ чиновъ, число раненыхъ неизвъстно». Мы перечислили только самые крупные факты и не коснулись менъе важныхъ, въ числъ которыхъ есть, впрочемъ, и такіе, какъ арестованіе свыше двухсотъ нижнихъ чиновъ военной электротехнической школы въ Петербургъ.

Соціалъ - демократическіе и соціалъ - революціонные органы печати нѣсколько переоцѣниваютъ значеніе развившагося движенія въ войскахъ. Кромѣ того, стремясь усилить впечатлѣніе, они печатаютъ непровѣренные слухи, которые потомъ оказываются сплошнымъ вымысломъ. Такъ, напримѣръ, не имѣли подъ собой никакихъ фактическихъ данныхъ сообщенія объ отказѣ нести службу двухъ полевыхъ батарей въ г. Гродно, о массовыхъ арестахъ въ частяхъ войскъ, расположенныхъ въ Царскомъ Селѣ, и т. п. Но, во всякомъ случаѣ, происходящее въ войскахъ движеніе составляетъ явленіе, приковывающее къ себѣ вниманіе. Что оно означаетъ? Къ сожалѣнію, почтово-телеграфная забастовка лишила общество возможности знать подробности главнѣйшихъ

событій—имѣвшихъ мѣсто въ Севастополѣ, и судить о нихъ приходится на основаніи оффиціальныхъ телеграммъ, заключающихъ въ себѣ болѣе словъ, чѣмъ фактовъ.

По нашему мнѣнію, необходимо раздѣльно оцѣнивать движеніе во флотъ и въ сухопутной арміи. Во флотъ оно несомнънно пустило глубокіе корни. Флота, въ смыслъ войска, въ Россіи не существуетъ-это надо признать. Не существуетъ ни въ отношеній плавучих и боевых средствъ, ни въ отношеній личнаго состава нижнихъ чиновъ. Это доказали Портъ-Артуръ, Цусима, прошлогоднія волненія въ Либавъ, «Потемкинъ», Кронштадтъ и Севастополь. Гдв только есть болве или менве значительное скопленіе матросовъ-вездѣ были безпорядки. Флотъ расплатился за морской цензъ, за педантично скрывавшіяся злоупотребленія начальства, за дворянскія традиціи корпуса офицеровъ, за своеобразное пониманіе дисциплины, за полное обособленіе отъ сухопутныхъ войскъ-и исчезъ. Силою въ рукахъ правящей власти онъ болъе не является, ни въ моръ, ни на берегу. Станетъ ли силою въ рукахъ революціи—думаемъ, что тоже нътъ. Въ командахъ флотскихъ нижнихъ чиновъ произошло внутреннее разложеніе. Онъ не способны къ повиновенію; онъ утратили цементъ, склеивающій вооруженную массу въ компактное цѣлое, могущее служить реальной силой. Нъкоторыя изъ предъявляемыхъ матросами требованій въ этомъ отношеніи весьма характерны: не отдавать чести офицерамъ, курить на улицъ, свободно выходить изъ казармъ и ночевать на частныхъ квартирахъ. Этотребованія распущенности. Ея они хотятъ, къ ней стремятся и изъ-за нея борются рука объ руку съ революціонными элементами. Но когда революція потребуетъ отъ нихъ дѣла, стойкости, повиновенія-они отвътять тъми же волненіями, безпорядочной стръльбой, грабежомъ и разгуломъ, какіе видълъ и испыталъ Кронштадтъ.

Въ оцѣнкѣ фактовъ, касающихся сухопутной арміи, также надо проводить нѣсколько различій. Во-первыхъ, надо выдѣлить событія въ Воронежѣ. Дисциплинарный баталіонъ—не войско, а мѣсто отбыванія наказанія, закрытая казарма, полутюрьма. Заключенные хотя и занимаются воинскими упражненіями, но они пѣе арестанты, чѣмъ солдаты. Они и сожгли, какъ арестанты, и казармы-острогъ. Во-вторыхъ, нельзя строить никакихъ

выводовъ и заключеній изъ того, что въ Кронштадтъ и въ Севастопол'в н'вкоторые отд'вльные нижніе чины и мелкія войсковыя соединенія дъйствовали вмъстъ съ матросами, ибо на соединенія крупныя движеніе не распространялось. Въ-третьихъ, надо рѣзко различать волненія запасныхъ и состоящихъ на срочной службъ. Запасные имъютъ совершенно особый обликъ и не ими опредъляется физіономія арміи. Война окончилась, они рвутся домой, а ихъ увольненіе замедливается-вотъ доминирующая причина ихъ недовольства. Считая виновникомъ неудовольствія начальство, запасные готовы на самыя ръзкія противъ него дъйствія. Если же они увидятъ виновника въ бастующихъ рабочихъ, то направятъ свою силу на нихъ. Въ началъ ноября, въ Самаръ, пришлось экстренно демобилизировать восемь тысячъ запасныхъ, дабы предотвратить еврейскій погромъ и избіеніе рабочихъ и студентовъ. Запаснымъ почему-то пришло въ голову, что ихъ не отпускаютъ вслъдствіе того, что готовится погромъ со стороны черной сотни, и что ихъ оставляютъ на службъ для защиты студентовъ, рабочихъ и евреевъ. Тогда они собрались, ръшили уничтожить виновниковъ своего неудовольствія и назначили для того день, Въ-четвертыхъ, слъдуетъ имъть въ виду отличіе строевыхъ воинскихъ командъ и частей отъ нестроевыхъ и исключительность нъкоторыхъ изъ нихъ, главнымъ образомъ, по комплектованію. Къ числу такихъ исключительныхъ частей относится и рота военной электротехнической школы, сплошь пополняемая слесарями, монтерами и техниками различныхъ спеціальностей.

Если принять въ соображеніе всѣ приведенныя оговорки, то окажется, что въ сухопутныхъ войскахъ общаго типа крупныхъ случаевъ проявленія революціоннаго настроенія еще не было. Исключеніе, быть можетъ, составляетъ событіе 17-го ноября въ Кіевѣ, но судить о немъ по одной телеграммѣ было бы рискованно. Мы отнюдь не отвергаемъ возможности развитія и бурнаго проявленія революціи въ сухопутныхъ войскахъ; мы только констатируемъ фактъ. И не скроемъ, что констатируемъ его съ чувствомъ удовлетворенія, ибо войско, захваченное въ водоворотъ революціи, столь же опасно для нея самой, сколь опасно оно для строя, на ниспроверженіе котораго революція направляетъ свои усилія. Всякая государственная организація и всякое право, въ концѣ концовъ, опираются на матеріальную силу. Эту конечную

силу въ государствъ представляетъ войско, которое потому должно быть построено на началахъ, соотвътствующихъ условіямъ успъшнаго дъйствія матеріальныхъ силъ вообще. Войско должно управляться и опредъляться къ дъйствію волею, внѣ его стоящею и отъ него независимою, Функція войска есть исключительно служебная. Войско самоопредъляющееся не только составляетъ теоретическій абсурдъ, но оно немыслимо ни при какомъ стровни при самодержавіи монарха, ни при самодержавіи народа, ни при любой смѣшанной формѣ. Способъ комплектованія арміи тутъ не играетъ никакой роли. Смыслъ милиціи, также точно какъ и постоянной регулярной арміи, въ томъ, что она-сила. Пока эта сила послушна управляющей ею волъ, она-положительный факторъ въ государствъ. Съ того же момента, когда она вступила на путь самоопредъленія, она становится факторомъ отрицательнымъ. Государство теряетъ опору. Опора обращается въ самодовлѣющій организмъ. Получается государство въ государствъ. И что побъдитъ: организованная ли сила, или лишенное силы право — сомнъній быть не можетъ. А куда направитъ судьбы государства диктатура войска-исторія говоритъ краснор вчиво. Войску свойственны принципы абсолютизма, подавленія личности и свободы; ему, какъ грубой фактической силь, свойственъ произволъ. Горе тому народу, который путемъ военныхъ возстаній мечтаетъ добиться свободы, равенства и права. Гораздо легче снять узду съ сильной и своенравной лошади, нежели ее снова взнуздать...

Съ 6-го по 13-ое ноября происходили въ Москвъ засъданія шестого съъзда земскихъ и городскихъ дъятелей. День открытія съъзда совпалъ съ годовщиной начала занятій въ Петербургъ частнаго совъщанія предсъдателей губернскихъ и земскихъ управъ и нъкоторыхъ земскихъ гласныхъ.

Мы живо помнимъ 6-ое ноября прошлаго года. Послѣ долгихъ переговоровъ съ княземъ Святополкъ-Мирскимъ, Д. Н. Шипову удалось получить не разрѣшеніе собраться въ частной квартирѣ, безъ допуска публики и представителей печати, а обѣщаніе, что если земцы соберутся, то полиція ихъ не разгонитъ. Къ назначенному часу въ квартиру И. А. Корсакова стали собираться

другъ другу мало извъстные случайные представители земскихъ губерній. Каждый торопился отпустить извозчика, чтобы не обратить на себя вниманія и незамѣтно войти въ подъѣздъ. Д. Н. Шиповъ открылъ совъщаніе и, будучи избранъ предсъдателемъ, изложиль цъль созыва и исторію образованія совъщанія. Собраніе приступило къ обсужденію проекта получившихъ затъмъ такую широкую извъстность резолюцій. Резолюціи обсуждались три дня-каждый день въ разныхъ помъщеніяхъ, дабы не обнаружить существованіе сов'єщанія. 8-го ноября резолюціи были подписаны въ квартиръ В. Д. Набокова ста двумя лицами. Въ преніяхъ шла рѣчь о гражданской свободъ, о равноправности сословій и національностей, о правовой основъ государственнаго бытія или этикосоціальной. Слово «конституція», если и употреблялось, то вскользь; ораторы предпочитали его замънять описательными выраженіями. Словъ «республика», «революція» и въ поминѣ не было. Принятыя резолюціи были разосланы по земствамъ въ рукописныхъ копіяхъ; одна-двѣ типографіи ихъ отпечатали, тщательно скрывъ мъсто печанія...

Прошелъ всего годъ-и какъ мы безконечно далеки отъ этой картины! Она рисуется, какъ что-то давнымъ-давно прошлое, какъ что-то, чему свидътелями были не мы сами, а наши отцы и дѣды. О созывѣ съѣзда на 6-ое ноября 1905 г. было извѣстно задолго до его открытія не только всей Россіи, но Европ'в и Америкъ. Его ждалъ и въ немъ желалъ найти поддержку предсъдатель совъта министровъ. За протекшій годъ съъздъ изъ земскаго преобразился въ земско-городской. Многіе земства и города имъли въ немъ оффиціально, въ законныхъ засъданіяхъ, выбранныхъ представителей. Царство польское прислало делегатовъ отъ политическихъ партій. Представлены были западныя губерніи, области казачьихъ войскъ, Кавказъ и Сибирь. Присутствовавшей въ засъданіяхъ публики было больше, чъмъ членовъ съвзда. Едва ли не всв большія газеты и телеграфныя агентства имъли спеціальныхъ корреспондентовъ, разсылавшихъ по телеграфу и телефону отчеты о преніяхъ и воспроизводившихъ даже отдъльныя ръчи. Главный предметъ сужденій составляли: опредъленіе отношеній съвзда къ министерству графа Витте и къ манифесту 17-го октября, вопросъ объ учредительномъ собраніи и

объ автономіи Польши. Оспаривалась конституціонная монархія. Говорили не скрывая: «я соціалъ-демократъ», «я республиканецъ».

На содержаніи рѣшеній съѣзда отразилась, съ одной стороны, неопредѣленность положенія, занятаго правительствомъ, съ другой—невыясненность степени развитія активной революціи. Всѣрѣшенія полны поэтому условныхъ оговорокъ и не исключаютъ различныхъ толкованій. Какъ отнестись къ растущему аграрному и черносотенному движенію—осталось безъ отвѣта. Въ немъ желали скорѣе видѣть искусственную руку реакціи, поддержанной мѣстной администраціей, чѣмъ признаки контръ-революціи. Вступить на путь дѣйствій съѣздъ не рискнулъ.

Одновременно съ земско-городскимъ, въ Москвѣ же засѣдалъ съѣздъ крестьянскій. Объ образованіи всероссійскаго союза крестьянъ кое-какія свѣдѣнія проникали въ печать еще съ лѣта. Но цензурныя условія препятствовали полнотѣ свѣдѣній, и что это за союзъ—дѣйствительно ли обще-крестьянскій, или партійно-политическій—оставалось загадкой.

Между тъмъ, естественно, что крестьянство-его настроеніе и идеалы-всего болъе интересуетъ въ переживаемый моментъ мыслящее общество. Крестьянъ болъе 80% населенія Россіи. Какіе бы выборы въ Думу ни были, они представятъ собою наибольшую численную силу, и, слъдовательно, прямо или косвенно опредъленіе судебъ конституціонной Россіи будетъ принадлежать именно имъ. А кто они-общество не знаетъ. Партіи, занимающія самые крайніе полюсы, видять въ нихъ своихъ союзниковъ и одинаково утверждаютъ, что идутъ съ крестьянствомъ и во имя его идеаловъ. Такъ говорятъ сторонники трехчленной формулы: православіе, самодержавіе и народность-и такъ же точно говорятъ соціалисты-революціонеры. Иниціатива созыва ноябрьскаго съвзда принадлежала последнимъ и выработанныя съвздомъ постановленія весьма близки къ ихъ партійной программъ. Высказать, однако, о крестьянскомъ союзъ наше окончательное сужденіе мы пока воздерживаемся.

Два курьеза изъ газетъ.

Одна газета занесла на свои страницы слъдующую сценку, сходившую въ Петербургъ, на Садовой улицъ,

«Вокругъ посыльнаго собралась толпа хулигановъ, оживленно о чемъ-то бесъдовавшихъ. По временамъ изъ толпы раздавался голосъ посыльнаго:

— Господа православные, соединяйтесь, организуйтесь и тому подобное, объединяйтесь, кто какъ можеть, ибо необходимо выръзать всъхъ студентовъ, курсистокъ и жидовъ. Въ противномъ случаъ они захватятъ власть и устранятъ православную въру.

Объ ораторскихъ талантахъ посыльнаго однимъ изъ свидътелей доведено до свъдънія прокурора с.-петербургскаго окружнаго суда».

Какъ назвала бы газета свидътеля и его поступокъ, если бы посыльный говорилъ наоборотъ?

Въ другой газетъ, отъ 16 ноября, на первой страницъ (не въ отдълъ объявленій) было напечатано крупнымъ шрифтомъ: «Группа сознательныхъ матросовъ всъхъ экипажей, расположенныхъ въ Петербургъ, объявляетъ бойкотъ кондуктору Шарову». На слъдующій день газета сообщила, что кондукторъ Шаровъ состоитъ рулевымъ на какомъ-то военномъ суднъ.

Итакъ, читатель, знайте: есть на свътъ кондукторъ Шаровъ (немного больше матроса и много меньше мичмана) и помните, что онъ долженъ почитаться «яко же умре»—группа «сознательныхъ» матросовъ этого отъ васъ требуетъ... Изъ всего серьезнаго можно сдълать смъшное!



## Предѣлы полномочій и отвѣтственности министерства графа Витте.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Необходимое и неизбѣжное слѣдствіе конституціонной формы правленія—отвѣтственное министерство.

Такое же слѣдствіе отвѣтственности министерства—скрѣпленіе министромъ каждаго закона или издаваемаго въ порядкѣ верховнаго управленія распоряженія.

Въ виду исключительности, съ юридической точки зрѣнія, положенія, созданнаго манифестомъ 17 октября, возникаетъ существенно важный вопросъ: обязаны ли министры нынѣ, до образованія Думы, контрасигнировать законы, Высочайшіе указы и повелѣнія? А въ связи съ этимъ вопросомъ и другой: подлежитъ ли нынѣшнее министерство отвѣтственности передъ Государственной Думой за всякаго рода законодательныя постановленія, изданныя и введенныя въ дѣйствіе-за время съ 17-го октября по день перваго засѣданія Думы?

На оба вопроса дъйствующее право прямыхъ отвътовъ не даетъ. Не даетъ ихъ, между прочимъ, и указъ 19-го октября о преобразованіи совъта министровъ. Но цълый рядъ соображеній логическихъ, подкръпляемыхъ догматическимъ разборомъ манифеста 17-го октября, приводитъ къ безспорному, по нашему мнънію, выводу въ пользу отвътовъ утвердительныхъ.

Исходнымъ положеніемъ для всѣхъ разсужденій о роли и характерѣ министерства гр. Витте должно служить рѣшеніе коренного вопроса: какая форма правленія существуєть въ настоящій моментъ въ Россіи — неограниченно - монархическая или конституціонная?

Переходнымъ можетъ быть время или порядокъ управленія страной. Но образъ правленія въ государствѣ, въ которомъ фактъ существованія законной власти не разрушенъ и стоитъ внѣ сомнѣнія, ни на одну минуту переходнымъ быть не можетъ. Сказать, что Россія переходитъ отъ неограниченно-монархическаго строя къ представительно-ограниченному, нельзя. Она или еще не перешла — тогда всѣ государственные институты должны оцѣниваться на основаніи формально неотмѣненныхъ нормъ свода законовъ, —или уже перешла — тогда ссылка на эти нормы не можетъ имѣть никакого значенія.

До сихъ поръ исторія знала два способа перехода къ конституціонному строю. Революціонный — когда послѣ низверженія верховной власти монарха на ея мѣсто немедленно вступаетъ власть народа, и народъ самъ облекаетъ свою волю о политическомъ будущемъ страны въ опредѣленныя юридическія формулы. Мирный — когда носитель власти добровольно отказывается отъ части прерогативъ, выражая это въ законченномъ октроируемомъ актѣ.

Во второмъ случаѣ ни о какомъ длящемся переходномъ моментѣ не можетъ быть рѣчи, ибо переходъ наступаетъ съ подписаніемъ акта. Только въ первомъ получается нѣкоторый длительный періодъ юридическаго безвластія и фактической власти временнаго правительства—пока представители народа не соберутся и не санкціонируютъ новаго основного закона.

Манифестъ 17-го октября показалъ, что возможенъ третій способъ: «даровать населенію незыблемыя основы гражданской свободы» и установить, «какъ незыблемое правило», главные признаки конституціонализма, съ распространеніемъ конституціоннаго порядка осуществленія законодательной дѣятельности и на самый актъ, формулирующій учрежденіе новаго строя.

Послѣднее съ полной ясностью вытекаетъ изъ словъ манифеста: «установить, какъ незыблемое правило, чтобы никакой законъ не могъ воспріятъ силу безъ одобренія Государственной Думы». «Никакой»—значитъ и тотъ законъ, который будетъ служитъ учрежденіемъ Государственной Думы, взамѣнъ утратив-

шаго силу учрежденія 6 августа. «Установить»—значитъ ввести въ дъйствіе «незыблемое правило» отнынъ, т.-е. съ 17 октября.

Текстъ манифеста не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что монархъ отъ неограниченной власти уже отказался и раздѣлилъ ее съ выборными отъ народа. Во-первыхъ—въ отношеніи изданія законовъ. Во-вторыхъ—въ отношеніи надзора за закономѣрностью дѣйствій поставленныхъ отъ монарха властей. Манифестъ заключаетъ въ себѣ не обѣщаніе замѣнить неограниченно-монархическій образъ правленія конституціоннымъ, онъ закрѣпляетъ таковую замѣну, какъ событіе совершившееся.

Такимъ образомъ, неограниченная монархія въ Россіи 17-го октября отошла въ прошлое. Ея мѣсто заняла монархія ограниченная. Единственно нормальной формой осуществленія законодательной дѣятельности съ 17-го октября служитъ совмѣстное участіе въ ней монарха и народныхъ представителей. Министерство, отвѣтственное только передъ монархомъ, уже обратилось въ отвѣтственное и передъ выборными отъ народа. Этихъ выборныхъ пока нѣтъ. Нѣтъ органа, который въ данный моментъ могъ бы раздѣлять законодательную власть съ монархомъ и участвовать въ надзорѣ за дѣйствіями министровъ. Но такой органъ будетъ: это рѣшено безповоротно. А когда онъ соберется—черезъ день, черезъ мѣсяцъ или черезъ годъ—при принципіальной постановкѣ вопроса представляется безразличнымъ.

Создавшееся положеніе совершенно аналогично тому, въ которомъ періодически оказывается каждое конституціонное государство во время выборовъ—между роспускомъ палатъ и образованіемъ новыхъ. Ни законодательная дѣятельность, ни тѣмъ болѣе управленіе въ эти неизбѣжные перерывы не останавливается и не можетъ останавливаться. Правительство неизбѣжно принимаетъ на себя чрезвычайныя полномочія, но самодержавнымъ на время такихъ перерывовъ отнюдь не дѣлается. Оно продолжаетъ быть конституціоннымъ и вслѣдствіе того отвѣтственнымъ передъ представителями, если не передъ настоящими, которыхъ нѣтъ, то передъ будущими.

Та же самая отвътственность передъ Думой перваго созыва должна лежать за управленіе и за всъ нынъ издаваемые законы, указы и распоряженія на министерствъ графа Витте. Если же такъ, то министерству должно принадлежать право входить въ

оцѣнку существа каждаго принимаемаго монархомъ мѣропріятія. А отсюда вытекаетъ обязанность министровъ скрѣплять подпись монарха.

Приведенныя соображенія, какъ логическія, говорятъ, что должно быть, но не говорятъ, что есть, ибо догма можетъ стоять съ логикой въ противоръчіи. Что же говоритъ единственно авторитетная догма—манифестъ 17 октября?

Конструкція этого манифеста рѣзко отлична отъ всѣхъ прежнихъ волеизъявленій монарха. Такъ, напримѣръ, манифестъ 6 августа начинался словами: «объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ». Затѣмъ, послѣ изложенія мотивовъ слѣдовалъ рядъ императивныхъ формулъ, обращенныхъ непосредственно къ поданнымъ: «признали Мы за благо учредить Государственную Думу и утвердили Положеніе о выборахъ»; «вмѣстѣ съ симъ повелѣли Мы министру внутреннихъ дѣлъ» и т. д.; «Мы сохраняемъ всецѣло за собою заботу» и т. д. Въ манифестѣ же 17-го октября подобный характеръ приданъ только повелѣнію «принять мѣры къ устраненію прямыхъ проявленій безпорядка, безчинствъ и насилій» и «объединить дѣятельность высшаго правительства». Все остальное содержаніе стоитъ подъ заголовкомъ: «на обязанность правительства возлагаемъ Мы выполненіе непреклонной нашей воли».

Волеизъявленіе монарха о дарованіи основъ гражданской свободы, о расширеніи избирательнаго права и о конституціонныхъ основахъ дѣятельности Государственной Думы обращено не къ подданнымъ, а къ правительству, какъ обязательное для него предуказаніе. Непреклонную свою волю монархъ самъ въ исполненіе не привелъ. Ея выполненіе возложено на обязанность правительства. И въ то же время условіемъ дѣятельности правительства поставлено, «чтобы выборнымъ отъ народа обезпечена была возможность дѣйствительнаго участія въ надзорѣ за закономѣрностью дѣйствій поставленныхъ отъ насъ властей», т.-е. въ надзорѣ за дѣйствіями и того объединеннаго правительства, на которое возложено выполненіе монаршей воли.

Ясно отсюда, что манифестомъ 17-го октября монархъ, въ виду провозглашеннаго отказа отъ нѣкоторыхъ его прерогативъ въ пользу будущаго народнаго представительства, для настоящаго момента создалъ конституціонное министерство, съ со-

отвѣтственными обязанностями и необходимо предполагаемыми ими правами.

Съ другой стороны, особенное вниманіе обращаетъ въ манифестѣ впервые получившій 17-го октября точное опредѣленіе терминъ «правительство». Этотъ терминъ охватывалъ ранѣе всю систему органовъ верховнаго управленія, въ томъ числѣ, прежде всего, особу монарха, воплощавшаго въ своемъ лицѣ всю полноту законодательной, судебной и исполнительной власти и являвшагося единственнымъ объединяющимъ верховное управленіе началомъ. Въ манифестѣ же монархъ обособилъ правительство отъ себя и себѣ противопоставилъ. Правительство по манифесту—особый органъ верховнаго управленія съ самостоятельными задачами и полномочіями и съ самостоятельной отвѣтственностью. Это—совокупность министровъ и именно въ смыслѣ западнаго конституціоннаго министерства.

Еще съ большей опредѣленностью вырисовывается новое содержаніе понятія «правительство» изъ всеподданнѣйшаго доклада графа Витте, получившаго одновременно съ манифестомъ Высочайшую санкцію: «принять къ руководству».

Итакъ, мы имѣемъ въ настоящее время обособленное отъ монарха правительство, отвѣтственное передъ будущей Думой за закономѣрность своихъ дѣйствій. Оно отвѣтственно за сохраненіе и надлежащее развитіе конституціонныхъ гарантій. Оно отвѣтственно за всякое нарушеніе основъ гражданской свободы, совершенное въ предстоящій до созыва Думы періодъ. Оно отвѣтственно за тотъ порядокъ избранія народныхъ представителей, который будетъ установленъ. Оно отвѣтственно за принятіе законовъ, изданіе которыхъ до созыва Думы не представляется безотлагательно необходимымъ. Скрѣпа министра на каждомъ законодательномъ актѣ нынѣ, послѣ 17-го октября, — основное условіе дѣйствительности акта.

«Молва» 8 декабря 1905 г., № 4.

## Революціоннымъ путемъ.

6-го декабря опубликованъ приказъ по военному въдомству объ увеличеніи размъра жалованья и другихъ денежныхъ отпусковъ нижнимъ чинамъ, о повышеніи приварочнаго оклада и суточной дачи мяса, объ установленіи новыхъ нормъ вещевого довольствія и т. д.

Нъсколькими днями раньше правительственное сообщеніе оповъстило, что министръ путей сообщенія, а вслъдъ за нимъ и совътъ министровъ признали неотложнымъ немедленно увеличить оклады жалованья низшихъ служащихъ на желъзныхъ дорогахъ, улучшить ихъ квартирное довольствіе, развить на желъзныхъ дорогахъ школьное дъло и средства медицинской помощи и принять еще нъкоторыя другія мъропріятія по улучшенію быта желъзнодорожныхъ служащихъ.

Отъ главнаго управленія почтъ и телеграфовъ, «въ виду сужденій въ обществъ и печати о необходимости улучшить матеріальное обезпеченіе почтово-телеграфныхъ чиновниковъ», тогда же было объявлено, что съ 1-го января 1906 г. вступаютъ въ дъйствіе новыя повышенныя табели жалованья и послъдуетъ перечисленіе нъкоторыхъ учрежденій и должностей въ высшіе классы и разряды. Кромъ того, главнымъ управленіемъ испрошенъ уже особый кредитъ на пособія за усиленныя занятія во время октябрьской забастовки и въ возмъщеніе расходовъ, вызванныхъ возвышеніемъ цънъ на предметы первой необходи-

мости. А «въ близкомъ будущемъ будутъ внесены на законодательное разсмотрѣніе составленные проекты новаго штатнаго расписанія должностей почтово-телеграфныхъ учрежденій и особыхъ прибавокъ къ содержанію за каждое пятилѣтіе тѣмъ чиновникамъ, которые, по прослуженіи въ одной и той же должности пяти лѣтъ, не получили бы повышенія по службѣ».

Насколько принятіе мѣръ, объявленныхъ 6-го декабря по войскамъ, уже въ теченіе многихъ десятковъ лѣтъ было настоятельно необходимымъ, нѣтъ нужды долго доказывать. На прикладъ, шитье и смазку сапогъ, отпускавшихся въ товарѣ, полагалось 55 коп. На приварокъ (сверхъ стоимости мяса) въ день 1³/4 коп. Отпуска на постельныя принадлежности не было вовсе. На мыло—также. Безъ получекъ изъ дому солдату поэтому существовать было невозможно. Отрывая отъ семьи натурою ея лучшую рабочую силу, государство еще облагало ту же семью денежной повинностью.

Насколько дарованная войскамъ милость болѣе чѣмъ скромно удовлетворяетъ насущныя потребности солдата, доказываетъ хотя бы то, что и по новымъ окладамъ рядовой въ арміи будетъ получать жалованья шесть рублей въ годъ.

То же самое должно сказать про увеличеніе жалованья и другія мѣры улучшенія матеріальных условій службы на желѣзных дорогах и въ почтово-телеграфномъ вѣдомствѣ. Положеніе стрѣлочниковъ, сцѣпщиковъ и даже высшихъ станціонных агентовъ поистинѣ нищенское. Начальники почтовыхъ и телеграфныхъ отдѣленій внѣ городовъ получали 30 руб. въ мѣсяцъ; будутъ получать 37 руб. 50 коп.

Но... въ результатъ военный бюджетъ увеличенъ на 37 милліоновъ (такъ, по крайней мъръ, сообщалось въ газетахъ), министерства путей сообщенія, по исчисленію совъта министровъна 16 милліоновъ, главнаго управленія почтъ и телеграфовътоже на нъсколько милліоновъ. Передъ Государственной Думой предстанетъ, такимъ образомъ, какъ совершившійся фактъ, вырванное революціоннымъ путемъ увеличеніе расходовъ безъ малаго на 60 милліоновъ рублей въ годъ.

Не только безправіе и произволъ, сами по себѣ, служили основаніемъ единодушнаго требованія замѣнить бюрократическій строй представительнымъ правленіемъ. Еще болѣе требованіе опиралось на реальныя слъдствія всевластія безотвътственнаго чиновничества. Въ частности — на полное отсутствіе равномърности въ распредъленіи по государственнымъ нуждамъ и потребностямъ собираемыхъ съ народа денегъ. Добиться права народныхъ представителей составлять роспись доходовъ и расходовъбыло такой же цълью стремленій, какъ и полученіе ими права активнаго участія въ регулированіи правоотношеній.

Цѣль еще не реализована, но достигнута. 17-го октября повелѣно «установить, какъ незыблемое правило, чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы». Казалось бы, что общество, впредь до созыва Думы, положитъ всѣ заботы на защиту этого драгоцѣннаго для него «незыблемаго правила». Казалось бы, что «конституціонное» министерство, написавшее на своемъ знамени искренность и прямоту служенія обновляющемуся строю, будетъ ревниво оберегать право народа на законодательную дѣятельность, пока не наступитъ возможность начать осуществленіе этого права.

Слышать же и видъть на каждомъ шагу приходится обратное, Со всѣхъ сторонъ раздаются самыя настойчивыя заявленія немедленнаго и безотлагательнаго проведенія коренныхъ реформъ, захватывающихъ глубины государственно-общественной жизни. Поляки требуютъ, чтобы до созыва Думы были разръщены вопросы о польской автономіи, о введеніи польскаго языка въ м'встное дълопроизводство и о реорганизаціи школы. Соціалъ-демократы и соціалисты - революціонеры, требуя скор'вйшаго созыва учредительнаго собранія съ полнотой учредительной власти, въ то же время добиваются предварительнаго разръшенія рабочаго и аграрнаго вопросовъ. Ноябрьскій земскій съвздъ въ Москвъ призналъ необходимымъ немедленно, «не дожидаясь созыва народныхъ представителей», обновить личный составъ всей арміи администраторовъ. Организаціи, объявившія декабрьскую политическую забастовку, заявили, что онъ не сложатъ оружія, пока, на ряду съ требованіями всякаго рода отмѣнъ и прекращеній, не будутъ обезпечены: «переходъ земли къ народу» и «признаніе восьмичасового рабочаго дня основнымъ политическимъ правомъ народа, наравнъ съ свободой слова, совъсти и другими основными политическими правами».

Параллельно каждая профессіональная или національная орга-

низація требуетъ также безотлагательнаго осуществленія наиболѣе близкихъ ей частныхъ интересовъ. Солдаты — сокращенія сроковъ службы, улучшенія матеріальныхъ условій и облегченія стѣснительности казарменнаго быта. Чиновники вообще — права образовывать союзы. Учителя среднихъ учебныхъ заведеній автономіи средней школы. Учителя низшихъ школъ—измѣненія ихъ правового положенія и установленія minimum'a вознагражденія за трудъ. Евреи—равноправія во всѣхъ областяхъ жизни, гдѣ они равноправія съ христіанами лишены. Чиновники военнаго вѣдомства—уравненія съ офицерами и т. д., и т. д.

Словомъ, если сложить вмъстъ все, что требуютъ осуществить и обратить изъ пожеланія въ фактъ «немедленно» и «безотлагательно» различныя партіи, союзы, митинги и т. п., то окажется, что до созыва народныхъ представителей—учредительнаго собранія или думы—нужно и возможно обновить, вплоть до деталей, не только весь политическій строй, но и все то, что составляетъ содержаніе государственно-общественной жизни.

Невольно напрашивается вопросъ: да зачѣмъ же тогда народные представители? Зачѣмъ налаживать эту тяжелую сложную машину? Если легко и просто покончить со всѣмъ старымъ и сразу перейти къ новому — а каждая организація утверждаетъ, что ея требованія можно разрѣшить однимъ росчеркомъ пера, то зачѣмъ долгіе выборы, зачѣмъ бросаться въ неизвѣстное, зачѣмъ отвлекать населеніе отъ производительнаго труда и призывать его къ избирательнымъ урнамъ? Не лучше ли остаться при прежнемъ абсолютизмѣ?..

Безконечно непослѣдовательны, какъ тѣ, кто направляютъ свои «безотлагательныя» требованія къ существующей государственной власти, такъ и тѣ, кто обращаются съ ними къ революціоннымъ силамъ.

Первые забываютъ столь горячо и убъдительно аргументировавшіяся ими безсиліе и одряхлѣніе бюрократіи, ея неспособность и неумѣніе справляться съ дѣломъ государственнаго строительства и управленія. Вторые разрушаютъ свой основной тезисъ о самодержавіи народа въ лицѣ ничѣмъ и ни въ чемъ неограниченнаго учредительнаго собранія, избраннаго всеобщимъ, равнымъ и прямымъ голосованіемъ. Не допуская никакихъ ограниченій полной свободы сужденій и рѣшеній этого единственно вѣрнаго,

по ихъ мысли, выразителя народной воли, они стремятся предвосхитить его ръшенія, помимо учредительнаго собранія доставить торжество своимъ идеаламъ и тъмъ его свободу ограничить.

Борьба съ правительственнымъ абсолютизмомъ привела къ борьбѣ за абсолютное властвованіе. Одни не разсчитываютъ на свои силы и домогаются отъ правительства, чтобы оно абсолютическимъ способомъ исполнило ихъ желанія. Другіе полагаются на свое фактическое могущество и стремятся тѣмъ же способомъ достичь того, что, по ихъ воззрѣніямъ, составляетъ главную задачу минуты. Пусть — говорятъ своими дѣйствіями и заявленіями и тѣ, и другіе—народные представители будутъ свободны во всемъ, но кромѣ того, что «намъ» особенно дорого. Этого «намъ» дорогого мы не хотимъ подвергать риску. Это дорогое должно быть намъ заранѣе обезпечено безсильнымъ правительствомъ, которое, мы требуемъ, должно «намъ» подчиниться, или мы его обезпечимъ сами, своими собственными силами.

Въ обоихъ случаяхъ принимается путь революціонный—не по отношенію къ существующей власти, а по отношенію къ народу и его будущимъ представителямъ. Партіи, боровшіяся и еще борющіяся за права народа, сами же ихъ разрушаютъ, стремясь каждая закръпить помимо народныхъ представителей свои партійные идеалы.

Поскольку такія стремленія касаются основныхъ соціальныхъ и политическихъ принциповъ, они выражаютъ борьбу за абсолютизмъ во властвованіи. Поскольку же они касаются прибавки государствомъ жалованья и улучшенія за государственный счетъ матеріальнаго положенія отдѣльныхъ группъ, особенно чиновниковъ, въ нихъ чувствуется иное—желаніе урвать, пользуясь общей суматохой. Пусть будетъ что будетъ, а «я» вмѣсто 30 руб. въ мѣсяцъ стану получать 37 руб. 50 коп. Низменные эгоистическіе инстинкты человѣка сказались...

Всѣ требованія этого послѣдняго рода оправдываются обыкновенно справедливостью. Конечно несправедливо, что низшіе чиновники живутъ впроголодь, а министры получаютъ десятки тысячъ рублей на переѣздъ съ квартиры на квартиру. Конечно несправедливо, что ни одинъ членъ государственнаго совѣта не получаетъ штатнаго оклада содержанія, а всѣ—въ двойномъ или тройномъ размѣрѣ. Конечно несправедливо, что желѣзнодорожные служащіе ютятся въ землянкахъ и что дѣти ихъ лишены школы. Но развѣ вся наша жизнь, поскольку она отражается въ государственныхъ институтахъ, не есть одна сплошная несправедливость? Развѣ не представляетъ такой же сплошной несправедливости весь нашъ бюджетъ, въ которомъ расходы на народное образованіе составляютъ только два процента итога обыкновенныхъ расходовъ?

Одинъ изъ лозунговъ декабрьской забастовки: «выполненіе особыхъ требованій, поставленныхъ арміей, флотомъ, желѣзнодорожными служащими и служащими почтъ и телеграфовъ». А почему забыты нужды служащихъ въ казенныхъ палатахъ, въ казначействахъ и на водяныхъ путяхъ сообщенія? Потому ли, что они о своихъ нуждахъ не кричатъ, или потому, что ихъ услуги революціи не нужны? Но развѣ это справедливо?..

Съ одной стороны—желаніе урвать. Съ другой — готовность дать подачку тъмъ, кто нуженъ.

И правительство встало на этотъ скользкій путь. «Не слѣдуетъ упускать изъ виду—говорилъ въ государственномъ совѣтѣ военный министръ—что въ переживаемое нами тревожное время армія является оплотомъ почти повсемѣстно расшатаннаго порядка и общественнаго спокойствія. Въ войскахъ также начинается броженіе; поэтому необходимо какъ можно скорѣе принять мѣры, чтобы устранить всякіе поводы къ справедливому недовольству нижнихъ чиновъ, устранить всѣ недостатки и недочеты въ современныхъ условіяхъ службы, такъ какъ разнаго рода лишенія создаютъ благопріятную почву для революціонной агитаціи».

Нельзя минуты сомнѣваться въ томъ, что народные представители, какъ одинъ человѣкъ, вотировали бы отпускъ солдатамъ 2 р. 50 к. на шитье сапогъ вмѣсто 55 к., установленіе чайнаго довольствія, увеличеніе жалованья нижнимъ чинамъ, отпускъ отъ казны одѣялъ и пр. Но едва ли также можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что народные представители столь же единодушно отказали бы въ увеличеніи военнаго бюджета на 37 милліоновъОни навѣрное нашли бы эти милліоны въ самомъ военномъ бюджетѣ—въ безконечномъ множествѣ непроизводительныхъ тратъ, въ дорого обходящемся казнѣ содержаніи командъ и учрежденій, не составляющихъ, по роду дѣятельности, войска и т. д. А сво-

боднымъ 37 милліонамъ они конечно дали бы иное назначеніе. Они не закрыли бы глазъ на вопіющую, хотя и не кричащую нужду народа въ просвъщеніи.

Равнымъ образомъ не отказали бы навърное народные представители въ улучшеніи матеріальныхъ условій быта служащихъ въ почтово-телеграфномъ въдомствъ и на желъзныхъ дорогахъ. Но одновременно они вспомнили бы и о служащихъ въ другихъ въдомствахъ — чиновникахъ и вольнонаемныхъ. Они вспомнили бы о синекурахъ, о томъ, что въ департаментахъ количество людей двадцатаго числа переросло потребность, что масса такихъ людей или откровенно ничего не дълаетъ, или дълаетъ никому ненужное канцелярское дъло. Они не отняли бы отъ народа лишнихъ два десятка милліоновъ.

Легко сказать: шестьдесятъ милліоновъ рублей въ годъ! Да въдь этого достаточно для проведенія всеобщаго начальнаго обученія! А революція ихъ вырвала отъ народа на ея собственное подавленіе... Войска, желъзнодорожники, чиновники почты и телеграфа въ ихъ эгоистическихъ стремленіяхъ удовлетворены. Не нужно быть тонкимъ психологомъ, чтобы разгадать, повысится или понизится ихъ революціонное настроеніе...

Единственный кличъ момента: скоръй, скоръй придите вы, свободно избранные представители народа!..

«Молва» 17-го декабря 1905 г., № 9.

## Государственная Дума и министерство.

По положенію о выборахъ 6-го августа существуютъ двоякаго рода ограниченія для лицъ, состоящихъ на государственной службѣ. Не могутъ быть ни избирателями, ни избираемыми: воинскіе чины арміи и флота—повсемѣстно (ст. 6), губернаторы и вице-губернаторы, равно градоначальники и ихъ помощники—въ предѣлахъ подвѣдомственныхъ имъ мѣстностей, и лица, занимающія полицейскія должности—въ губерніи или городѣ, по которымъ производятся выборы (ст. 8). Всѣ прочія должностныя лица не ограничены въ правѣ избирать и быть избираемыми во всѣхъ стадіяхъ выборовъ, но въ случаѣ избранія въ члены Думы тѣ изъ нихъ, которые занимаютъ въ гражданской государственной службѣ должность съ опредѣленнымъ окладомъ содержанія, обязаны должность свою оставить (ст. 53) ¹).

Съ другой стороны, учрежденіе Государственной Думы опредъляетъ, что члены ея выбываютъ изъ состава Думы: при назначеніи по гражданской государственной службъ на должность, соединенную съ опредъленнымъ окладомъ содержанія (ст. 17).

Такимъ образомъ, принципъ несовмъстимости обязанностей

<sup>1)</sup> Кстати курьезъ. По буквальному смыслу закона, гражданскіе чиновники военнаго и морского въдомствъ (врачи и т. п.) въ случат избранія въ члены Думы, оставлять свои должности не обязаны, ибо они состоятъ на государственной военной или морской, а не на гражданской службъ. Къ категоріи же воинскихъ чиновъ они не принадлежатъ.

членовъ Государственной Думы съ занятіемъ платной должности по государственному управленію проведенъ съ полной послѣдовательностью. Никакихъ изъятій законъ не знаетъ. А потому появились уже толкованія, —съ формальной точки зрѣнія совершенно вѣрныя, —что, напр., городскіе головы и предсѣдатели и члены городскихъ и земскихъ управъ не могутъ оставаться въ своихъ должностяхъ, если примутъ по избранію обязанности члена Думы.

О министрахъ и главноуправляющихъ не можетъ быть и сомнѣнія: занимаемыя ими должности суть должности по государственной гражданской службѣ съ опредѣленнымъ окладомъ содержанія. Они слѣдовательно могутъ на общемъ основаніи баллотироваться въ Думу, но въ случаѣ избранія должны выйти въ отставку. Обратно: членъ Думы, назначенный министромъ или главноуправляющимъ, тѣмъ самымъ изъ состава Думы выбываетъ и получаетъ право лишь присутствовать въ ея собраніяхъ и давать разъясненія (ст. 24).

Вопросъ о правъ участія чиновниковъ государственной службы въ народномъ представительствъ различно ръшается въ теоріи и въ западныхъ конституціяхъ. Принимая во вниманіе наши спеціальныя русскія условія, нельзя не считаться съ тѣмъ, что у насъ главныя массы наиболъе образованныхъ элементовъ общества такъ или иначе прикосновенны къ государственной службъ, ибо въ громадномъ большинствъ случаевъ за окончаніемъ высшаго, пожалуй и средняго, учебнаго заведенія неизбъжно слъдуетъ поступленіе на службу. Это объясняется ограниченностью частныхъ сферъ примъненія интеллектуальнаго труда, во-первыхъ, и невъроятно разросшейся бюрократической системой государственнаго управленія-во-вторыхъ. А потому устраненіе чиновниковъ отъ участія въ Дум' дастъ несомн' вню н' которое пониженіе общаго образовательнаго уровня ея членовъ. Едва ли, несмотря на всю почетность званія члена Думы, значительная часть чиновниковъ, въ случат избранія, будетъ имть возможность отказаться отъ върнаго матеріальнаго обезпеченія на постоянной должности и промѣнять его на невѣрное и временное положеніе, связанное съ ничтожнымъ вознагражденіемъ.

Въ то же время, однако, при нашемъ слабомъ развитіи правосознанія, особенно въ высшемъ чиновничествъ, было бы крайне рискованно допускать въ Думу въ роль контролера министровъ ихъ вчерашнихъ и завтрашнихъ подчиненныхъ, освобождаемыхъ отъ подчиненія только на сегодня, т.-е. на время думской сессіи. При всей безукоризненности членовъ Думы, сохраняющихъ свою чиновническую должность, они такими бы не казались. Надъними всегда висъло бы подозрѣніе. Да и самимъ имъ было бы чрезвычайно трудно отрѣшиться отъ возможности будущихъ служебныхъ непріятностей или будущаго начальственнаго благоволенія. Эти соображенія «противъ» перевѣшиваютъ соображенія «за» и заставляютъ признать принятое б августа рѣшеніе правильнымъ—конечно не въ отношеніи лицъ, занимающихъ выборныя должности по земскому и городскому самоуправленію.

Но съ отсутствіемъ особаго изъятія для министровъ, главноуправляющихъ и ихъ товарищей—насколько товарищъ министра замѣняетъ его въ собраніяхъ Думы—согласиться нельзя никакимъ образомъ. Министерство должно быть органически связано съ представительствомъ. Въ этомъ заключается одно изъ основныхъ условій успѣшной дѣятельности парламентарнаго правленія.

Власть рѣшающая — въ конституціонной монархіи распредѣляется между двумя самостоятельными ея органами: монархомъ и народнымъ представительствомъ. Власть, приводящая рѣшенія въ дѣйствіе, сосредоточивается въ одномъ органѣ: въ министерствѣ. Необходимо обезпечить связь министерства съ монархомъ, и поэтому вездѣ и всегда министерство формально получаетъ полномочія отъ главы государства. Столь же необходимо обезпечить внутреннюю солидарность министерства съ представительствомъ. Лучшее для этого средство—обязательное образованіе кабинета изъ членовъ палатъ, притомъ принадлежащихъ къ главенствующему въ данный моментъ большинству. Если же нѣкоторыя конституціи, напр. германская, и допускаютъ отступленіе отъ этого начала, какъ обязательнаго, то во всякомъ случаѣ не имѣетъ никакого ни логическаго, ни юридическаго оправданія возведеніе въ принципъ начала обратнаго.

При условіяхъ, созданныхъ законами 6 августа и до сихъ поръ не измѣненныхъ, министерство будетъ для Государственной Думы чужимъ. Основнымъ тономъ отношенія выборныхъ отъ населенія къ министерству неизбѣжно явится недовѣріе. Каждый законопроектъ будетъ встрѣчать гораздо болѣе критики, чѣмъ под-

держки. Спокойная и плодотворная работа станетъ абсолютно невозможной. Въ маломъ масштабъ обо всемъ этомъ прекрасно свидътельствуетъ опытъ дъятельности земскихъ собраній при назначенной управъ.

Нельзя не считаться съ человъческой психологіей. Въ каждомъ энергичномъ человъкъ естественно стремленіе къ активному проявленію своего «я». Въ принявшемъ на себя долгъ народнаго представителя такое стремленіе естественно вдвойнъ. Между тъмъ, что раскрывается передъ членомъ Думы по закону 6 августа и даже по манифесту 17 октября? Право произносить болъе или менъе красноръчивыя ръчи и право на кропотливую работу по составленію, измъненію и редактированію законовъ—и только. Въ области проведенія законовъ въ жизнь онъ можетъ лишь убъждать, требовать, давать указанія, т.-е. оказывать одно пассивное воздъйствіе. Получается несомнънное противоръчіе между стремленіемъ и возможностью его осуществленія. Какъ неизбъжный результатъ — пониженіе сознанія отвътственности за практическія слъдствія даваемыхъ указаній, предъявляемыхъ требованій и принимаемыхъ ръшеній.

Если совъщательный голосъ народнаго представительства не ведетъ ни къ чему иному, какъ къ безудержному критицизму въ сферъ законодательной, то отсутствіе личной связи министерства съ представительнымъ учрежденіемъ—къ такому же критицизму въ сферъ управленія. Изъ сотенъ представителей лишь единицы конечно могутъ обладать всъми данными для вступленія въ министерство. Но государственная мудрость заставляетъ желать, чтобы сознаніемъ права и юридической возможности взять въ свои руки министерскій портфель были проникнуты вожди всъхъ парламентскихъ группъ.

Эта возможность—намъ, пожалуй, возразятъ—существуетъ. Монархъ не лишенъ права поручить образованіе кабинета любому члену Думы. Законъ, однако, ни для кого не дѣлаетъ изъятія изъ общаго правила, что при «назначеніи по гражданской государственной службѣ на должность, соединенную съ опредѣленнымъ окладомъ содержанія», членъ Думы выбываетъ изъ ея состава.

Подобная ненормальная постановка вопроса въ ненормальной конструкціи актовъ 6 августа еще находила, если не оправданіе,

то объясненіе. Послѣ же манифеста 17 октября она потеряла всякую почву. Поскольку дѣло касается учрежденія Думы, всякое измѣненіе его предстоитъ въ будущемъ. Положеніе же о выборахъ 11 декабря уже измѣнено, и почему не введено изъятія для министровъ и ихъ товарищей въ общее правило для чиновниковъ, какъ это, судя по газетнымъ сообщеніямъ, предполагалось,—совершенно непонятно.

«Молва» 28 декабря 1905 г., . № 20.

## За мѣсяцъ.

1 января 1906.

Ходъ развитія революціоннаго настроенія. — Слова и дъйствія министерства гр. Витте. — Декабрьская политическая забастовка въ Петербургъ. — Забастовка ресторанной прислуги. — Итоги вооруженнаго возстанія въ Москвъ. — Ожидаемое возстаніе въ Петербургъ. — Событія въ Прибалтійскомъ краъ. — Характерныя мелочи.

Политическая революція есть взрывъ народнаго протеста противъ пережившаго себя государственнаго строя. Государства слагаются исторически при различныхъ внъшнихъ обстоятельствахъ. Но идея государственной организаціи всегда неизм'єнно одна: установленіе и поддержаніе правовыхъ отношеній, какъ необходимаго условія обезпеченія моральныхъ и матеріальныхъ благъ жизни. Блага моральныя состоять въ безпрепятственномъ поступательномъ развитіи свободнаго по природъ человъческаго духа. Блага матеріальныя — въ удовлетвореніи запросовъ физическаго существованія. И тъ, и другія требуютъ обращенія естественной свободы лица въ свободу гражданскую, регулируемую объективными нормами права. Ибо разъ за каждымъ человъкомъ признается свобода на самоопредъленіе въ области духовной и матеріальной, то она въ безграничномъ объемъ не можетъ принадлежать никому. Фактическимъ регуляторомъ отношеній станетъ-сила — или физическая, или экономическая. Стремясь къ торжеству своего «я», сильный неизбъжно подавитъ слабаго.

Сила, какъ факторъ человъческихъ отношеній, должна быть отнята отъ отдъльныхъ людей и должна быть поставлена внъ ихъ. Она должна быть сосредоточена въ рукахъ власти, достаточно удаленной отъ личныхъ индивидуальныхъ интересовъ, дабы тъмъ върнъе обезпечивать интересъ общій, но въ то же время сохраняющей неразрывную постоянную связь съ гражданами -дабы ея дъйствія не оказались въ противоръчіи съ начальнымъ общимъ интересомъ. Такъ, во имя свободы, создается право. Во имя права — государство съ его основными элементами: власть, населеніе и территорія. Вмъсть съ тьмъ исторически вырабатываются формы правленія и общественнаго строя. Но такова ужъ судьба всъхъ учрежденій человъческихъ: форма отрывается отъ содержанія, и по мъръ того, какъ формы отливаются и кръпнутъ, онъ обращаются въ самостоятельное и самодовлъющее явленіе жизни. Содержаніе, обусловившее образованіе формъ, уходитъ куда-то назадъ. Во всей мощи выступаютъ однъ формы, и содержаніе начинаетъ оцѣниваться, какъ явленіе служебное, какъ ихъ результатъ. Въ государствъ исключительно быстро наступаетъ торжество факта надъ идеей. Право получаетъ оцънку постольку, поскольку оно охраняетъ данный строй и данный способъ управленія. Свобода—поскольку она совм'єстима съ такимъ искусственно построеннымъ правомъ... Идея, однако, никогда не умираетъ. Если фактъ своей реальной силой не даетъ ей горъть во всемъ блескъ, она теплится, какъ раскаленный уголь въ грудъ золы. Повъетъ вътромъ-уголь вспыхнетъ яркимъ пламенемъ. Пойдетъ дождь-онъ снова будетъ мерцать едва замътно до новой вспышки...

Съ 1881 г. въ Россіи шелъ сплошной дождь. Событіе перваго марта подавляющимъ образомъ подъйствовало на общественную мысль. Идея свободы притаилась. Казалось, что она замерла. Болъе чъмъ за десять лътъ передъ тъмъ вставшее на путь реакціи, правительство уловило смъну настроенія и формулировало его въ извъстномъ апръльскомъ манифестъ. Черезъ годъ у власти оказался графъ Д. А. Толстой, начавшій постепенное и неумолимо послъдовательное возведеніе въ принципъ служенія государственной формъ. «Зачъмъ намъ права?—возглашалъ Катковъ— у насъ есть больше: обязанности». «Зачъмъ намъ правовой порядокъ? — у насъ есть Государь Императоръ». Общество, едва

освобожденное отъ оковъ рабства, съ темъ большей готовностью внимало этимъ словамъ, что лишено было возможности слышать иныя. Мысль, однако, работала. Впечатлівнія наростали; гипнозъ распоряженій и циркуляровъ, несмотря на поддержку уголовныхъ и административныхъ каръ, слабълъ. Въ концъ 1894 г. изъ среды общества раздались голоса, въ которыхъ звучала нота протеста, - протеста робкаго и слабаго, но единодушнаго. Общество просило власть спуститься съ недосягаемаго пьедестала и снизойти къ духовнымъ идеаламъ и реальнымъ нуждамъ народа, задавленнымъ во имя торжества власти. Правительство не сумъло или не захотъло понять момента. Послъдовалъ ръзкій отказъ. Курсъ не былъ измѣненъ. Но того настроенія, которое въ теченіе предшествующихъ тринадцати літь питало правительственную реакцію, уже не было. Въ передовой части общества созрѣло сознаніе глубокаго противорѣчія между государственной идеей и фактомъ служенія, —взамѣнъ государства и блага народа, —власти, въ лицъ ея представителей. По нъкоторымъ частнымъ вопросамъ обнаружилось, что это сознаніе проникло и въ пассивные слои. Напомнимъ, какъ всѣ земскія собранія, за немногими исключеніями, отнеслись тогда къ вопросу объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній... Наступили годы шатанія. Шатаясь, власть неудержимо покатилась по наклонной плоскости къ безграничному произволу своихъ агентовъ. Сѣмена, заложенныя гр. Д. А. Толстымъ на благодарную почву человъческаго властолюбія и тщеславія, дали уродливый плодъ: самодержавіе царя окончательно выродилось въ самовластіе чиновниковъ-отъ министровъ до урядниковъ.

Война воочію показала всю глубину той бездны, въ которую ввергъ страну режимъ безправія и произвола, режимъ подавленія всего, что составляетъ идейную сущность государства. Смерть В. К. Плеве — послѣдняго сильнаго человѣка реакціи — облегчила обществу возможность проявить свое негодованіе. Проявилось оно въ критикѣ режима. Готовыхъ же положительныхъ идеаловъ у общества не оказалось. Идеалы соціалистическіе составляли всего годъ назадъ достояніе весьма немногихъ. Годъ назадъ, деревнѣ, помѣщичьей и крестьянской, они были чужды; даже на фабрикахъ и заводахъ они въ массахъ только бродили, но отъ опредѣленной формулировки были очень далеки. Такъ называемая интеллигенція не шла далѣе перенесенія къ намъ скромныхъ

формъ прусской конституціи. И то ей приходилось бороться съ славянофильскимъ теченіемъ въ пользу сохраненія самодержавія и совъщательнаго голоса представителей народа.

Моментъ опять оказался непонятымъ. Требованіямъ общества былъ противопоставленъ указъ 12 декабря. Правительство сдѣлало попытку разрѣшить кризисъ, не затрогивая формъ государственнаго строя. Въ результатѣ получились вороха бумаги—безконечное множество словъ, намѣреній и обѣщаній, и никакого дѣла. Но для общественнаго сознанія эта попытка не прошла безслѣдно. Она окончательно убѣдила, что форма правленія себя пережила и что о ея сохраненіи не можетъ быть рѣчи. Событія кончающагося года и то, чѣмъ отвѣчало на нихъ правительство, настолько близки и памятны, что перечислять ихъ нѣтъ надобности. Каждый день росло революціонное настроеніе и слабѣла надежда на мирный исходъ борьбы. Страной весь годъ управляла не власть, а управляли ею событія. Власть постепенно удовлѐтворяла требованія, но въ тотъ моментъ, когда мысль о требованіи дальнѣйшемъ уже получала законченную формулировку.

17 октября былъ объявленъ переломъ. Въ Россіи впервые образовалось «правительство» въ техническомъ смыслѣ понятія—правительство съ политической программой, не исчерпывающейся «преданностью», «вѣрностью» и «повиновеніемъ», идейно-объединенное и солидарно-отвѣтственное. Верховная власть возложила на обязанность новаго правительства выполнить ея «непреклонную» волю: даровать населенію незыблемыя основы гражданской свободы, привлечь къ участію въ Думѣ тѣ классы населенія, которые закономъ б августа были лишены избирательныхъ правъ, и установить право рѣшающаго голоса народныхъ представителей, вмѣстѣ съ правомъ надзора за дѣйствіями администраціи.

Одновременно опубликованный, докладъ графа Витте давалъ полное основаніе думать, что переломъ не только объявленъ, но и произошелъ. «Волненіе — писалъ предсъдатель совъта министровъ, — охватившее разнообразные слои русскаго общества, не можетъ быть разсматриваемо какъ слъдствіе частичныхъ несовершенствъ государственнаго и соціальнаго устроенія, или только какъ результатъ организованныхъ дъйствій крайнихъ партій.

Корни этого волненія несомнънно лежатъ глубже. Они — въ нарушенномъ равновъсіи между идейными стремленіями русскаго мыслящаго общества и внъшними формами его жизни. Россія переросла форму существующаго строя. Она стремится къ строю правовому на основъ гражданской свободы». Далъе была выражена глубоко върная мысль: «принципы правового порядка воплощаются лишь постольку, поскольку населеніе получаетъ къ нимъ привычку-гражданскій навыкъ. Сразу пріуготовить страну съ 135-милліоннымъ населеніемъ и обширнъйшей администраціей. воспитанными на иныхъ началахъ, къ воспріятію, и усвоенію нормъ правового порядка не по силамъ никакому правительству. Вотъ почему не достаточно власти выступить съ лозунгомъ гражданской свободы. Чтобы водворить въ странъ порядокъ, нужны трудъ, неослабъвающая твердость и послъдовательность». Наконецъ, во главъ руководящихъ принциповъ дъятельности власти «на всѣхъ ступеняхъ» гр. Витте ставилъ: «прямоту и искренность въ утвержденіи на всѣхъ поприщахъ даруемыхъ населенію благъ гражданской свободы и установленіе гарантій сей свободы».

Всего два мъсяца прошло съ памятнаго дня 17 октября, когда общество прочло эти новыя для него слова и манифеста, и правительственной деклараціи, а какъ они кажутся гдъ-то далеко позади! Въ тюрьмъ время бъжитъ незамътно. Каждый день тянется томительно долго, а если мысленно перенестись на мъсяцъ или на два назадъ, то надо убъждать себя, что отъ прошлаго отдѣляетъ не недѣля. Такъ было въ Россіи, жившей за стѣной запретовъ и каръ, кръпче тюремной ограды сковывавшихъ работу мысли. Теперь же мы не живемъ, а горимъ. Революція ежеминутно приноситъ новыя впечатлѣнія. Реагируя на нихъ, общественное сознаніе кипитъ, какъ въ котлъ, и безудержно несется отъ одного идеала къ другому. Вчера неизвъстное-сегодня становится признаннымъ, а завтра люди уже готовы за него жертвовать жизнью... Если общество горъло и до перехода революціи въ дъйствіе, то съ октября оно запылало. Стоитъ лишь сопоставить лозунги октябрьской и декабрьской забастовокъ.

Перелома 17 октября въ общественномъ настроеніи не произошло, ибо его не произошло и въ правительственной дѣятельности. За объявленными словами дѣйствій—немедленныхъ и энергичныхъ—не послѣдовало. Или, вѣрнѣе, дѣйствія послѣдовали, но по старому шаблону: рѣшительныя въ «прекращеніи» и «пресѣченіи»—и робкія, неувѣренныя, а главное съ постояннымъ опозданіемъ, во всемъ, что должно созидать. «Гражданская свобода» съ 17 октября повисла въ воздухѣ и продолжаетъ висѣть безъвсякой опоры, качаясь изъ стороны въ сторону. Правительство объявило себя новымъ, но старая канцелярія, оторванная отъжизни, осталась. Канцелярія—лукавая, готовая на подачки. Канцелярія—неспособная, вѣчно колеблющаяся и думающая, думающая безъ конца. Канцелярія, которая и во время революціи продолжаетъ говорить: «сперва успокоеніе—потомъ реформы».

А моментъ былъ благопріятный. Послѣ невѣроятныхъ цензурныхъ репрессій, свобода печати, влитая въ формы хотя бы закона 24-го ноября, была бы признана свободой. Послъ полутора мъсяца свободы, абсолютно безформенной, когда успъла образоваться цензура революціонная, это уже — отнятіе, ограниченіе. За полтора м'всяца сложилась привычка сообразовываться только съ нормами, идущими отъ наборщиковъ или отъ совъта рабочихъ депутатовъ. Подчиненіе нормамъ, охраняемымъ судомъ, какія бы это нормы ни были, не могло быть принято иначе, какъ тягота. Еще лучшую иллюстрацію представляетъ разрѣшеніе задачи о расширеніи избирательнаго права. Система всеобщаго голосованія, такъ недавно не отличавшаяся отъ системы представительства всъхъ классовъ и сословій, ко дню манифеста уже была, правда, общепризнанной, но это ея признаніе им'вло, такъ сказать, теоретическій характеръ. Способы осуществленія мало кому ясно и опредъленно рисовались. Съ другой стороны, и печать, и общество, вплоть до значительной части соціалъ-демократовъ, только что передъ тъмъ отвергли бойкотъ выборовъ по положенію 6-го августа. А потому буквальное приведеніе въ исполненіе словъ манифеста о привлеченіи къ участію въ выборахъ, «въ мъръ возможности», тъхъ классовъ, «которые нынъ совству лишены избирательныхъ правъ», имтью вст шансы быть встръченнымъ сочувственно и внести существенное умиротвореніе тѣмъ болѣе, что оно мотивировалось соотвътствующимъ общему желанію недопущеніемъ отсрочки созыва Думы въ январѣ и «краткостью остающагося срока». Такъ буквально вопросъ и оказался разрѣшеннымъ, но когда? — 11-го декабря! Правительству понадобилось безъ малаго два мъсяца для того, чтобы обратить въ законъ тотъ самый проектъ, который, по сообщеніямъ газетъ, въ главныхъ чертахъ, былъ готовъ черезъ два-три дня послъ изданія манифеста. Тогда предпосылка указа сенату: «Манифестомъ, 17-го октября 1905 г. изданнымъ, Мы возвъстили о непреклонной волъ Нашей, не останавливая предназначенныхъ выборовъ въ Государственную Думу», и т. д. — дъйствительно была бы въ логической связи съ стоящимъ подъ ней текстомъ. Теперь же она оказывается иною: выборы остановлены, и непреклонная воля фактически уже неосуществима. А что произошло въ общественномъ сознаніи за эти два мѣсяца? Четырехчленная формула или «четырехвостка» стала достояніемъ гимназистовъ и проникла въ деревню. Прибавился пятый хвостъ: безъ различія пола. Бюро земскаго съвзда, а затвмъ союзъ союзовъ детально разработали основанный на всеобщемъ голосованіи избирательный законъ. Требуютъ допущенія къ урнамъ чуть не каторжниковъ. Съ каждымъ днемъ пріобрътаетъ все большую популярность мысль произвести выборы-не въ Думу, а въ учредительное собраніе, облеченное всей полнотой неограниченной власти-«явочнымъ» порядкомъ.

Нельзя не согласиться съ постановленіемъ московской городской думы, принятымъ 15-го декабря послѣ ужасовъ только-что пережитаго вооруженнаго возстанія: «признать, что событія, имѣвшія мѣсто въ Москвѣ за послѣдніе дни, нашли себѣ, къ сожалѣнію, благопріятную почву въ отсутствіи законовъ, регулирующихъ свободы, возвѣщенныя манифестомъ 17-го октября, и въ чувствѣ недоброжелательности и недовѣрія къ дѣйствіямъ правительства, каковое создано въ населеніи замедленіемъ выполненія обѣщаній, возвѣщенныхъ правительствомъ. Дума выражаетъ твердую увѣренность, что эти событія не задержатъ и не помѣшаютъ проведенію либеральныхъ реформъ, которыя однѣ въ состояніи вывести страну на путь мирнаго развитія».

Да, только руководительство движеніемъ со стороны власти, послѣдовательной не на словахъ, но и на дѣлѣ, можетъ ввести страну въ русло разумныхъ и осуществимыхъ желаній и предотвратить анархію. Революція не создала именъ, ни личныхъ, ни коллективныхъ, и въ этомъ—трагизмъ положенія. Руководительства общественное сознаніе ищетъ. Оно мечется, оно истомилось и готово подчиняться совѣту рабочихъ депутатовъ. Правительство дало обѣтъ повести за собой «благоразумное большинство общества». Дѣйствіями же своими оно лишило себя довѣрія, какъ въ смыслѣ способности руководить, такъ и въ смыслѣ прямоты и искренности «въ утвержденіи благъ гражданской свободы». Вторымъ изъ основныхъ принциповъ дѣятельности правительства графъ Витте ставилъ: «стремленіе къ устраненію исключительныхъ законоположеній». Въ чемъ это стремленіе выразилось? Къ положеніямъ усиленной и чрезвычайной охраны и къ военному положенію, нигдѣ не отмѣненнымъ и почти на всю Россію распространеннымъ, 14-го декабря прибавились правила чрезвычайной охраны на желѣзныхъ дорогахъ...

Не успѣли улечься впечатлѣнія революціоннаго «манифеста», призывавшаго къ борьбѣ съ правительствомъ путемъ разрушенія государственнаго кредита и полнаго разоренія благосостоянія страны, какъ появилось воззваніе, назначавшее на 8-е декабря всеобщую политическую забастовку. Воззваніе—крикливое и грубое въ вступительной части и безконечно самонадѣянное — въ резолютивной. Совѣтъ депутатовъ петербургскихъ рабочихъ, россійская соціалъ-демократическая рабочая партія, партія соціалистовъ-революціонеровъ и еврейскій бундъ объявляли:

«Въ четвергъ, 8-го декабря, въ 12 часовъ дня, во всъхъ заводахъ, фабрикахъ, мастерскихъ, во всъхъ торговыхъ предпріятіяхъ, конторахъ, банкахъ, лавкахъ, складахъ, по всѣмъ путямъ сообщенія самого Петербурга и соединяющимъ Петербургъ съ остальной Россіей должна быть пріостановлена работа. Борьба начата, она будетъ стоить великихъ жертвъ, быть можетъ, многихъ жизней, но что бы ни было, мы не сложимъ оружія, пока не будетъ обезпечено слъдующее: Учредительное собраніе на основаніи всеобщаго, прямого, равнаго, тайнаго избирательна э права. Уничтоженіе всѣхъ временныхъ правилъ. Уничтоженіє военнаго и осаднаго положенія, чрезвычайной и усиленной охраны, уничтоженіе всёхъ другихъ чрезвычайныхъ мёръ. Отмёна военныхъ судовъ и смертной казни. Полная гарантія неприкосновенности личности, свободы слова, печати, сходокъ, союзовъ, стачекъ и распространеніе этихъ правъ также и на армію и флотъ, прекращеніе политическихъ процессовъ, включая сюда также

процессы по печати. Освобожденіе всѣхъ политическихъ заключенныхъ. Выполненіе особыхъ требованій, поставленныхъ арміей, флотомъ, желѣзнодорожными служащими и служащими почтъ и телеграфовъ. Переходъ земли къ народу. Признаніе восьмичасового рабочаго дня основнымъ политическимъ правомъ народа, на ряду съ свободой слова, совѣсти и другими основными политическими правами. Немедленная отмѣна всѣхъ исключительныхъ законовъ противъ отдѣльныхъ націй и вѣроисповѣданій».

Забастовка въ Петербургъ не удалась, ни въ отношеніи исполненія призыва оставить трудовую жизнь, ни въ отношеніи возвѣщенныхъ условій, когда «мы сложимъ оружіе». Да и могла ли она удаться? Можно ли было бастовать до достиженія того, что недостижимо вовсе, или достижимо путемъ долгихъ лътъ соціальной эволюціи? Въ какомъ государствъ мыслимо распространеніе на армію и флотъ права стачекъ? Возможно ли произвести соціальный переворотъ по мановенію власти или насильственно? Наивно полагать, что объявленіе формулы: «вся земля переходитъ къ народу» дъйствительно обезпечитъ упраздненіе частной земельной собственности. Не менъе наивно думать, что за формулой: «восьми-часовой рабочій день есть основное политическое право народа» — дъйствительно послъдуетъ установление этой нормы во всѣхъ областяхъ приложенія труда. Только въ упоеніи славой прошлаго успъха можно было до такой степени переоцънить свои силы, чтобы рискнуть на изданіе подобнаго воззванія. Или — это былъ рискъ отчаянія. Для отчаянія, намъ думается, революціонныя организаціи не им' постаточных основаній. Революціонное настроеніе слишкомъ глубоко заложено, слишкомъ разрослось и слишкомъ послѣдовательно поддерживается правительственными м фропріятіями въ одномъ направленіи и бездъйствіемъ — въ другомъ, чтобы аресты отдѣльныхъ лицъ, хотя бы массовые, могли сколько-нибудь прочно задавить движеніе. Неудавшаяся же забастовка, послѣ такого широковѣщательнаго и самонадъяннаго воззванія, причинила движенію неисчислимый вредъ. Въ политикъ внутренней, какъ и въ дипломатіи, прощается неуспъхъ, даже прямое пораженіе, но смъшное положеніе - никогла.

А смѣшное положеніе декабрьская забастовка въ Петербургѣ имѣла несомнѣнно. Во имя учредительнаго собранія, отмѣны военныхъ судовъ, восьмичасового рабочаго дня, выполненія требованій солдатъ и почтово-телеграфныхъ чиновниковъ и т. д. дружно бастовали гимназисты, наборщики либеральныхъ газетъ всѣхъ оттѣнковъ и зубные врачи. Послѣдніе изъ-за забастовки объявили даже бойкотъ одному дантисту, о чемъ оповѣстили всему міру. На фабрикахъ и заводахъ—гдѣ бастовали, гдѣ нѣтъ. Магазины и лавки торговали. Присутственныя мѣста, банки и почта не прерывали занятій. При такихъ обстоятельствахъ совѣту рабочихъ депутатовъ едва ли не лучше было промолчать, нежели публиковать постановленіе: «объявить 19-го декабря забастовку прекращенной».

Въ сознаніи всей важности лежащаго на нихъ долга и, очевидно, не подозрѣвая какую медвѣжью услугу они оказываютъ дѣлу революціи, «старосты-гимназисты» тоже выпустили 20-го декабря слѣдующее объявленіе: «Отъ организаціоннаго бюро объединеннаго совъта старостъ средне-учебныхъ заведеній въ Петербургъ. Въ своемъ воззваніи отъ 10-го декабря организаціонное бюро приглашало всъхъ учащихся присоединиться къ политической забастовкъ, выражая этимъ свою солидарность съ возставшимъ народомъ. Теперь, когда совътъ рабочихъ депутатовъ постановилъ прекратить забастовку, организаціонное бюро, оставаясь вполнъ солидарнымъ съ нимъ, предлагаетъ учащимся, не распущеннымъ на рождественскія каникулы, приступить къ занятіямъ». Итакъ, будь спокоенъ «возставшій народъ», —съ тобою солидарны учащіеся юноши и д'ти. Не хлопочи искать союзниковъ, совътъ рабочихъ депутатовъ, -съ тобою остаются вполнъ солидарными старосты-гимназисты. Нътъ, горе тому народу, который бросаетъ въ водоворотъ революціи подростающее поколѣніе. Онъ готовитъ себъ печальное будущее. «Въ моей практикъ — пишетъ дътскій врачъ, проф. Гундобинъ («Новое Время», № 10685)—все чаще начинаютъ встрѣчаться въ послѣднее время случаи остраго бреда у дътей школьнаго возраста, 12-16 лътъ. Мальчики вскакиваютъ ночью, воображая себя на баррикадъ, среди вооруженнаго возстанія. Въ другихъ семьяхъ дѣти, прежде добрыя и воспитанныя, стали грубыми и дерзкими, явно обнаруживая болъзненное разстройство нервной системы. Приведенные случаи грозять въ будущемъ вырожденіемъ молодого поколѣнія и ослабленіемъ его умственныхъ способностей. Я вполнъ признаю, что при настоящемъ положеніи, въ наше время, каждый мыслящій гражданинъ обязанъ присоединиться къ той или другой политической партіи, по собственному убѣжденію; согласенъ, что возрастаніе числа душевныхъ разстройствъ среди лицъ взрослыхъ составляетъ при современномъ положеніи дѣлъ неизбѣжное зло. Но участіе дѣтей въ политической борьбѣ представляется мнѣ безусловно вреднымъ и свидѣтельствуетъ лишь о слабости той партіи, которая допускаетъ школьниковъ». Прочтите эти строки, родители! Прочтите ихъ, гг. бастующіе педагоги! Идите сами на баррикады, если ваши убѣжденія того требуютъ, говорите на митингахъ, призывайте къ борьбѣ—ваше дѣло. Но не ведите за собой дѣтей, не посылайте ихъ впередъ себя...

Полная нецѣлесообразность газетныхъ забастовокъ не можетъ подлежать никакому сомнънію. Успъхъ забастовки создаетъ настроеніе. Настроеніе, если не создаетъ, то поддерживаетъ на извъстной высотъ всего сильнъе газета-освъщеніемъ событій и еще болъе сообщеніемъ фактовъ. При отсутствіи газетъ, правда, начинаютъ господствовать слухи, но ни по способности распространенія, ни по авторитетности слухи, само собою разумѣется, никогда не могутъ конкуррировать съ газетами. Печатное слово въ сознаніи обывателя имфетъ презумпцію достовфрности, слухъвымысла. Поэтому върнъйшее средство понизить напряжение общественнаго настроенія — прекратить газеты. Никакіе летучіе листки ихъ замънить не могутъ, ибо, во-первыхъ, авторитетность летучаго листка, сравнительно съ газетной, ничтожна, ибо, во-вторыхъ, равная степень распространенія недостижима. Эти безспорныя соображенія заставляли и въ октябрѣ, и въ ноябрѣ, и теперь въ декабръ, поголовно всъхъ издателей, редакторовъ и сотрудниковъ газетъ, особенно радикальныхъ, добиваться возможности писать и печатать. Наборщики же, печатники и вообще всѣ механическіе работники печати всякій разъ отвѣчали рѣшительнымъ и упорнымъ отказомъ. А потомъ они требовали и получали плату за забастовочные дни, заявляя-въ октябръ, что ими для газетъ завоевана свобода печатнаго слова, а въ ноябръничего не заявляя, просто подъ угрозой прекратить работу. «Новому Времени» и «Свъту» въ декабрьскую забастовку какъто удалось сломить упорство своихъ наборщиковъ, и объ газеты аккуратно выходили. Въ результатъ, въ теченіе нъсколькихъ

дней публика воспринимала впечатлънія о событіяхъ въ Москвъ, въ прибалтійскомъ краѣ, да и въ Петербургѣ тоже, подъ угломъ зрѣнія консервативной прессы. Этого ли хотѣли достичь въ интересахъ успѣха политической забастовки совѣтъ рабочихъ депутатовъ и союзъ типографскихъ рабочихъ?

Одновременно съ гимназистами и газетами бастовала въ Петербургъ прислуга въ трактирахъ и ресторанахъ. Бастовала она не по политическимъ мотивамъ, а исключительно въ цъляхъ упорядоченія своихъ отношеній къ хозяевамъ и улучшенія матеріальнаго быта. Положеніе ресторанной прислуги и отношеніе ея къ хозяевамъ заведеній болве, чвмъ оригинальны. Особенно ръзко эта оригинальность выражена въ такъ называемыхъ первоклассныхъ ресторанахъ. Въ основъ всего лежатъ ничъмъ не регулированныя и по разм'тру совершенно случайныя подачки отъ посътителей «на чай». Офиціанты и швейцары, въ сущности, не наемные служащіе хозяина, а арендаторы. Они арендуютъ право получать «на чай» и за это принимаютъ на себя рядъ обязанностей. Первые-имущественную отвътственность за цълость посуды, въ иныхъ случаяхъ стирку бълья и т. п. Было время, когда офиціанты, сверхъ того, платили хозяину до 25 руб, въ м'всяцъ съ человъка. Теперь этой платы, кажется, нътъ, и, напротивъ, они сами нерѣдко получаютъ жалованье, но такое ничтожное, что оно скоръе является субсидіей, нежели вознагражденіемъ за трудъ. Вторые, швейцары, принимаютъ обязанность содержать въщалки и потребное число помощниковъ, въ то же время обязательно уплачивая хозяину никогда не малыя, а всегда весьма и весьма крупныя суммы. Но будучи, такимъ образомъ, самостоятельными арендаторами, и офиціанты, и швейцары, формально остаются прислугой, находящейся въ безотчетномъ распоряжении у хозяина, который можетъ ихъ въ любую минуту прогнать. Подобное ненормальное положеніе, создавшееся давно, до настоящаго времени, если и вызывало протесты, то въ отдъльныхъ ръдкихъ случаяхъ. «На-чаи» давали, хотя и случайный, но очень хорошій заработокъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ, помнится, на какомъ-то судебномъ процессѣ обнаружилось, что швейцаръ одного изъ бойкихъ, ресторановъ на Невскомъ отъ гривенниковъ и пятиалтынныхъ за сбереженіе платья сколотилъ капиталъ въ десятки тысячъ рублей. Подъ вліяніемъ всеобщаго кризиса щедрость подачекъ, очевидно, сократилась, и этимъ, надо думать, объясняется забастовка. Для посѣтителей ресторановъ урегулированіе платы «на-чай»—мѣра чрезвычайно желательная. Только при ней установится нормальное отношеніе посѣтителей къ прислугѣ и прислуги къ посѣтителямъ. Только при ней исчезнетъ отвратительное низкопоклонство передъ тароватыми и грубая пренебрежительность въ отношеніи бережливыхъ на накладныя траты.

Въ Москвѣ декабрьская забастовка съ перваго же дня перешла въ открытое вооруженное возстаніе. Болѣе недѣли Москва была объята ужасомъ уличной войны — револьверныхъ выстрѣловъ, ружейныхъ залповъ и пушечной канонады. Гранаты и шрапнели разбивали дома; пулеметы выпускали рои пуль. Воздвигались и разрушались грандіозныя баррикады. Ручьями лилась кровь... Погибли многія сотни людей...

Безумное самоистребленіе! Безумное уничтоженіе народныхъ силъ! Два мѣсяца назадъ мы писали, что повтореніе революціонныхъ актовъ конца XVIII и первой половины XIX в., при современномъ развитіи и состояніи средствъ активной борьбы, которыми располагаетъ государственная власть, немыслимо, и что теперь въ цёляхъ революціи вступать въ бой съ войсками безразсудно. Московскія событія только утвердили насъ въ этомъ убѣжденіи. Конечно, смѣшно читать въ объявленіи саратовскаго губернатора, что «древняя столица осталась върна Царю». Фактъ возстанія, охватившаго значительную часть населенія Москвы, стоитъ внъ сомнънія. Это были не отдъльные случаи хотя бы массоваго сопротивленія или буйства безформенной толпы. Это было именно возстаніе — организованное, державшее въ своихъ рукахъ иниціативу, нападавшее, а не защищавшееся. Но какой оно имъло результатъ? Можно ли его считать въ какомъ бы то ни было отношеніи достигшимъ цѣли?

Степень напряженія революціонных силь была, между тѣмъ, наивысшею, на какую только можно въ данный моментъ разсчитывать. Планом врность въ сооруженіи баррикадъ и быстрота зам вны разрушенных в новыми показывают в прямо недюжинную организацію и ум влое руководительство повстанцами. Отвага боевых вружинъ, упорство въ нападеніи и стойкость въ отра-

женій показывають чрезвычайный польемь духа среди рядовыхъ борцовъ. Устройство отрядовъ медицинской помощи и частныхъ временныхъ лазаретовъ-широкое сочувствіе къ возстанію. Отсутствіе противод'вйствія со стороны пассивныхъ элементовъ населенія и особенно анти-революціонныхъ доказывало, если не въру въ силы и грядущій успъхъ возставшихъ, то недовъріе къ силамъ правительства. Вмъстъ съ тъмъ, неръшительность въ дъйствіяхъ въ первые дни полиціи и войскъ обнаружили большую долю растерянности власти. Оружія возставшіе им'вли мало, и мало въ рядахъ ихъ было лицъ, искусившихся въ употребленіи оружія, но этотъ дефектъ могь быть устраненъ лишь при одномъ условіи, если бы на сторону возставшихъ передались войсковыя части. Можно думать, что организаторы и имъли въ виду, что къ возстанію присоединятся солдаты. Бунтъ въ ростовскомъ гренадерскомъ полку, гдъ за нъсколько дней передъ тъмъ было низложено начальство въ лицъ всъхъ офицеровъ, и броженіе въ другихъ полкахъ давали право на это надъяться. Но развъ много выиграло бы дъло, если бы надежда оправдалась? Передавшаяся на сторону возставшихъ воинская часть въ составъ ея готовой организаціи, т.-е. съ младшими и старшими офицерами во главъ, съ опорнымъ пунктомъ въ казармахъ и т. д., дъйствительно была бы способна, если не опрокинуть и низвергнуть правительственную власть, то, во всякомъ случав, создать для нея самое тяжелое положеніе. Одинъ полкъ, охваченный и проникнутый идеей, въ союзъ съ народомъ, при партизанской войнъ на кривыхъ и узкихъ улицахъ, представилъ бы силу громадную, и неизвѣстно еще, кто бы побѣдилъ: этотъ одинъ полкъ или пять выставленныхъ противъ него, по приказу начальства, полковъ. Солдаты же, сколько бы ихъ числомъ ни было, разрушившіе полковую организацію, не принесли бы никакой пользы. Объ этомъ красноръчиво свидътельствуютъ Кронштадтъ, Кіевъ, Харьковъ, Севастополь. Выборный комитетъ, руководимый посторонними войску людьми, не знающими и не понимающими солдатской психологіи, не въ состояніи замѣнить ту спайку, которая дѣлаетъ изъ тысячи различно думающихъ и различно чувствующихъ людей одно компактное и грозное цѣлое. Эта спайкасложная система команднаго управленія, покоящаяся на еще болѣе сложной системъ военнаго воспитанія. Большее, на что способны толпы солдатъ, предводительствуемыя комитетомъ—устройство шествій, импонирующихъ манифестацій или церковныхъ парадовъ, какъ было въ Севастополъ. Къ повиновенію же, точному исполненію распоряженій и ко всему тому, что необходимо для боевого успъха, онъ органически неспособны. Ихъ дъйствія неизбъжно обращаются въ безпорядочную стръльбу, пьяный разгулъ и грабежъ. Неужели «Потемкинъ», кіевскіе саперы, кронштадтскіе и севастопольскіе матросы и ростовскіе гренадеры не доказали, какъ непрочна энергія самоуправляющихся солдатъ!

И такая степень крайняго напряженія, въ отношеніи фактическомъ, не привела ни къчему. Лозунгъ возстанія: учредительное собраніе, образованное всеобщимъ голосованіемъ, - сталъ даже менъе близокъ къ осуществленію, чъмъ былъ ранъе. Погибъ начальникъ сыскной полиціи, разстрѣленный на глазахъ молившихъ о пощадъ дътей, убито нъсколько офицеровъ и, быть можетъ, не одна сотня солдать и городовыхъ. А правительство окръпло. Вооруженное открытое возстаніе развязало ему руки. Противъ мирнаго отказа работать оно было безсильно. Оружію же оно могло противопоставить и противопоставило тоже оружіе, только неизмъримо сильнъйшее: револьверамъ-ружья и пулеметы, ружьямъ-пушки. Въ Москву приведены войска изъ Петербурга и изъподъ Варшавы. Двухсторонняя борьба перешла въ одностороннее подавленіе. Разгромлены остатки боевыхъ дружинъ, засѣвшіе на Прѣснъ. Экспедиціонные отряды двинулись по линіямъ желѣзныхъ дорогъ. Началось жестокое истребленіе «крамолы»... На какой-то станціи разстрълено триста человъкъ... Предстоятъ судъ и казни... Опять убійства, опять смерть. Смерть за прошлое, убійство властное, по закону... Въ отношеніи идейномъ, едва ли можно ожидать отъ московскаго возстанія успъха. Авторитетъ правительства, получившаго поводъ и возможность стать на путь террора, въ глазахъ массъ скорве для даннаго момента усилится, чвмъ ослабъетъ. Озлобленіе, быть можетъ, увеличится, но оно притаится. Зато озлобленіе лицъ, революціи не сочувствующихъ, уже таиться перестанетъ. Реакціонеры поднимутъ голову. Да они ее уже и подняли. «Кіевлянинъ» устами г. Пихно требуетъ отмѣны манифеста 17 октября. За нимъ заговорятъ «Московскія Въдомости», русское собраніе... Поднимать тонъ революціоннаго настроенія городской интеллигенціи и фабричныхъ рабочихъ не

было надобности—онъ и такъ высоко поднятъ. Въ крестьянствъ же идетъ свое движеніе, чуждое городу. Движеніе — въ идейной глубинѣ—отрицающее идеалы «господъ» и «мастеровыхъ»... Съ другой стороны, погибли сотни жизней, фабрики обращены въ развалины, боевыя революціонныя силы или перебиты, или посажены по тюрьмамъ, рабочіе за дни возстанія потеряли два милліона рублей заработной платы. Гдѣ равновъсіе, если даже считать, что московское возстаніе показало возможность вооруженной борьбы въ теченіе недѣли?...

Вооруженное возстаніе въ Москвъ не было неожиданнымъ. Съ самыхъ тъхъ поръ, какъ онъ получили право открыто говорить, революціонныя организаціи не скрывали, что систематическія забастовки должны закончиться р'вшительнымъ ударомъвозстаніемъ. Д'вятельно шли сборы денегъ на вооруженіе. Образовывались дружины и легіоны. Послъ октябрьскихъ погромовъ усиленно пропагандировалась мысль о немедленномъ формированіи народной милиціи и даже просто о раздачѣ оружія населенію въ цъляхъ самообороны. Ожидалось возстаніе и въ Петербургъ, даже назначались дни, когда оно вспыхнетъ. И сейчасъ это намфреніе не оставлено. Одновременно съ объявленіемъ декабрьской забастовки прекращенною, совътъ рабочихъ депутатовъ «ръшилъ приступить къ организаціи вооруженнаго возстанія». Въроятно, въ отвътъ, правительство, конкуррируя по тону съ революціонными воззваніями, распубликовало слѣдующее сообщеніе: «Н'ткоторыя революціонныя общества объявляютъ въ находящихся у нихъ на служеніи органахъ печати, что они рѣшили, въ виду неудачи нынѣ поднятыхъ въ столицахъ и другихъ городахъ смуты и мятежа, временно таковые прекратить съ тъмъ, чтобы въ началъ будущаго года поднять общее возстаніе. Такъ какъ подобныя дерзкія сообщенія, разсчитанныя на легковърную трусливость и малодушіе, им'тютъ вліяніе на мало осв'тдомленные круги, то правительство съ своей стороны считаетъ нужнымъ заявить, что оно не допуститъ мятежа и смуты и будетъ самымъ рѣшительнымъ образомъ устранять всякія революціонныя приготовленія, а въ случат мятежа раздавить его въ зародышт встми имъющимися у него средствами. При вышеизложенномъ застращиваніи общимъ возстаніемъ указывается прежде всего на Петербургъ, куда, будто бы, направились остатки революціонныхъ бандъ, потерпѣвшихъ пораженіе въ Москвѣ; правительство, въ частности по отношенію къ Петербургу, считаетъ необходимымъ, въ видахъ успокоенія населенія столицы, заявить, что оно можетъ быть совершенно спокойно — никакихъ безпорядковъ въ столицѣ допущено не будетъ». Мы не знаемъ, сумѣетъ ли правительство не допустить мятежа и смуты въ Петербургѣ и можетъ ли оно съ такой увѣренностью писать заключительную фразу сообщенія. Но едва ли можно сомнѣваться, что въ Петербургѣ вооруженное возстаніе никогда не разгорится до тѣхъ размѣровъ, какіе оно имѣло въ Москвѣ. И войскъ неизмѣримо больше, и улицы прямыя, и населеніе не то.

Иной характеръ имъетъ возстаніе, охватившее прибалтійскій край. Тамъ оно возникло не на отвлеченной почвъ недоговариваемыхъ соціалистическихъ идеаловъ и теоретическихъ сужденій объ объемъ полномочій и способъ образованія народнаго представительства. Тамъ оно возникло на строго реальной національноаграрной почвъ. Латыши-крестьяне поднялись противъ нъмецкихъ бароновъ. Исконные туземцы-батраки-противъ пришлыхъ завоевателей, монопольныхъ собственниковъ и угнетателей. Сотни лътъ тамъ подготовлялся чисто мъстный и тъмъ болъе неизбъжный и опустошительный пожаръ. Кто и подъ какимъ знаменемъ принесъ взрывательный составъ-соціалисты-революціонеры или соціалъ-демократы, поляки, финны или еврейскій бундъ-все равно. Взрывъ произошелъ и загорълся самостоятельный пожаръ. Вооруженные латыши двинулись на въковые замки, выгоняютъ бароновъ, разрушаютъ желѣзную дорогу, рубятъ парки, уничтожаютъ мѣстное нѣмецко-баронское управленіе, захватываютъ въ свою власть цёлые города. Въ прибалтійскомъ краё, какъ и на Кавказъ, идетъ борьба не съ правительствомъ, не съ самодержавнымъ строемъ, а національная, самая интенсивная по заложенной въ нее идев. Численно могущественная угнетаемая національность возстала противъ угнетающей, численно ничтожной, но сильной по формальному праву. Латыши объявили войну правительству лишь поскольку оно, въ ихъ глазахъ, источникъ силы бароновъ. И это возстаніе, однако, ждетъ та же участь! За предательское избіеніе восемнадцати драгунъ въ Туккумѣ уже свалилась сотня

жертвъ. За вандализмъ, за уничтоженіе старинныхъ замковъ съ ихъ роскошной обстановкой и цѣнными библіотеками погибнутъ тысячи убогихъ хижинъ. За провозглашеніе латышской республики много прибавится если не казненныхъ, то сосланныхъ... Временный военный генералъ-губернаторъ—уже въ Валкъ. Особый отрядъ изъ Петербурга уже приступилъ къ дѣйствіямъ...

Такъ не должно быть — быть можетъ, да. Но таковъ фактъ въ его роковой неизбѣжности. Государство живетъ началами права, а не внутренней справедливости. И современное государство обладаетъ слишкомъ большой силой, чтобы склониться передъ насильственнымъ отрицаніемъ права, хотя бы справедливымъ... Примѣръ Финляндіи ничего не говоритъ. Финляндцы побѣдили въ борьбѣ потому, что боролись за право, неправомѣрно нарушенное. Латыши терпѣли столѣтія и не выждали мѣсяцевъ. Передъ ними, какъ и передъ всей Россіей, раскрылся широкій горизонтъ, за которымъ виднѣется новое право, построенное на истинно справедливой основѣ. Ужели можно сомнѣваться въ томъ, что ихъ нужда, ихъ горе не нашли бы живого отклика въ всенародномъ представительствѣ?..

Въ заключение-характерныя для нашего времени мелочи.

Долгіе годы вынужденнаго преклоненія передъ властью привели, между прочимъ, къ тому, что въ нарушеніе правилъ русской грамматики вошло въ обычай, тщательно поддерживавшійся провинціальной цензурой, писать и печатать съ прописныхъ буквъ наименованія правительственныхъ учрежденій, высшихъ должностныхъ лицъ и вообще «важныя» слова. Напримъръ: Правительствующій Сенатъ, Господинъ Министръ Внутреннихъ Дълъ, Господинъ Министръ Земледълія и Государственныхъ Имуществъ, Отечество, Сводъ Законовъ, Манифестъ и т. п. Въ одномъ земствъ вышелъ разъ серьезный конфликтъ съ губернаторомъ изъза преступнаго и упорнаго нежеланія управы писать въ заголовкъ адресуемыхъ ему бумагъ: «Его Превосходительству Господину Начальнику такой-то Губерніи». Управа вмѣсто этихъ шести словъ писала два: «такому-то губернатору», и за это была обвинена въ неуваженіи власти и потрясеніи основъ. Въ другомъ земствъ былъ недопущенъ къ печати журналъ собранія, въ которомъ было

написано «богъ», а не «Богъ», хотя произнесшій это слово ораторъ и утверждалъ, что употребилъ его въ смыслѣ божества языческаго.

Теперь обстоятельства измѣнились и — измѣнилось правописаніе. Передъ нами газета, въ которой рядомъ напечатано: царскій манифестъ, царское самодержавіе, государственная дума, высочайшій укалъ, министръ и — Манифестъ (о требованіи золота), Совѣтъ Рабочихъ Цепутатовъ, Союзъ Союзовъ, Учредительное Собраніе. Изъ-за желанія видѣть въ своей собственной статьѣ учредительное собраніе напечатаннымъ съ строчныхъ буквъ намъ едва не пришлось отказаться отъ удовольствія вообще увидѣть статью въ газетѣ, для которой она предназначалась. Вмѣсто строчныхъ «у», какъ было въ рукописи, въ корректурѣ вездѣ оказались прописныя. По исправленіи оттиснули другой разъто же самое. Понадобилось настойчивое заступничество редактора-издателя, чтобы типографія согласилась поколебать свое уваженіе къ учредительному собранію...

Отрывокъ изъ воззванія союза чиновниковъ, отъ 5 декабря: «...И вотъ рыцари грабежа и насилій съ (двъ фамиліи) во главъ, открыто выступая передъ Россіей въ роли преступниковъ, предприняли походъ въ направленіи къ ограниченію отвоеванныхъ населеніемъ правъ. На первый разъ тактика реакціонеровъ, призванная высасывать соки изъ населенія, безъ какихъ бы то ни было соображеній о его нуждахъ, правахъ и благосостояніи, свелась къ схоластическимъ изворотамъ, по силѣ коихъ труженики государственной службы исключались изъ разряда населенія и пріобщались къ той преступной опричинъ, къ которой принадлежатъ сами (опять фамиліи). Съ точки зрънія этой схоластики чиновники не могутъ входить ни въ какой другой союзъ, кромъ опричины. Труженики государственной службы, однако, не обольстились такой паразитной логикой и, когда самозванные собственники государства, въ лицъ . . . . . , измъннически потрясая бутафорскимъ декретомъ сквернаго французскаго рыночника, кавалера отъ Панамы, Рувье, стали угрожать репрессіями чиновникамъ почтово-телеграфнаго въдомства за принадлежность ихъ къ союзу, послъдніе отвътили имъ забастовкой; всъ остальные служащіе въ государственныхъ учрежденіяхъ Петербурга открыто заклеймили преступниковъ презръніемъ и припечатали это клеймо къ наглымъ Monvey of the control of the control

Emporency, - . V

is come exporti

физіономіямъ узурпаторовъ въ формъ резолюціи за своими подписями» и т. д.

Недурной образчикъ новаго чиновничьяго стиля! Какъ жаль, что составленія этого воззванія не подглядълъ Ръпинъ! Онъ написалъ бы великолъпнъйшій pendant къ своимъ запорожцамъ.

Давно сказано: у насъ всякаго можно обидъть — дворянина, купца, крестьянина, учителя, бъднаго, богатаго—кого угодно. Но петербургскаго чиновника нельзя обидъть: этотъ до всего дойдетъ, этотъ самъ всъхъ обидитъ...

«Въстникъ Европы» 1906 г., № 1.

# Милиція, постоянная армія и милитаризмъ.

Одинъ изъ лозунговъ совершающейся русской революціи— замѣна постоянной регулярной арміи милиціей. Внесенный въ программы соціалистическихъ партій, лозунгъ этотъ постоянно пріобрѣтаетъ все большую популярность и среди другихъ лѣвыхъ политическихъ группъ.

Въ требованіи перехода къ милиціонной военной системъ необходимо различать два основанія: революціонное и организаціонное. Одно преслъдуетъ цъль момента—разрушить существующее. Другое — цъль отдаленную: обезпечить условія созданія новаго государственнаго и общественнаго строя.

Армія составляєть главную фактическую опору государственной власти. Опору, при современной численности войскъ и техническихъ свойствахъ вооруженія, если не абсолютно несокрушимую, то, во всякомъ случаѣ, чрезвычайно могущественную. Открытое ратоборство возставшаго народа съ арміей могло имѣть успѣхъ сто лѣтъ назадъ. Серьезно разсчитывать нынѣ на подобный успѣхъ не приходится.

Отсюда естественно стремленіе революціонныхъ элементовъ добиться распущенія постоянной арміи. Но не полнаго уничтоженія вооруженной силы въ государствъ они желаютъ. Революція, какъ движеніе боевое, сама отъ обладанія силой не отказывается. Въ обладаніи вооруженной силой революція желаетъ лишь той

же исключительности, какая принадлежитъ низвергаемому ею данному государственному строю. А потому за распущеніемъ арміи должна слѣдовать, какъ это и высказывалось въ многочисленныхъ резолюціяхъ, раздача оружія населенію, что, по понятіямъ мало освѣдомленныхъ въ военныхъ вопросахъ лицъ, составляетъ первый шагъ къ образованію народной милиціи.

Пля соціалистическихъ партій—соціалъ-демократовъ и соціалистовъ революціонеревъ-революція въ смыслѣ разрушенія есть моментъ длящійся. Ихъ задача-переворотъ соціально-экономическій: установленіе соціалистическихъ производственныхъ отношеній на началахъ обобществленія орудій прозводства. Соціалъдемократы отлично сознають, что такой перевороть требуеть долгой и упорной борьбы и потому намъчаютъ для нея весьма сложную схему, въ которой политическая революція — низверженіе существующей власти, учредительное собраніе и внъклассовая демократическая республика — является не болъе, какъ однимъ изъ средствъ. За образованіемъ внѣклассовой республики должно послѣдовать воспитаніе «боевыхъ силъ» народа и постепенное подавленіе капитала. Далѣе — торжество пролетаріата и неограниченная диктатура рабочаго класса. Наконецъ, окончательное разрушеніе капиталистическаго соціальнаго строя, и созданіе на развалинахъ его иного невъдомаго еще міру строясоціалистическаго.

По этой схемъ уничтоженіе постоянной арміи необходимо въ цъляхъ ослабленія внъклассовой государственной организаціи: монархіи или республики—все равно. Вооруженіе народныхъ массъ—столь же необходимо въ цъляхъ облегченія и ускоренія процесса подавленія классомъ, численно сильнымъ, численно слабъйшихъ.

Объяснить явленіе или требованіе не значить, конечно, его оправдать. Характерная черта революціоннаго настроенія—односторонность сужденій. Острота момента цѣликомъ приковываетъ мысль къ одной идеѣ. Все подвергается оцѣнкѣ лишь подъ однимъ угломъ зрѣнія. Расчищая себѣ путь, революція не останавливается передъ разрушеніемъ всего, что составляетъ для нея фактическое препятствіе. Внутреннее значеніе разрушаемаго забывается. Все приносится въ жертву интересу минуты. Такъ, на войнѣ уничтожается городъ и разоряется, вѣками слагавшееся, духовное и

матеріальное благосостояніе тысячъ гражданъ, чтобы выбить засъвшаго въ городъ врага. Такъ революція сметаетъ учрежденія, необходимыя странъ при каждомъ образъ правленія, при всякихъ формахъ общественнаго строя.

Постоянная армія есть могучая сила въ рукахъ власти, противопоставляемая революціонному движенію. Этого достаточно, чтобы требовать ея распущенія. А что армія существуетъ для охраны внѣшней цѣлости и безопасности государства, что употребленіе ея, какъ силы, внутри государства есть болѣе фактъ, чѣмъ логическое слѣдствіе изъ заложенной въ армію идеи — все это забывается. Захватить въ свои руки вооруженную силу и только въ цѣляхъ внутригосударственной борьбы—вотъ истинный мотивъ революціоннаго требованія замѣны постоянной арміи милиціей. Для дѣятелей политической революціи это нужно на краткій моментъ—до низверженія власти. Для соціалистовъ—на долгій періодъ борьбы труда съ капиталомъ.

Гораздо глубже лежитъ второе обоснованіе. Въ немъ слышится протестъ противъ милитаризма, составляющаго язву, которая разъѣдаетъ современный экономическій бытъ всей Европы. Оно покоится на признаніи невозможности никакихъ широкихъ соціальныхъ реформъ, пока государство отрываетъ на много лѣтъ отъ производительнаго труда весь цвѣтъ населенія. Пока военные расходы поглощаютъ чуть не половину сбираемыхъ съ населенія налоговъ и сборовъ. Примѣръ Америки невольно останавливаетъ вниманіе. Тамъ нѣтъ постоянной арміи, тамъ нѣтъ чудовищныхъ расходовъ на военное дѣло—тамъ милиція.

Требованіе, чтобы войскомъ будущаго была милиція, въ сущности далеко не является идейнымъ новшествомъ. Напротивъ, оно въ значительной мъръ исторически послъдовательно.

Главный боевой контингентъ арміи при системѣ всеобщей воинской повинности составляютъ запасные или резервисты разныхъ наименованій, призываемые только на время войны. Служба подъ знаменами въ мирное время есть предварительная школа. Милиціонная система, правда, отвергаетъ подобнаго рода сплошную службу въ теченіе продолжительнаго времени и предполагаетъ обученіе въ періодическіе кратковременные сборы. Но это различіе скорѣе фактическое, нежели идейное. Будетъ ли лицо обучаться сплошь два или три года и затѣмъ привлекаться въ

учебные сборы для освѣженія своихъ знаній и навыковъ, или оно будетъ обучаться только въ сборахъ, изъ которыхъ ни одинъ не превышаетъ по продолжительности недѣль или мѣсяцевъ, но всѣ вмѣстѣ, въ совокупности, дадутъ достаточно времени для обученія—съ идейной точки зрѣнія имѣетъ второстепенное значеніе. И по мѣрѣ сокращенія сроковъ дѣйствительной службы въ мирное время, разница между системой всеобщей воинской повинности и милиціонной все болѣе сглаживается. Недаромъ фонъ-деръ-Гольцъ, котораго никто не упрекнетъ въ недостаткѣ сочувствія къ господствующей системѣ комплектованія войскъ и который считаетъ ее «идеаломъ военнаго устройства нашего времени», обозначаетъ понятіе германской арміи словами: «вооруженный народъ».

Рѣзко не отличаясь, такимъ образомъ, отъ системы всеобщей воинской повинности, система милиціонная, сама по себъ, не разръшаетъ больного вопроса.

Не потому американскіе соединенные штаты не знаютъ слѣдствій милитаризма, что у нихъ милиція, а потому, что они отдѣлены отъ Европы океаномъ и держатся въ сторонѣ отъ запутанныхъ интересовъ европейскаго континента.

Причина милитаризма коренится въ безпредѣльной конкурренціи европейскихъ государствъ на почвѣ готовности къ постоянно ожидаемому и всегда вѣроятному вооруженному столкновенію. Единственный ея предѣлъ — фактическая возможность. Отсюда безпрерывные скачки отъ однихъ дорого стоющихъ техническихъ изобрѣтеній и усовершенствованій къ другимъ. Отсюда стремленіе приблизить численный составъ боевыхъ силъ къ составу всей той части населенія, которая способна носить оружіе. Отсюда же стремленіе обратить этотъ количественно колоссальный матеріалъ въ одинаково высокій и по качеству.

Каждое самостоятельное государство есть законченный и обособленный организмъ. Надъ государствомъ нѣтъ власти, велѣнія которой были бы для него авторитетны и обязательны. Государства, поэтому, въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, уподобляются лицамъ, находящимся внѣ условій правового общенія. Какъ для такихъ лицъ конечнымъ регуляторомъ отношеній является ихъ физическая сила, такъ и для государствъ сила есть единственное реальное средство разрѣшенія столкновенія интересовъ. Этихъ немногихъ соображеній достаточно, чтобы заключить о неизбъжности войнъ. Мысль о въчномъ миръ, при современномъ юридическомъ обособленіи государствъ—абсолютно несбыточная мечта. Чъмъ сильнъе кръпнетъ внутригосударственная правовая жизнь, тъмъ далъе отходитъ возможность устраненія войнъ.

Но смягченіе ужасовъ войны, устраненіе лишней, ненужной жестокости — вполнъ возможно, какъ уже показалъ опытъ, путемъ добровольных соглашеній. Очередная задача — тъмъ же путемъ остановить безумное самоистребленіе государствъ безграничнымъ напряженіемъ личныхъ силъ и матеріальныхъ средствъ на случай войны. Принятіе Россіей конституціоннаго строя увеличило возможность не разоруженія Европы, конечно, а ограниченія вооруженія. Пока среди европейскихъ государствъ было такое, которое могло въ любой моментъ увеличивать число содержимыхъ въ мирное время штыковъ или выбрасывать сотни милліоновъ на флотъ, не считаясь ни съ волей народа, ни съ экономическимъ состояніемъ страны, а соображаясь лишь съ кассовой наличностью или съ возможностью заключенія займадо тъхъ поръ народное представительство другихъ государствъ естественно было вынуждено легче соглашаться на увеличеніе контингента новобранцевъ, на образованіе новыхъ войсковыхъ частей и на ростъ военныхъ расходовъ. Теперь вездъ въ Европъ однородныя формы государственнаго управленія.

Въ чемъ можетъ и должно выразиться ограничение вооружения—вопросъ чрезвычайно сложный. Между прочимъ и, пожалуй, прежде всего—въ замънъ всеобщей воинской повинности комплектованиемъ войска по доброй волъ.

Русско-японская война показала, что качественная сила арміи не менъе важна, чъмъ количественная, и что, развивая вторую, неизбъжно приходится жертвовать первой.

«Военный Голосъ» 1 января 1906 г., № 1.

### Академическому союзу.

«Совѣтъ министровъ, обсудивъ вопросъ о положеніи въ настоящее время высшихъ учебныхъ заведеній въ Имперіи, положилъ объявить во всеобщее свѣдѣніе, что высшія учебныя заведенія, въ которыхъ прерваны въ настоящее время учебныя занятія, будутъ оставлены закрытыми на второй семестръ 1905/6 г., съ тѣмъ, что, въ случаѣ возбужденія совѣтами оныхъ ходатайствъ о возобновленіи въ нихъ занятій, таковыя ходатайства будутъ подлежать каждый разъ особому обсужденію правительства».

Итакъ, третій семестръ Россія будетъ безъ высшихъ учебныхъ заведеній. Есть надъ чъмъ очень и очень задуматься...

Графъ Д. А. Толстой, будучи министромъ народнаго просвъщенія, цинично заявлялъ, что лица, получившія высшее образованіе, «не распредѣляются у насъ въ общественной средѣ», т.-е. что такихъ лицъ слишкомъ много. Онъ радовался бы, предвидя неизбѣжное слѣдствіе столь продолжительнаго перерыва занятій, Кто смотритъ иначе, того этотъ перерывъ наводитъ на безконечно грустныя мысли...

Какія соображенія заставили совѣтъ министровъ принять распубликованное рѣшеніе—мы не знаемъ. Да въ сущности они и не представляютъ интереса. Рѣшеніе не заключаетъ въ себѣ ничего неожиданнаго и не является по отношенію къ учебнымъ занятіямъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ мѣрой внѣшняго насилія. Это не столько мѣропріятіе, сколько констатированіе

факта. Для учебных в занятій высшія учебныя заведенія открыться не могуть. Поэтому разві въ исключительных случаях возможно ожидать, что совіты заведеній будуть возбуждать рекомендуемыя имъ ходатайства.

Пора завершенія своего образованія—лучшая пора жизни человѣка. Пробудившееся сознаніе жадно рвется къ свѣту, къ истинѣ, къ правдѣ. И въ то же время человѣкъ еще принадлежитъ себѣ, если не всегда цѣликомъ, то всегда въ большей мѣрѣ, чѣмъ когда-либо впослѣдствіи. Его не успѣли изломать заботы и условности. На него не наложили руки житейскія мелочи. Онъ бодръ, свѣжъ, здоровъ, полонъ желаній и надеждъ.

Нътъ страннаго въ томъ, что во весь мучительно долгій періодъ реакціи сверху и подготовлявшейся революціи снизу слушатели высшихъ учебныхъ заведеній наиболѣе экспансивно и бурно реагировали на совершавшееся. Студенты составляли главный контингентъ «внутреннихъ враговъ». Въ деревнъ слова: «студентъ», «сицилистъ», «крамольникъ» не различались.

Нѣтъ страннаго въ томъ, что когда стала близиться развязка, движеніе прежде всего окрѣпло и вылилось въ форму массовыхъ дѣйствій именно среди студенчества. Еще чиновники думали только о двадцатомъ числѣ, о наградахъ и орденахъ, еще рабочіе не мечтали выбраться изъ хозяйской кабалы, а студенты уже выступили на путь политическихъ забастовокъ. Какъ ни старались министры и оффиціальная печать убѣдить общество, что событія 1899 и слѣдующихъ годовъ имѣли чисто академическую подкладку, ясно чувствовалось, что это неправда. За неудовольствіемъ противъ распоряженія ректора петербургскаго университета громко слышался политическій протестъ. Не на удары нагаекъ, сами по себѣ, не на атаку отрядомъ конныхъ городовыхъ мирной толпы возстало тогда студенчество, а на безпросвѣтный режимъ безправія, на режимъ полицейскихъ атакъ и нагайки.

Нътъ страннаго въ томъ, что открытыя четыре мъсяца назадъ аудиторіи сразу обратились въ залы для митинговъ. Какъ въ фокусъ сконцентрировало въ себъ студенчество настроеніе минуты и отдалось внезапно создавшейся возможности служенія политической пропагандъ.

Не было бы ничего страннаго въ томъ, что по обстоятельствамъ момента—объявленной и неоформленной, дарованной и отнятой свободы, — въ раскрытыя сегодня двери аудиторіи, вм'єсто словъ науки, завтра же шумно ворвалась бы горячая рѣчь народнаго трибуна.

Быть можеть, это и нужно—не станемъ спорить. Не для выясненія роли и значенія университеской аудиторіи въ дѣлѣ революціи мы взялись за перо. Нигдѣ въ Россіи уже ровно годъ не раздается съ кафедры словъ науки—вотъ къ чему прикована наша мысль. И еще не будетъ раздаваться полгода, а пожалуй больше...

Въ ряду забастовокъ иного рода, учебная забастовка—особенно высшихъ учебныхъ заведеній—представляется исключительно слабымъ средствомъ воздѣйствія на государственную власть. Когда бастуютъ рабочіе фабрикъ и заводовъ, никакая государственная власть, хотя бы ни о чемъ другомъ не думающая, кромѣ какъ о сохраненіи самой себя, не можетъ быть спокойна. Останавливается производство, подрывается кредитъ, подвергается опасности общественное здравіе, разрушается годами упорнаго труда слагавшееся благосостояніе, тысячи людей остаются безъ заработка и вмѣстѣ съ семьями обрекаются на голодъ. Послѣдствія, самыя многообразныя, наступаютъ и даютъ себя чувствовать немедленно. Сказать: «бастуйте, вы сами не хотите работать» и на томъ успокоиться—никакое правительство никогда не можетъ. Еще болѣе критическое положеніе создается для государственной власти при желѣзнодорожной, напримѣръ, забастовкѣ.

Когда же бастуютъ учебныя заведенія, никакихъ реально ощутимыхъ непосредственныхъ послѣдствій въ данный моментъ не наступаетъ. Занятія студентовъ не есть трудъ, въ экономическомъ отношеніи, производительный. Они только готовятся къ будущему производительному труду. Ходятъ ли они на лекціи, или нѣтъ, заняты ли они изученіемъ той или другой спеціальности, или проводятъ время въ праздности—для экономическаго оборота въ данный моментъ безразлично. То же самое для государства, какъ казны или какъ совокупности органовъ власти: его потребность въ образованныхъ людяхъ наличнымъ составомъ служащихъ удовлетворена.

Правда, забастовка студентовъ усиливаетъ тонъ смуты, вызываетъ въ обществъ раздраженіе противъ правительства и увеличиваетъ ряды активныхъ революціонеровъ. Но все это слъд-

ствія посредственныя, ни въ какомъ отношеніи не равняющіяся грознымъ призракамъ политической забастовки людей производительнаго труда.

Правительство Боголѣпова, Сипягина и Плеве, жившее интересами минуты, такъ и смотрѣло на студенческія забастовки, какъ на явленіе маловажное. Оно отвѣчало на нихъ просто и спокойно: закрытіемъ университетовъ и другихъ высшихъ учебнъхъ заведеній, а наиболѣе рѣшительнымъ элементамъ, кромѣ того—арестами и ссылкой.

Но если студенческая забастовка—слабое средство борьбы съ полицейскимъ режимомъ, то оно ужасное, губительное средство для страны. Страна, не теряющая многаго въ данный моментъ, теряетъ самое для нея цѣнное и дорогое въ будущемъ. Она теряетъ свою лучшую надежду. Прогрессъ въ поколѣніяхъ смѣняющемся и смѣняющемъ прерывается.

Высшія учебныя заведенія бездъйствуютъ вовсе—одинъ годъ. А не дъйствуютъ нормально, въ сущности говоря, шесть лътъ. Шесть возрастныхъ классовъ проходили и проходятъ высшую школу въ революціонныхъ условіяхъ политической борьбы. Чего можетъ отъ нихъ ожидать страна для прогресса научныхъ знаній и для мирнаго развитія государственно-общественной жизни!..

Будемъ смѣлы и искренни! Скажемъ вмѣстѣ съ А. Кауфманомъ: «мы уже сожгли старые кумиры и не возведемъ ихъ вновь— но мы не должны возводить себѣ и новаго кумира, будетъ ли этотъ кумиръ называться революціей, забастовкой, пролетаріатомъ или учащейся молодежью». Признаемъ вмѣстѣ съ нимъ, что упорное желаніе крайнихъ партій видѣть въ университетахъ лишь арену для митинговъ «есть преступленіе противъ народнаго образованія и культуры, преступленіе противъ той самой молодежи, руками и устами которой эта идея проводится въ жизнь»... ¹).

Развѣ каждый день не раскрываетъ новыхъ признаковъ паденія въ молодежи интереса къ серьезному знанію? Газеты, программы, популярныя брошюры читаются нарасхватъ. А кто читаетъ теперь многотомныя ученыя изслѣдованія? Схваченныя налету, яркія мысли воспринимаются безъ малѣйшаго анализа. Всѣ говорятъ, всѣ пишутъ, всѣ поучаютъ и убѣждаютъ. А кто

¹) «Полярная Звъзда», № 2.

изъ учащейся молодежи воспринимаетъ знанія, дабы говорить, писать и имѣть право учить и убѣждать—въ будущемъ?

Поставимъ точку на і, какъ это ни тяжело. Прямолинейность и легкомысліе—основныя черты отношеній студенчества къ наукѣ и къ высшей школѣ. Автономія университета понимается не въ смыслѣ самостоятельности веденія дѣла коллегіей профессоровъ, а въ смыслѣ раздѣленія власти, на одинаковыхъ началахъ, между нею и коллегіей студентовъ. Приступающіе къ изученію науки берутся рѣшать вопросъ о системѣ преподаванія—о преимуществахъ предметной системы передъ курсовой. И рѣшаютъ авторитетно, съ недопускающей возраженій категоричностью. Они же выносятъ безапелляціонные приговоры о пригодности профессоровъ занимать каведры. Они не сообщаютъ совѣтамъ о своихъ нуждахъ, желаніяхъ и запросахъ—они требуютъ, они диктуютъ условія. Одинъ высокомѣрный тонъ опредѣленій старостъ и открытыхъ писемъ отдѣльныхъ студентовъ чего стоитъ!

Политика окончательно оторвала студенчество отъ труда, къ которому его не пріучила средняя школа. Агитаціонная дѣятельность—не трудъ. Она требуетъ напряженія нервовъ, а не ума. Она завлекательна и при извѣстномъ настроеніи неизмѣримо легче, чѣмъ усидчивая умственная работа. По злой ироніи судьбы, съ каждымъ днемъ среди учащихся пріобрѣтаютъ все большую популярность трудовыя теоріи. А сами учащіеся съ каждымъ же днемъ все менѣе отдаются труду... Они идутъ на фабрики и заводы, они идутъ въ истомленную непосильнымъ трудомъ деревню, но не для труда, а чтобы говорить о трудѣ.

Однимъ изъ основаній протеста противъ закрытія общежитія студенты петербургскаго университета выставляли то, что прислуга останется безъ заработка. А сами они, что вносятъ сейчасъ въ сокровищницу народнаго богатства? Приблизилъ ли истекшій годъ время расплаты ихъ съ тратящимъ свои кровные на нихъ гроши народомъ?

Мы слышимъ возраженія: все это для даннаго историческаго момента неизбѣжно: пройдетъ моментъ—и свободной университетской наукѣ въ свободной высшей школѣ студенчество станетъ внимать такъ, какъ не внимало никогда.

Будущее студенчество-да. Но нынъшнее-нътъ. Года празд-

ности для него не могутъ пройти безслъдно. Массы въ школу для науки не вернутся. Быть можетъ, вернутся для экзамена и диплома, но не для научныхъ знаній. Ихъ міровоззръніе уже созръло помимо истинной, трудной и скучной науки.

Неужели общество, подобно правительственной власти, можетъ оставлять явленіе безъ реакціи? Неужели оно можетъ мириться съ временной смертью высшей школы?

Политическія партіи, пользуясь прекращеніемъ занятій, организуютъ изъ студентовъ кадры партійныхъ агитаторовъ и бросаютъ ихъ въ предвыборную борьбу. Почему вы сами, главари партій и кандидаты въ Думу, не идете туда, гдѣ для васъ нужна агитація? Что держитъ васъ? Привычка къ комфорту и спокойной, удобной жизни? Или необходимость заработка? Или вы слишкомъ великіе для этого люди?...

Студенчество необходимо вернуть къ наукъ. Эта святая *обя- занность* лежитъ на профессорахъ.

Занятія наукой въ казенныхъ аудиторіяхъ невозможны. Невозможны сейчасъ, едва ли будутъ возможны осенью. Для занятій должны быть открыты частныя аудиторіи.

Академическій союзъ образовался во имя борьбы за высшую школу, за ея права, за освобожденіе науки отъ бюрократическихъ путъ. Союзъ обязанъ взять на себя творческую работу по возсозданію высшей школы.

Не все студенчество придетъ въ частную аудиторію. Не всѣ научныя дисциплины можно преподавать внѣ казенныхъ стѣнъ. Неужели же и здѣсь восторжествуетъ принципъ всеобщей нивеллировки? Нельзя привести всѣхъ—не надо звать никого; нельзя преподавать всего—не надо преподавать ничего...

Среди членовъ союза была мысль организовать эпизодическія чтенія по современнымъ политическимъ и соціальнымъ вопросамъ. Не это нужно. Вѣрнѣе: и это нужно, и еще другое. Такія чтенія пусть будутъ передъ случайной общедоступной аудиторіей. Для студентовъ необходимо изложеніе систематическихъ курсовъ. Не исторію французской революціи имъ надо читать, а исторію Франціи. Не теорію народнаго суверенитета, а общія основы государственнаго права. Не о смертной казни имъ должно говорить съ каведры а о карательныхъ системахъ.

Не ссылайтесь на то, что вы захвачены движеніемъ и не обладаете необходимымъ для строго научныхъ лекцій спокойствіемъ духа. Вы не имъете права такъ разсуждать. Вы обязаны возродить школу. Вспомните вашихъ предшественниковъ шестидесятыхъ годовъ...

«Молва» 8 января 1906 г., № 8.

### Разстръляніе безъ суда.

I.

Упорные слухи, что послѣ подавленія московскаго декабрьскаго возстанія войсками производилось массовое разстрѣляніе задержанныхъ, правительствомъ не опровергнуты. Каждый день, напротивъ, приноситъ новыя доказательства, что если устные разсказы или газетныя сообщенія были преувеличены, то только въ отношеніи числа подвергнутыхъ безъ суда смертной казни.

Не опровергнуто сообщеніе о томъ, что на станціи Люберцы, по занятіи ея войсками и по обезоруженіи возставшихъ, значительная ихъ часть была разстръляна на основаніи списка, составленнаго московской полиціей.

О разстръляніи революціонеровъ въ Прибалтійскомъ крат получаются все новыя и новыя телеграммы. Самоубійство въ г. Валкъ ротмистра кирасирскаго полка барона Корфа, находившагося въ отрядъ генерала Орлова, ставится въ прямую связь съ разстръляніемъ по его приказанію лица или лицъ, оказавшихся неповинными въ возстаніи. Другіе передаютъ, что въ самый моментъ приведенія казни въ исполненіе баронъ Корфъ, сдавъ команду другому офицеру, отошелъ въ сторону и тутъ же застрълился.

Волосы дыбомъ становятся, читая «показаніе» г. Москвича («Молва», № 8) объ избіеніяхъ, сѣченіяхъ и разстрѣлахъ. Разстрѣливали во дворахъ полицейскихъ участковъ и занятыхъ вой-

сками фабрикъ и на Ходынскомъ полѣ, куда приводили и привозили несчастныхъ, обреченныхъ на смерть. Разстрѣливали по голословному заявленію желавшихъ оговоромъ другихъ спасти свою собственную жизнь, или потому, что приставъ узнавалъ въ арестованномъ участника прежнихъ забастовокъ. «Ваше благородіе, это нашъ главный ораторъ», закричалъ какой-то рабочій, когда собирались освободить студента Григорьева—и Григорьевъ былъ разстрѣлянъ.

Ужасъ бралъ при чтеніи разсказа, какъ толпа революціонеровъ, придя въ квартиру начальника московской сыскной полиціи, объявила ему смертный приговоръ, предложила проститься съ семьей, вывела на дворъ и разстрѣляла на глазахъ дѣтей, молившихъ о пощадѣ отца. Во сто кратъ большій ужасъ беретъ отъ описаній разстрѣловъ, совершавшихся войсками подъ руководствомъ полиціи и жандармовъ. То была толпа, то были революціонеры. А это—организованная вооруженная сила государства. Это—органы правительства, имѣющаго въ своемъ распоряженіи тюрьмы, суды, уголовный кодексъ.

Вмѣсто разслѣдованія, преданія суду и наказанія по закону, государственная власть, въ лицѣ ея московскихъ представителей, образовывала импровизированное разбирательство, подобное разбирательству революціоннаго трибунала, или какъ дѣлали бунтующіе запасные солдаты въ Красноярскѣ.

«Въ пять часовъ вечера нашу партію—пишетъ г. Москвичъ— вызвали во дворъ, а затъмъ по одному вызывали къ военному суду, состоявшему изъ докладчика—офицера семеновскаго полка, двухъ жандармскихъ полковниковъ (въ штатскомъ) и одного какого-то военнаго генерала или полковника.

«Слъдователь съ видомъ человъка, разсказывающаго смъшной анекдотъ дамамъ на балу, велъ доклады приблизительно слъдующимъ образомъ:

«Вотъ представляю вамъ — оригинальный субъектъ-дворникъ, въ то же время ораторъ при ихъ бывшей забастовкъ. Il faut le fusillér.—«Сеrtainement»,—отвъчали судьи, и онъ выходилъ.

«Или такимъ образомъ: «Портной безъ работы, но позволяетъ себъ упоминать городовымъ о какой-то чести. Его, конечно, избиваютъ... А онъ, наглецъ, ударяетъ городового». И опять его одятъ въ сторону».

Оставляемъ точность воспроизведенія словъ судей и слѣдователя на совѣсти автора. Допускаемъ, что онъ ихъ воспроизвелъ невѣрно. Намъ важенъ самый фактъ такого «скорорѣшительнаго» суда.

Но менъе потрясающія въсти идуть изъ Варшавы. Тамъ тоже разстрълы и тоже безъ суда.

Напомнимъ двъ недавнія телеграммы:

«3-го и 4-го января въ Варшавѣ преданы, на основаніи 12 статьи военнаго положенія, смертной казни черезъ разстрѣляніе одинадцать человѣкъ, принадлежащихъ къ раскрытому полиціей сообществу анархистовъ-коммунистовъ. Всѣ уличены въ томъ, что принимали участіе въ изготовленіи и бросаніи бомбъ и въ другихъ дѣйствіяхъ анархическаго террора».

«Уличенные въ антиправительственной пропагандъ, изготовленіи и бросаніи разрывныхъ снарядовъ, въ вымогательствахъ, грабежахъ и насиліяхъ—пятеро разстръляны 3-го января въ 7 ч. утра въ Варшавской кръпости»...

Что же это такое?

11

По свѣдѣніямъ «Народнаго Хозяйства», случай разстрѣлянія по списку въ Люберцахъ былъ предметомъ сужденія совѣта министровъ въ засѣданіи 3-го января. Министръ внутреннихъ дѣлъ, какъ пишетъ газета, «сообщилъ, что никакихъ распоряженій о разстрѣлахъ по спискамъ онъ не отдавалъ, и что отвѣтъ за это военные начальники должны дать не ему, а военному министру. Сознавая, что со стороны нѣкоторыхъ и были случаи превышенія полномочій, г. Дурново полагаетъ, что предавать суду, однако, теперь этихъ лицъ нельзя, ибо настоящій моментъ слишкомъ серьезный, а преданіе суду можетъ деморализовать армію, которая теперь въ особенности нужна. При этомъ г. Дурново сказалъ, что когда домъ горитъ и надо тушить пожаръ, некогда думать о разбиваемыхъ стеклахъ. Къ мнѣнію г. Дурново присоединился предсѣдатель совѣта».

И такъ разсуждаетъ правительство, поставившее себъ зада-

чей «устроеніе правоваго порядка» и «практическое водвореніе въ жизнь главныхъ стимуловъ гражданской свободы»!

Военные начальники должны дать отвѣтъ не министру внутреннихъ дѣлъ, а военному министру. Бороться съ чудовищнымъ произволомъ на почвѣ права — несвоевременно. Поддержаніе законнаго порядка въ войскахъ можетъ деморализовать армію. Лишенные возможности сопротивляться, обезоруженные и разстрѣливаемые люди — то же, что разбиваемыя при тушеніи пожара стекла! Поистинѣ изумительная аргументація!

А военный министръ — почему онъ молчалъ въ совѣтѣ? Неужели общество, подобно г. Дурново, можетъ успокоиться на томъ, что вина за производимые разстрѣлы падаетъ не на одно вѣдомство, а на другое? Гдѣ же обѣщанныя всеподданнѣйшимъ докладомъ графа Витте «однородность состава правительства и единство преслѣдуемой имъ цѣли»? Опять старая вѣдомственная обособленность и независимость въ беззаконіи и произволѣ.

Можетъ ли правовое государство хоть на одинъ моментъ отказываться отъ охраны права? Неужели гг. министры не понимаютъ, что, признавая несвоевременнымъ - по какимъ бы то ни было мотивамъ — противодъйствовать судомъ и наказаніемъ «превышенію полномочій» — на простомъ языкъ, преступленію они уподобляются революціонерамъ? Правительство сильно только правомъ и закономъ. Только во имя права оно подавляетъ возстаніе и принуждаетъ возставшихъ покориться. Не на защиту разоряемыхъ бароновъ отправленъ въ Прибалтійскій край отрядъ генерала Орлова, а на защиту права — на возстановленіе нарушенныхъ революціонерами законныхъ отношеній между гражданами. Не въ защиту городовыхъ, драгунъ и казаковъ стръляли въ Москвъ пушки и пулеметы, а для того, чтобы заставить революціонеровъ уважать законъ, чтобы вернуть ихъ къ повиновенію закону и органамъ власти. Какъ же можно для возстановленія силы закона себя отъ закона освобождать?

Прямой путь деморализаціи арміи не требованіе исполненія закона, а именно допущеніе произвольных дъйствій со стороны начальства. «Начальникъ, — говорилъ покойный М. И. Драгомировъ, — ясно сознающій свое положеніе, заинтересованъ исполнять законъ во всякомъ случать, ибо неисполненіемъ его подрываетъ одно (върнъе сказать: единственное) изъ основаній своей власти.

Это подтверждаетъ и практика: гдѣ законъ не былъ поставленъ въ сказанное положеніе, начиналось тѣмъ, что начальникъ переставалъ его исполнять въ случаяхъ, его стѣсняющихъ, а кончалось тѣмъ, что и подчиненный дѣлалъ то же». Сегодня начальникъ явно противозаконно приказываетъ разстрѣлять. Завтра—подчиненные по собственному усмотрѣнію станутъ разстрѣливать мирныхъ гражданъ. А послѣзавтра — они же откажутъ начальнику въ повиновеніи... На значеніи примѣра построено все воспитаніе солдата. «Подавать собою примѣръ точнаго соблюденія закона» сводъ военныхъ постановленій (книга V, ст. 339) прямо предписываетъ командиру полка. «Вѣдать всѣ уставы и законы государственные и содержать ихъ въ ненарушимой сохранности» для всѣхъ военнослужащихъ есть «первый и главный предметъ, отъ котораго зависитъ правое и благонамѣренное управленіе всѣхъ дѣлъ» (книга VII, ст. 15).

Когда горитъ домъ и пожарные, при тушеніи, разбиваютъ стекла, выламываютъ дверные косяки или выбрасываютъ изъ верхнихъ этажей мебель — никому и въ голову не придетъ ихъ осуждать. Но если пожаръ въ домѣ прекращенъ, и пожарные послѣ того станутъ разбивать уцѣлѣвшія при тушеніи стекла, то едва ли кто-нибудь ихъ оправдаетъ. Общій пожаръ революціоннаго движенія въ Россіи еще пылаетъ, и жертвы тушенія гибнутъ и будутъ, пожалуй, гибнуть долго. Если, однако, разстрѣливаніе задержанныхъ революціонеровъ министръ внутреннихъ дѣлъ считаетъ средствомъ потушить общій пожаръ, то онъ жестоко ошибается. Каждый разстрѣлъ — не вода, а масло въ огонь всероссійскаго пожара. Спеціальный же декабрьскій пожаръ Москвы окончился и о разбиваемыхъ уцѣлѣвшихъ стеклахъ есть время и должно думать.

Въ объявленіи московскаго генералъ-губернатора, опубликованномъ 8-го января («Молва», № 9), объявлены «злонамѣренной ложью» толки о «варварскомъ обращеніи и жестокихъ расправахъ съ многочисленными мирными жителями, безб разбора будто бы задерживаемыми усердствующей полиціей», и упорно распространяемые «слухи, будто бы каждую ночь неповинныя жертвы такой неразборчивости выводятся за городъ на Ходынское поле или къ Москвѣ-рѣкѣ и безпощадно разстрѣливаются войсками и полицейскими чинами».

Замѣчательное объявленіе! Издано оно по поводу волнующаго прошлаго, а всѣ глаголы въ немъ употреблены въ настоящемъ времени. Вмѣстѣ съ тѣмъ объявленіе вкладываетъ въ формулируемые имъ толки и слухи такія оговорки, съ помощью которыхъ его, быть можетъ, щепетильная правдивость оказывается, если не неправдой, то пустымъ звукомъ.

Съ готовностью въримъ, что толки о варварствъ и жестокостяхъ съ многочисленными мирными жителями, будто бы задерживаемыми (теперь, въ январъ)—сплошной вымыселъ. А были ли жестокія расправы съ задерживавшимися (въ декабръ) немногочисленными немирными (т.-е. принимавшими участіе въ возстаніи) жителями? Что отвъчаетъ на этотъ вопросъ объявленіе?

Охотно вѣримъ, что каждую ночь неповинныхъ жертвъ на Ходынское поле или къ Москвѣ-рѣкѣ не выводять и не разстръливають. А выводили ли, конечно не каждую ночь, и разстрѣливали ли на Ходынскомъ полѣ, послѣ задержанія и обезоруженія, повинныхъ въ возстаніи людей? Какія оффиціальныя данныя по этому вопросу имѣетъ въ своемъ распоряженіи генералъгубернаторъ?

#### 

«Врагъ, сдавшійся или захваченный и обезоруженный — не врагъ». Такъ гласитъ одно изъ основныхъ началъ примѣненія силы на войнѣ. Лишеніе жизни въ бою—дѣйствіе неизбѣжное и потому допустимое. Лишеніе жизни послѣ боя — преступленіе, убійство.

Хотя и по другимъ исходнымъ соображеніямъ, но то же начало опредъляетъ и должно опредълять объемъ и условія примѣненія силы внутри государства. Даже болѣе: здѣсь это начало приложимо вдвойнѣ.

На войнъ внъшней сила примъняется, какъ единственно реальный—при данныхъ обстоятельствахъ государственной державности и обособленности—способъ разръшенія столкновенія двухъ, одинаково правыхъ въ своемъ сознаніи единицъ. А потому границы примъненія силы опредъляются исключительно предълами фактической возможности. Форма примъненія силы между государствами-бой или, говоря вульгарно, драка.

Однако и тутъ объектомъ насилія долженъ быть врагъ, т.-е. дерущійся или способный къ дракѣ и причиненію вреда. Разъ дерущагося или могущаго въ данный моментъ причинить вредъ нѣтъ, право на примѣненіе силы исчезаетъ. Наступаетъ право взять въ плѣнъ—врага законнаго и открытаго, или право подвергнуть аресту, судебному преслѣдованію и послѣдующему наказанію—врага коварнаго, т.-е. шпіона, измѣнника и т. п.

Нормальныя средства регулированія отношеній внутри государства суть юстиція и полиція, дъйствующія по равно для всъхъ гражданъ обязательному закону и въ условіяхъ закона. Только конечной опорой закона служитъ сила, которая, такимъ образомъ, является внутри государства институтомъ правовымъ. Отсюда глубокое различіе границъ и формы примъненія силы между государствами и внутри государства. Ея границы внутри государства—не фактическая возможность, а предълы крайней необходимости. Ея форма—пассивное воздъйствіе правымъ, т.-е. опирающимся въ своихъ поступкахъ на законъ, противъ неправаго.

Городовой можетъ примѣнить свою физическую силу, поскольку это дѣйствительно необходимо для прекращенія сопротивленія, для возстановленія порядка, для усмиренія. Онъ можетъ схватить за руки ломающаго съ цѣлью кражи ворота, заборъ или замокъ. Онъ можетъ даже нанести ударъ, если, напримѣръ, инымъ способомъ нельзя свалить, въ цѣляхъ обезоруженія, гоняющагося съ ножомъ за убѣгающимъ потерпѣвшимъ. Но наносить побои задержанному вору или покушавшемуся на убійство, хотя бы не изъ злобы или мести, а въ тѣхъ видахъ, чтобы задержанному впредь «неповадно было тако дѣяти», онъ, само собою разумѣется, не имѣетъ ни малѣйшаго права. Предвидѣніе будущаго — дѣло суда, который всесторонне оцѣнитъ прошлый фактъ и согласно закону вынесетъ рѣшеніе. Дѣло городового касается исключительно настоящаго момента; его обязанность прекратить совершающееся и обезпечить наступленіе будущаго карательнаго результата.

Съ формальной юридической точки зрѣнія открытое возстаніе есть такое же преступное дѣяніе, какъ кража или единичное убійство. А вооруженная военная команда—все равно, состоитъ ли она изъ двухъ солдатъ, или изъ роты, или изъ отряда съ

артиллеріей силою въ цѣлый корпусъ, по роду дѣятельности тотъ же городовой. Войско можетъ вступать въ настоящій бой, оно можетъ стрѣлять изъ пушекъ и пулеметовъ—принципіально этого отвергать нельзя. Но вступать въ бой—поскольку возставшіе сами дерутся; пускать въ ходъ артиллерійскій огонь, поскольку нѣтъ иного средства усмирить или остановить совершающееся сопротивленіе. Какъ только сопротивленіе прекратилось, какъ только активныхъ дѣйствій со стороны возставшихъ нѣтъ стрѣляющій и убивающій солдатъ становится преступнымъ убійцей, приказывающій ему стрѣлять—подстрекателемъ убійства.

А что сказать про разстръляніе, производимое не въ минуту поимки или задержанія, а спустя день или два? Что сказать про разстръляніе людей приведенныхъ для разстрълянія изъ тюрьмы?

Пассивный характеръ дъйствій войска внутри государства создаетъ для него несомнънно тяжелое положеніе и ставитъ его въ необычныя условія. При внѣшней войнѣ ни одна сторона не обязана выжидать нападенія и сама всегда можетъ нападать. Основанія тому—равенство сторонъ и одинаковая правомърность (въ своемъ сознаніи) и въ то же время одинаковая неправомърность (въ сознаніи противника) дъйствій объихъ. Объ стороны имъютъ одинаковую ближайшую цъль: причинить наибольшую сумму вреда, дабы тъмъ осилить противника и доставить торжество интересу своего государства.

При употребленіи вооруженной силы внутри государства идейнаго равенства сторонъ не существуетъ. Оно можетъ существовать, если возстаніе разрослось, только фактически. Одинаковой правомѣрности или неправомѣрности — тоже не существуетъ. Дъйствія одной стороны объективно правомѣрны. Другой — преступны. Отсюда вытекаетъ для первой право захвата, въ видахъ послъдующей уголовной кары. Но отсюда же вытекаетъ для нея рядъ ограниченій въ способахъ дъйствій. Поступать такъ, какъ поступаютъ революціонеры, правительственныя войска не имѣютъ права. Начало взаимности здѣсь неприложимо вообще и имъ не можетъ быть оправдываемо ни одно дъйствіе войскъ. Дъйствія преступника не могутъ служить примъромъ дъйствій органа государственной власти. Въ совершаемомъ имъ насиліи единственное оправданіе—крайняя необходимость.

#### IV.

Ходили и ходятъ слухи о какихъ-то инструкціяхъ, которыя даны отряду генерала Орлова и были даны войскамъ, дѣйствовавшимъ въ Москвѣ. Разсказываютъ, будто эти инструкціи разрѣшаютъ производить разстрѣляніе по установленіи виновности задержанныхъ особымъ разбирательствомъ.

Корреспонденція г. Москвича подтверждаетъ слухи. Еще большее подтвержденіе даютъ телеграммы изъ Варшавы.

Разстрѣливали ли и разстрѣливаютъ ли войска на основаніи инструкцій или никакихъ инструкцій не имѣя — вопросъ второстепенный. Онъ важенъ для опредѣленія виновности и отвѣтственности тѣхъ, кто разстрѣливаетъ, или тѣхъ, кто разстрѣливать далъ полномочія. Въ обоихъ случаяхъ, фактъ разстрѣла безъ суда остается одинаковымъ вопіющимъ беззаконіемъ.

Правила о мѣстностяхъ, объявляемыхъ состоящими на военномъ положеніи, устанавливаютъ подсудность военному суду, вмѣсто общаго, за точно перечисленныя преступныя дѣянія или за тѣ, изъять которыя изъ общей подсудности признаетъ необходимымъ генералъ-губернаторъ или облеченное его властью лицо. Но военному суду не безформенно произвольному,—въ отношеніи состава или способовъ отправленія дѣятельности,—а образуемому и дѣйствующему на основаніи правилъ четвертаго раздѣла военно-судебнаго устава «О судѣ въ военное время».

Эти правила знаютъ слѣдующіе судебные органы: полковые и этапные суды, военно-окружные, суды армій и кассаціонное присутствіе. Изъ нихъ обладаютъ правомъ сужденія, при введеніи военнаго положенія въ мирное время, лицъ гражданскихъ за дѣянія, влекущія высшія наказанія, исключительно суды военноокружные. Предсѣдатель суда и прокуроръ—обязательно юристы. Сужденію должно предшествовать предварительное слѣдствіе и привлеченіе лица въ качествѣ обвиняемаго; затѣмъ — заключеніе прокурорскаго надзора о направленіи дѣла; далѣе — преданіе суду властью подлежащаго военнаго начальника. Дѣло вносится въ судъ съ обвинительнымъ актомъ. Подсудимый выбираетъ или ему назначается защитникъ. Дѣло разсматривается въ состязательномъ порядкѣ.

Приговоръ постановляется на точномъ основаніи закона. По протесту или жалобѣ приговоръ подлежитъ кассаціонной провѣркѣ, кромѣ «чрезвычайныхъ случаевъ», когда командующій арміей признаетъ необходимымъ право обжалованія отмѣнить. Вступившій въ законную силу приговоръ о смертной казни поступаетъ на конфирмацію.

Никакой иной военный судъ русскому закону неизвѣстенъ. Во время подавленія боксерскаго возстанія въ Китаѣ, въ 1900 г., одинъ начальникъ отряда нашего экспедиціоннаго корпуса устроилъ импровизированное судбище надъ задержанными китайцами и, согласно рѣшенію этого судбища, задержанныхъ разстрѣлялъ. Начальникъ отряда понесъ наказаніе. И это было въ Китаѣ, въ чужой странѣ, гдѣ ничтожнымъ отрядамъ европейскихъ войскъ приходилось дѣйствовать среди сплошного враждебнаго населенія, гдѣ не было въ распоряженіи войскъ ни тюремъ, ни достаточныхъ личныхъ силъ для окарауливанія захваченныхъ или препровожденія въ мѣста нахожденія судебной власти. Теперь то же повторяется, но безъ карательныхъ послѣдствій, въ Митавѣ, въ Валкѣ, въ Либавѣ; повторялось—въ Москвѣ и подъ Москвою...

Осенью въ газетахъ сообщалось о предположеніяхъ военнаго министерства измѣнить строй военно-судебной организаціи для военнаго времени и создать такіе суды, которые дѣйствовали бы съ какой-то изумительной простотой и быстротой. Такія предположенія, быть можетъ, не оставлены. Быть можетъ, гдѣ-нибудь что-нибудь подобное разрабатывается. Но силы закона никакія измѣненія четвертаго раздѣла военно-судебнаго устава по сегодняшній день не получили.

Ст. 12 правилъ о военномъ положеніи, на основаніи которой, судя по телеграммамъ, разстръливаютъ въ Варшавъ, гласитъ слъдующее:

«Если въ мъстности, объявленной на военномъ положеніи, будетъ признано необходимымъ, для охраненія государственнаго порядка или успъха веденія войны, принять такую чрезвычайную мъру, которая не предусмотръна въ семъ приложеніи, то главнокомандующій, непосредственно, или по представленію командующаго арміей дълаетъ распоряженіе о принятіи сей мъры собственною властью, донося о томъ Государю Императору».

Статья эта, взятая отдёльно, какъ самостоятельный законъ,

редактирована столь широко, что охватываетъ собою рѣшительно все. По буквальному ея смыслу, главнокомандующій абсолютно ни въ чемъ не ограниченъ и можетъ распорядиться, чтобы войска разстрѣливали лицъ, не бывшихъ ни обвиняемыми, ни подсудимыми, ни осужденными къ смертной казни, а только уличенными или обнаруженными полиціей. Словомъ, получается какъ будто юридическая возможность разстрѣливанія по списку, сообщаемому полиціей воинской части.

Но такое ея пониманіе безусловно недопустимо. Во-первыхъ, ст. 12 находится въ отдѣлѣ второмъ правилъ, трактующемъ о правахъ военнаго начальства вообще, а о правахъ того же начальства въ области отправленія уголовнаго правосудія трактуется особо—въ отдѣлахъ четвертомъ и пятомъ. Всѣ подробныя опредѣленія этихъ двухъ отдѣловъ были бы совершенно не нужны, если бы ст. 12 имѣла примѣненіе и къ порядку назначенія наказаній. Несомнѣнно, что она имѣетъ въ виду «чрезвычайныя мѣры» административныя или военныя, но отнюдь не судебныя.

Во-вторыхъ, нельзя забывать, что, согласно нашимъ основнымъ законамъ (т. І, ст. 66), «дъла о лишеніи жизни» никогда и ни въ чемъ не допускаютъ распространительнаго толкованія. Даже объявляемый Высочайшій указъ въ отношеніи ихъ не имъетъ силы, а необходимъ законъ, «за собственноручнымъ Высочайшимъ подписаніемъ изданный».

Предположимъ, однако, что приведенныя соображенія неубъдительны. И все-таки разстрѣлы безъ суда въ Варшавѣ и въ Москвѣ вопіюще противозаконны. И тутъ, и тамъ высшая власть—генералъ-губернаторы и командующіе войсками военныхъ округовъ. Главнокомандующаго же, о которомъ одномъ говорится въ ст. 12 правилъ, ни въ Варшавѣ, ни въ Москвѣ нѣтъ. Слѣдовательно, нѣтъ власти, которая можетъ, въ какомъ бы ни было объемѣ, примѣнять эту статью.

Итакъ, десятки, если не сотни, людей разстрѣливаются вопреки смыслу употребленія вооруженной силы, безъ надобности и вопреки формальному разуму закона.

> «Молва» 12-го января 1906 г., № 12.

# Тоже революціоннымъ путемъ.

Долго и систематично подготовлялась гибель нашего флота правилами морского ценза, старательнымъ сокрытіемъ злоупотребленій, поддержаніемъ дворянскаго духа въ офицерской средѣ, заботами, чтобы въ каютъ-компаніи никто не ѣлъ съ ножа, тревогами въ двѣ минуты и другими показными фокусами и забавами, многократными преобразованіями центральнаго и мѣстнаго берегового управленія и т. д., и т. д.

И къ моменту осады Артура, а затъмъ Цусимскаго боя эта гибель оказалась подготовленной настолько, что ни броненосцевъ, ни крейсеровъ не стало. Вспыхнуло революціонное движеніе внутри—не стало морскихъ командъ.

Какое отсюда естественно должно было наступить слѣдствіе? Начать возсозданіе флота — конечно, да. Пока существуютъ государства въ ихъ современной правовой обособленности — неизбѣжна война, неизбѣжна и необходимость боевого флота. Но раньше, — на то долгое время, когда флотъ будетъ возсоздаваться?

Казалось бы, первымъ слъдствіемъ должно было быть упраздненіе всего того, что безъ броненосцевъ, крейсеровъ и морскихъ командъ повисло въ воздухъ, какъ нъчто абсолютно лишнее и ненужное. Казалось бы, что первымъ слъдствіемъ должно было быть упраздненіе если не всей «адмиральской коллегіи со товарищами», обратившейся въ морское министерство съ его многочисленными развѣтвленіями—ибо все-таки остались кое-какія посудины и кое-какія команды,—то хоть части столоначальниковъ, начальниковъ отдѣленій, дѣлопроизводителей, старшихъ адъютантовъ, членовъ адмиралтействъ-совѣта и другихъ большого и малаго ранга чиновъ и должностей. Человѣку, самому несвѣдущему въ наукѣ и практикѣ государственнаго управленія, ясно, что управляющій безъ управляемаго безсмыслица, что не корабли существуютъ для командировъ, адмираловъ и регулирующихъ ихъ дѣятельность административныхъ органовъ, а наоборотъ; что не подчиненные для начальства, а тоже наоборотъ. И никогда обыватель не согласится съ тѣмъ, что эта ясность — плодъ неосвѣдомленности.

Но такъ можетъ мыслить только грубый невѣжда. Чиновничество же, хотя бы и въ военныхъ эполетахъ, мыслитъ иначе. У него своя логика.

Вопреки точнаго разума п. 3 манифеста 17 октября, морское министерство провело, очевидно какъ совершенно неотложную мѣру, учрежденіе новой должности товарища морского министра и предоставленіе правъ, наравнѣ съ товарищемъ министра, начальнику главнаго морского штаба.

Всеподданнѣйшій докладъ графа Витте съ Высочайшей резолюціей: «принять къ руководству» ставилъ первой задачей правительства, подлежащей осуществленію «теперь же, впредь до законодательной санкціи черезъ Государственную Думу», опредѣленіе закономъ «основныхъ элементовъ правового строя». А второй — «установленіе такихъ учрежденій и такихъ законодательныхъ нормъ, которыя соотвѣтствовали бы выяснившейся политической идеѣ большинства русскаго общества и давали положительную гарантію въ неотъемлемости дарованныхъ благъ гражданской свободы».

Подъ которую изъ этихъ категорій подходитъ законъ 9 января? Новая должность товарища морского министра и увеличеніе служебныхъ правъ начальника главнаго морского штаба (пожалуй и жалованья), что это—тоже основные элементы правового строя? Или — учрежденія, соотвътствующія выяснившейся политической идеъ большинства русскаго общества, гарантирующія неотъемлемость благъ гражданской свободы?!

Мотивы закона не скрыты. Они включены въ самый его текстъ.

## Тоже революціоннымъ путемъ.

Долго и систематично подготовлялась гибель нашего флота правилами морского ценза, старательнымъ сокрытіемъ злоупотребленій, поддержаніемъ дворянскаго духа въ офицерской средѣ, заботами, чтобы въ каютъ-компаніи никто не ѣлъ съ ножа, тревогами въ двѣ минуты и другими показными фокусами и забавами, многократными преобразованіями центральнаго и мѣстнаго берегового управленія и т. д., и т. д.

И къ моменту осады Артура, а затъмъ Цусимскаго боя эта гибель оказалась подготовленной настолько, что ни броненосцевъ, ни крейсеровъ не стало. Вспыхнуло революціонное движеніе внутри—не стало морскихъ командъ.

Какое отсюда естественно должно было наступить слѣдствіе? Начать возсозданіе флота — конечно, да. Пока существуютъ государства въ ихъ современной правовой обособленности — неизбѣжна война, неизбѣжна и необходимость боевого флота. Но раньше, — на то долгое время, когда флотъ будетъ возсоздаваться?

Казалось бы, первымъ слѣдствіемъ должно было быть упраздненіе всего того, что безъ броненосцевъ, крейсеровъ и морскихъ командъ повисло въ воздухѣ, какъ нѣчто абсолютно лишнее и ненужное. Казалось бы, что первымъ слѣдствіемъ должно было быть упраздненіе если не всей «адмиральской коллегіи со товарищами», обратившейся въ морское министерство съ его многочисленными развѣтвленіями—ибо все-таки остались кое-какія посудины и кое-какія команды,—то хоть части столоначальниковъ, начальниковъ отдѣленій, дѣлопроизводителей, старшихъ адъютантовъ, членовъ адмиралтействъ-совѣта и другихъ большого и малаго ранга чиновъ и должностей. Человѣку, самому несвѣдущему въ наукѣ и практикѣ государственнаго управленія, ясно, что управляющій безъ управляемаго безсмыслица, что не корабли существуютъ для командировъ, адмираловъ и регулирующихъ ихъ дѣятельность административныхъ органовъ, а наоборотъ; что не подчиненные для начальства, а тоже наоборотъ. И никогда обыватель не согласится съ тѣмъ, что эта ясность — плодъ неосвѣдомленности.

Но такъ можетъ мыслить только грубый невѣжда. Чиновничество же, хотя бы и въ военныхъ эполетахъ, мыслитъ иначе. У него своя логика.

Вопреки точнаго разума п. 3 манифеста 17 октября, морское министерство провело, очевидно какъ совершенно неотложную мѣру, учрежденіе новой должности товарища морского министра и предоставленіе правъ, наравнѣ съ товарищемъ министра, начальнику главнаго морского штаба.

Всеподданнѣйшій докладъ графа Витте съ Высочайшей резолюціей: «принять къ руководству» ставилъ первой задачей правительства, подлежащей осуществленію «теперь же, впредь до законодательной санкціи черезъ Государственную Думу», опредѣленіе закономъ «основныхъ элементовъ правового строя». А второй — «установленіе такихъ учрежденій и такихъ законодательныхъ нормъ, которыя соотвѣтствовали бы выяснившейся политической идеѣ большинства русскаго общества и давали положительную гарантію въ неотъемлемости дарованныхъ благъ гражданской свободы».

Подъ которую изъ этихъ категорій подходитъ законъ 9 января? Новая должность товарища морского министра и увеличеніе служебныхъ правъ начальника главнаго морского штаба (пожалуй и жалованья), что это—тоже основные элементы правового строя? Или — учрежденія, соотвѣтствующія выяснившейся политической идеѣ большинства русскаго общества, гарантирующія неотъемлемость благъ гражданской свободы?!

Мотивы закона не скрыты. Они включены въ самый его текстъ.

«Въ цѣляхъ скорѣйшаго возсозданія боевого флота и образованія надлежащаго личнаго состава представляется совершенно неотложнымъ немедленное принятіе ряда мѣръ къ соотвѣтственной реорганизаціи управленія морскимъ вѣдомствомъ, а потому, впредь до пересмотра и утвержденія въ установленномъ порядкѣ новаго положенія объ управленіи названнымъ вѣдомствомъ», и т. д.

Что нужно «въ цѣляхъ скорѣйшаго возсозданія флота»? Полагаемъ: деньги, постройка заводовъ, устраненіе при отдачѣ заказовъ формализма, отлично учитывающаго копейки и не улавливающаго милліоновъ, пожалуй преобразованіе отдѣла министерства, вѣдающаго кораблестроеніе.

Что нужно «въ цъляхъ скоръйшаго образованія надлежащаго личнаго состава»? Полагаемъ: измъненіе порядка комплектованія корпуса офицеровъ и условій прохожденія офицерами службы и измъненіе постановки воспитанія и обученія нижнихъ чиновъ.

Допустимъ, что и для того, и для другого нужна также, но какъ потребность второстепенная, —реорганизація всего центральнаго управленія морскимъ вѣдомствомъ. Но чтобы нужно было немедленно учредить должность товарища морского министра и увеличить объемъ правъ начальника главнаго морского штаба—этого обыкновенному смертному не понять.

Мы не видѣли доклада министерства съ подробно развитой мотивировкой, но мысленно могли бы его воспроизвести съ буквальной точностью. Словъ, словъ и словъ въ немъ навѣрное безъ конца. Навѣрное есть и статистика, показывающая безмѣрное обремененіе министерства дѣлами, есть и историческая справка—благо со статистикой и исторіей можно обращаться либерально: поворачивать, куда угодно. Въ немъ навѣрное есть все, кромѣ одного простого и немногосложнаго: всѣ министры имѣютъ товарищей, а у морского министра товарища нѣтъ... Почему такая несправедливость? И исторія со статистикой и красотами канцелярскаго слога только для того и понадобились, чтобы это простое не могло придти въ голову при чтеніи доклада.

Добро бы еще новая должность большого чиновника учреждалась за счетъ упраздняемыхъ должностей чиновниковъ малыхъ все равно имъ нечего дълать. Но нътъ, морское министерство испросило право вмъсто ненужныхъ малыхъ должностей создавать такія же «новыя съ окладами по сравненію съ установленными дъйствующими штатами».

Итакъ: кораблей нѣтъ; морскихъ командъ тоже — одни матросы въ тюрьмахъ, откуда перейдутъ въ дисциплинарные батальоны, другіе въ составѣ сухопутныхъ войскъ дѣйствуютъ въ Прибалтійскомъ краѣ, новобранцы зачислены въ армейскіе полки. А однимъ адмираломъ стало больше и содержаніе личнаго состава центральнаго управленія кораблями и командами увеличено тысячъ на двадцать рублей въ годъ, считая жалованье, квартиру и прочіе расходы казны на товарища министра. Конечно, что значатъ 20 тысячъ рублей, когда построить броненосецъ стоитъ двѣнадцать милліоновъ. Однако, все-таки хоть что-нибудь. Одинъ жертвователь на флотъ въ минувшую войну, посылая нѣсколько рублей, писалъ, что пусть на его рубли будетъ сдѣлана какая-нибудь заклепка на броненосцѣ, за которую не заплатитъ изнемогающій народъ.

Невольно напрашивается параллель. Бунтовавшіе въ октябрѣ солдаты разсуждали такъ: Дума — Думой, когда-то она еще соберется, а вотъ пусть намъ правительство сейчасъ подастъ одѣяла, мыло и чайное довольствіе. Голодающая почтовая мелкота, получающая 25 р. въ мѣсяцъ жалованья, тоже бастовала по одинаковымъ соображеніямъ: конечно, только свободно избранные представители всего народа могутъ вывести страну изъ критическаго положенія; конечно, только они въ состояніи упорядочить финансы, разрѣшить земельную нужду крестьянъ; конечно, нынѣшнее правительство ни на что не способно,—а вотъ прибавку намъ жалованья подай. Конституціонный путь длиненъ и еще неизвѣстно, къ чему приведетъ. Почему не использовать пути революціоннаго?!.

Подобная нота слышится во многихъ требованіяхъ, идущихъ отъ профессіональныхъ организацій и союзовъ. Нѣтъ силъ убѣдить себя въ томъ, что ея не слышно въ достигнутомъ домогательствѣ морского министерства.

Чтобы получить ассигнованія на постройку кораблей и чтобы дъйствительно приступить къ возсозданію флота, образованію надлежащаго личнаго состава и къ полной реорганизаціи управленія морскимъ въдомствомъ — для этого можно и не нарушать установленнаго 17 октября конституціоннаго пути. А вотъ для «Въ цъляхъ скоръйшаго возсозданія боевого флота и образованія надлежащаго личнаго состава представляется совершенно неотложнымъ немедленное принятіе ряда мъръ къ соотвътственной реорганизаціи управленія морскимъ въдомствомъ, а потому, впредь до пересмотра и утвержденія въ установленномъ порядкъ новаго положенія объ управленіи названнымъ въдомствомъ», и т. д.

Что нужно «въ цѣляхъ скорѣйшаго возсозданія флота»? Полагаемъ: деньги, постройка заводовъ, устраненіе при отдачѣ заказовъ формализма, отлично учитывающаго копейки и не улавливающаго милліоновъ, пожалуй преобразованіе отдѣла министерства, вѣдающаго кораблестроеніе.

Что нужно «въ цѣляхъ скорѣйшаго образованія надлежащаго личнаго состава»? Полагаемъ: измѣненіе порядка комплектованія корпуса офицеровъ и условій прохожденія офицерами службы и измѣненіе постановки воспитанія и обученія нижнихъ чиновъ.

Допустимъ, что и для того, и для другого нужна также, но какъ потребность второстепенная, —реорганизація всего центральнаго управленія морскимъ въдомствомъ. Но чтобы нужно было немедленно учредить должность товарища морского министра и увеличить объемъ правъ начальника главнаго морского штаба— этого обыкновенному смертному не понять.

Мы не видѣли доклада министерства съ подробно развитой мотивировкой, но мысленно могли бы его воспроизвести съ буквальной точностью. Словъ, словъ и словъ въ немъ навѣрное безъ конца. Навѣрное есть и статистика, показывающая безмѣрное обремененіе министерства дѣлами, есть и историческая справка—благо со статистикой и исторіей можно обращаться либерально: поворачивать, куда угодно. Въ немъ навѣрное есть все, кромѣ одного простого и немногосложнаго: всѣ министры имѣютъ товарищей, а у морского министра товарища нѣтъ... Почему такая несправедливость? И исторія со статистикой и красотами канцелярскаго слога только для того и понадобились, чтобы это простое не могло придти въ голову при чтеніи доклада.

Добро бы еще новая должность большого чиновника учреждалась за счетъ упраздняемыхъ должностей чиновниковъ малыхъ все равно имъ нечего дѣлать. Но нѣтъ, морское министерство испросило право вмѣсто ненужныхъ малыхъ должностей создавать такія же «новыя съ окладами по сравненію съ установленными дъйствующими штатами».

Итакъ: кораблей нѣтъ; морскихъ командъ тоже — одни матросы въ тюрьмахъ, откуда перейдутъ въ дисциплинарные батальоны, другіе въ составѣ сухопутныхъ войскъ дѣйствуютъ въ Прибалтійскомъ краѣ, новобранцы зачислены въ армейскіе полки. А однимъ адмираломъ стало больше и содержаніе личнаго состава центральнаго управленія кораблями и командами увеличено тысячъ на двадцать рублей въ годъ, считая жалованье, квартиру и прочіе расходы казны на товарища министра. Конечно, что значатъ 20 тысячъ рублей, когда построить броненосецъ стоитъ двѣнадцать милліоновъ. Однако, все-таки хоть что-нибудь. Одинъ жертвователь на флотъ въ минувшую войну, посылая нѣсколько рублей, писалъ, что пусть на его рубли будетъ сдѣлана какая-нибудь заклепка на броненосцѣ, за которую не заплатитъ изнемогающій народъ.

Невольно напрашивается параллель. Бунтовавшіе въ октябрѣ солдаты разсуждали такъ: Дума — Думой, когда-то она еще соберется, а вотъ пусть намъ правительство сейчасъ подастъ одѣяла, мыло и чайное довольствіе. Голодающая почтовая мелкота, получающая 25 р. въ мѣсяцъ жалованья, тоже бастовала по одинаковымъ соображеніямъ: конечно, только свободно избранные представители всего народа могутъ вывести страну изъ критическаго положенія; конечно, только они въ состояніи упорядочить финансы, разрѣшить земельную нужду крестьянъ; конечно, нынѣшнее правительство ни на что не способно,—а вотъ прибавку намъ жалованья подай. Конституціонный путь длиненъ и еще неизвѣстно, къ чему приведетъ. Почему не использовать пути революціоннаго?!.

Подобная нота слышится во многихъ требованіяхъ, идущихъ отъ профессіональныхъ организацій и союзовъ. Нѣтъ силъ убѣдить себя въ томъ, что ея не слышно въ достигнутомъ домогательствъ морского министерства.

Чтобы получить ассигнованія на постройку кораблей и чтобы дъйствительно приступить къ возсозданію флота, образованію надлежащаго личнаго состава и къ полной реорганизаціи управленія морскимъ въдомствомъ — для этого можно и не нарушать установленнаго 17 октября конституціоннаго пути. А вотъ для

учрежденія должности товарища морского министра—надо пользоваться минутой. Еще, сохрани Богь, Дума откажеть...

И она конечно бы отказала. Въ этомъ отношеніи параллели съ «революціонными» требованіями солдатъ, почтовыхъ чиновниковъ, народныхъ учителей, желѣзнодорожныхъ смазчиковъ, сторожей и кондукторовъ и т. д. нѣтъ. Помочь ихъ горю Дума несомнѣнно сочла бы и сочтетъ своей первой обязанностью. Но помочь горю морского министерства, обиженнаго отсутствіемъ товарища министра, Дума очень бы усумнилась: двадцать тысячъ въ годъ обезпечило бы на вѣчныя времена существованіе по меньшей мѣрѣ двадцати начальныхъ школъ, съ двумя учащими и со ста учениками въ каждой. На двѣ тысячи ежегодно стало бы уменьшаться число неграмотныхъ въ деревнѣ...

«Русь» 28 января 1906 г.,

### Вопіющее беззаконіе.

Разстрѣлы, разстрѣлы, разстрѣлы...

Разстр вливаютъ мичманы, лейтенанты, поручики, штабсъ-ротмистры...

Разстръливаютъ «агитаторовъ», «мазуриковъ», уличенныхъ въ приготовленіи и храненіи взрывчатыхъ снарядовъ, въ «вымогательствъ» и «браконьеровъ»...

Разстръливаютъ дътей за то, что бъжали и скрылись ихъ отцы...

Разстрѣливаютъ по ошибкѣ и потомъ говорятъ: «печальное недоразумѣніе»...

Разстръливаютъ по ръшеніямъ мифическихъ «полевыхъ» судовъ...

Разстръливаютъ ежедневно—въ Прибалтійскомъ краъ, на Кавказъ, въ Сибири, въ Варшавъ... Раньше разстръливали въ Москвъ и подъ Москвой...

Разстрѣливаютъ десятки, сотни людей...

Задержали въ моментъ отъвзда за границу революціонера. Его повели не въ тюрьму. Его повели не къ слъдователю и прокурору. Его повели въ отрядъ и тамъ разстръляли... Людей, задержанныхъ и посаженныхъ въ каменные мъшки, выводятъ не на судъ, а на разстрълъ безъ суда...

Да что же это такое?

Государство, во имя торжества права и закона, мобилизовало

всю мощь своей силы. Оно это могло и должно было сдѣлать: на то оно союзъ правовой. Государство не можетъ терпѣть произвольнаго нарушенія права. Но попирать право, грубо и безчеловѣчно — для государства во сто кратъ преступнѣе, чѣмъ для революціи. У него есть тюрьмы, суды, уголовный кодексъ. Тутъ нѣтъ никакого оправданія...

Плакать, кричать хочется!..

Но пусть кричитъ безстрастный законъ.

Не всѣ знаютъ, въ какой мѣрѣ онъ нарушается. Считаютъ, что военное положеніе—значитъ конецъ юстиціи: военный судъ для всѣхъ и за все. А военный судъ—значитъ смерть. Смерть—кого угодно, за что угодно, кѣмъ угодно. Смерть—безъ разбора, безъ права протеста.

Это неправда! Это неправда!..

Гдѣ законъ, на основаніи котораго разстрѣливаютъ лейтенанты, поручики, полковники, генералы?

Его нътъ.

Никакихъ полевыхъ судовъ законодательство Россійской Имперіи не знаетъ. Единственно компетентные органы для смертнаго приговора въ военное время и въ мъстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, суды военно-окружные, суды армій и временные военные. Всъ три органа однородны по составу и дъйствуютъ съ соблюденіемъ одинаковыхъ процессуальныхъ формъ.

Единственное изъятіе, по тексту военно-судебнаго устава изд. 1900 г. гласитъ буквально слѣдующее:

«Ст. 1301. Коменданту осажденной непріятелемъ крѣпости или укрѣпленнаго мѣста, а равно начальнику отряда, лишеннаю всякаю сообщенія съ прочими частями арміи, при неимѣніи военнаго суда, предоставляется въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, учреждать судъ на общихъ основаніяхъ, установленныхъ выше для временныхъ судовъ, съ возложеніемъ обязанностей чиновъ военно-судебнаго вѣломства на офицеровъ отъ войскъ. При неимѣніи же въ отрядѣ или крѣпости достаточнаго числа соотвѣтствующихъ офицеровъ для составленія суда на общихъ основаніяхъ, коменданту или начальнику отряда предоставляется дѣлать отступленіе отъ общихъ правилъ, по своему усмотрѣнію и подъ личною отвѣтственностью».

Согласно этому изъятію, начальниками отрядовъ, допустимъ,

даже поручиками и ротмистрами, въ нетерпящихъ отлагательства случаяхъ, могутъ быть учреждаемы суды безъ участія чиновъ военно-судебнаго вѣдомства и, по второй части ст. 1301, вовсе произвольные по составу. Но, во-первыхъ, для этого отрядъ долженъ быть лишенъ «всякаго сообщенія съ прочими частями арміи»; во-вторыхъ, произвольность можетъ касаться исключительно состава суда, а не условій и порядка производства имъ дѣлъ, ибо цитируемый законъ находится въ отдѣлѣ о судоустройствѣ, во отдълъ же о судопроизводствть никакихъ особыхъ правилъ для такихъ произвольныхъ судовъ не постановлено.

чтобы ст. 1301 изложить въ измѣненной, слѣдующей редакціи: «Коменданту осажденной непріятелемъ крѣпости или укрѣпленнаго мѣста, а равно и начальнику отряда, при неимѣніи военнаго суда и невозможности командированія такового въ отрядъ,

21 января 1906 г. состоялось Высочайшее повелѣніе о томъ,

наго суда и невозможности командированія такового въ отрядъ, вслюдствіе перерыва сообщенія св прочими частями арміи или по инымв причинамв, предоставляется въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, учреждать судъ на общихъ основаніяхъ, установленныхъ выше для временныхъ военныхъ судовъ, въ возложеніемъ обязанностей чиновъ военно-судебнаго въдомства на офицеровъ отъ войскъ. При неимѣніи же въ отрядѣ или крѣпости достаточнаго числа соотвѣтствующихъ офицеровъ для составленія суда на общихъ основаніяхъ, коменданту или начальнику отряда предоставляется, при перерывъ сообщеній, дѣлать отступленія отъ общихъ правилъ по своему усмотрѣнію и подъ личною отвѣтственностью.

Такимъ образомъ, условіями предоставленія права начальнику отряда возлагать обязанности чиновъ военно-судебнаго вѣдомства на офицеровъ отъ войскъ съ 21 января служатъ не лишеніе отряда «всякаго сообщенія съ прочими частями арміи, при не-имѣніи военнаго суда», а неимѣніе военнаго суда и невозможность командированія такового въ отрядъ, «вслѣдствіе перерыва сообщенія съ прочими частями арміи или по инымъ причинамъ». Но также, какъ и по отмѣненному тексту, это право оговорено «случаями, не терпящими отлагательства».

«Перерывъ сообщенія» быль и остается главнымъ основаніемъ примѣненія изъятія. Неопредѣленное условіе: «или по инымъ причинамъ», внесенное въ первую часть, относится исключительно

къ невозможности командированія военнаго суда, т.-е. къ такому обстоятельству, которое до сего времени нигдѣ при разстрѣлахъ не имѣло мѣста. Въ Москвѣ, въ Варшавѣ и Тифлисѣ существуютъ постоянные воннно-окружные суды. Временный военный судъ для Прибалтійскаго края открытъ въ Ригѣ и приступилъ къ исполненію своихъ обязанностей. Ничто не препятствовало открыть его (выѣздное отдѣленіе виленскаго военно-окружнаго суда) двумя недѣлями раньше.

Всѣ судопроизводственныя правила въ четвертомъ раздълѣ военно-судебнаго устава, трактующемъ «о судѣ въ военное время», изложены въ формѣ дополненій къ нормальнымъ правиламъ мирнаго времени, которыя, на основаніи ст. 1279, «сохраняютъ свою силу и для военнаго времени», насколько онѣ не измѣнены.

Сохраняетъ силу поэтому и заглавная ст. 213:

«Никто изъ служащихъ въ военномъ вѣдомствѣ»—тѣмъ болѣе, слѣдовательно, изъ лицъ частныхъ, подсудныхъ военному суду въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, — «не можетъ подлежать судебному преслѣдованію за преступленіе или проступокъ, не бывъ привлеченъ къ отвѣтственности въ порядкѣ, опредѣленномъ правилами сего устава».

Суду должно предшествовать если не предварительное слѣдствіе, то во всякомъ случаѣ облеченное въ письменную форму дознаніе (ст. 1334). Затѣмъ — письменное же заключеніе военно-прокурорскаго надзора, преданіе суду (ст. 562 и 1355) и внесеніе въ судъ обвинительнаго акта, въ которомъ должны быть означены: «1) событіе, заключающее въ себѣ признаки преступнаго дѣянія; 2) время и мѣсто совершенія сего дѣянія, насколько это извѣстно; 3) званіе, имя, отчество и фамилія или прозвище обвиняемаго, а равно команда или часть, гдѣ состоитъ онъ на службѣ; 4) сущность доказательствъ и уликъ, собранныхъ по дѣлу противъ обвиняемаго, и 5) опредѣленіе по закону: какому именно преступленію соотвѣтствуютъ признаки разсматриваемаго дѣянія» (ст. 713).

Далѣе слѣдуетъ обязательное врученіе подсудимому обвинительнаго акта и списка вызываемыхъ въ судъ лицъ, судей и прокурора и предоставленіе ему суточнаго срока на заявленіе о выборѣ или назначеніи защитника, о вызовѣ новыхъ свидѣтелей и объ отводѣ судей и прокурора (ст. 1379 и 1380).

Судебное разсмотрѣніе производится на общихъ для мирнаго

времени основаніяхъ, съ ограниченіями только въ отношеніи гласности и устности — и то не обязательными, а факультативными (ст. 1387—1390).

Судомъ немедленно по разсмотрѣніи дѣла должна быть вынесена письменная резолюція, а въ теченіе двухъ сутокъ затѣмъ долженъ быть изготовленъ подробный приговоръ (ст. 922 и 1393).

«Ст. 921. Въ резолюціи суда означаются: 1) годъ, мѣсяцъ и число, когда происходило судебное по дѣлу засѣданіе; 2) составъ присутствія; 3) званіе, имя, отчество, фамилія или прозвище и лѣта подсудимаго, а если ихъ нѣсколько, то каждаго изъ нихъ, и 4) сущность приговора».

«Ст. 931. Въ приговоръ, сверхъ указаннаго въ резолюціи, означаются: 1) предметы обвиненія, выведенные въ обвинительномъ актъ и въ жалобъ частнаго обвинителя и въ заключительныхъ по судебному слъдствію преніяхъ; 2) соображенія суда по предметамъ, относящимся до примъненія законовъ, а заключеніе о винъ или невиновности прописывается безъ указанія его основаній, и 3) подробное изложеніе, согласно съ разумомъ и словами закона, сущности приговора».

Приговоръ къ смертной казни, прежде приведенія въ исполненіе, долженъ быть представленъ на усмотрѣніе главнокомандующаго, или, въ чрезвычайныхъ случаяхъ, на усмотрѣніе командующаго арміей, а въ случахъ, упомянутыхъ въ приведенной выше ст. 1301, коменданта или начальника отряда (ст. 1409).

Вотъ процессуальныя формы, безъ соблюденія которыхъ ни одно присужденіе къ смерти по закону не можетъ состояться. И нигдѣ въ дебряхъ приложеній къ своду законовъ и къ своду военныхъ постановленій нѣтъ никакихъ хотя бы временныхъ правилъ, допускающихъ отступленія отъ нихъ.

Въ Варшавъ, какъ видно изъ телеграммъ, ссылаются на ст. 12 положенія о мъстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи. Она гласитъ:

«Если въ мѣстности, объявленной на военномъ положеніи, будетъ признано необходимымъ, для охраненія государственнаго порядка или успѣха веденія войны, принять такую чрезвычайную мѣру, которая не предусмотрѣна въ семъ положеніи, то главнокомандующій, непосредственно или по представленію командующаго арміей, дѣлаетъ распоряженіе о принятіи сей мѣры собственною властью, донося о томъ Государю Императору».

Ни въ Варшавъ, ни въ Москвъ, ни въ Сибири, ни въ Прибалтійскомъ краѣ нѣтъ лицъ, въ законномъ порядкъ облеченныхъ званіемъ и правами главнокомандующаго. Уже одно это обстоятельство дълаетъ ссылку абсолютно ничтожной.

Гдѣ законъ, на основаніи котораго разстрѣливаютъ «агитаторовъ», за приготовленіе и храненіе взрывчатыхъ снарядовъ, за браконьерство, за вымогательство?

Его не существуетъ.

Въ мѣстностяхъ, состоящихъ на военномъ положеніи, сохраняютъ силу и дѣйствіе опредѣленія общаго или военнаго уголовныхъ кодексовъ, поскольку они не измѣнены въ спеціальныхъ правилахъ.

Эти спеціальныя правила назначаютъ смертную казнь за слъдующія преступныя дѣянія:

«1) За бунтъ противъ верховной власти и государственную измѣну; 2) за умышленный поджогь или иное умышленное истребленіе, либо приведеніе въ негодность предметовъ воинскаго снаряженія и вооруженія и вообще всего принадлежащаго къ средствамъ нападенія или защиты, а также запасовъ продовольствія и фуража; 3) за умышленное истребленіе или важное поврежденіе, въ районъ театра войны, водопроводовъ, мостовъ, плотинъ, гатей, шлюзовъ, водоспусковъ, колодцевъ, дорогъ, бродовъ или иныхъ средствъ, назначенныхъ для передвиженія, переправы, судоходства, предупрежденія наводненій, или необходимыхъ для снабженія водою; 4) за умышленное истребленіе или важное поврежденіе служащихъ тамъ же для правительственнаго пользованія: а) телеграфнаго, телефоннаго или иного снаряда, употребляемаго для передачи извъстій, и б) жельзнодорожнаго пути, подвижного состава онаго или предостерегательныхъ знаковъ, установленныхъ для безопасности желъзнодорожнаго движенія или судоходства, и 5) за нападеніе на часового или военный караулъ, за вооруженное сопротивленіе военному караулу или чинамъ военной и гражданской полиціи, а равно за убійство часового илп чиновъ караула и полиціи» (ст. 17).

Сверхъ того, смертная казнь можетъ быть назначаема:

«Лицамъ, виновнымъ въ вооруженномъ сопротивленіи властямъ или нападеніи на чиновъ войска и полиціи и на всѣхъ вообще должностных лицъ, при исполненіи обязанностей службы или же вслѣдствіе исполненія сихъ обязанностей, коль скоро преступленія эти сопровождались убійствомъ или покушеніемъ на убійство, нанесеніемъ ранъ, увѣчій, тяжкихъ побоевъ, или поджогомъ» (ст. 20).

Во всѣхъ прочихъ случаяхъ назначеніе смертной казни составляетъ преступное убійство.

Статья 90 воинскаго устава о наказаніяхъ предоставляетъ главнокомандующему, лицамъ, пользующимся равною съ нимъ властью, и коменданту или начальнику осажденной крѣпости, укрѣпленія или города, въ военное время, въ случаѣ чрезмѣрнаго увеличенія какихъ-либо преступленій или проступковъ, право усиливать временно строгость наказаній, въ законѣ положенныхъ, — т.-е. самовольно повышать уголовную репрессію дѣяній, объявленныхъ закономъ преступными, но «не доводя только усиленія до назначенія смертной казни» (законъ 11 ноября 1899 г.).

Гд\* законъ, на основаніи котораго разстр\*вливаютъ несовершеннол\*втнихъ за государственныя преступленія?

Отвътственность за государственныя преступленія съ іюня 1904 года должна опредъляться по новому уголовному уложенію, согласно ст. 55 и 57 коего никто изъ недостигшихъ совершеннольтія не можетъ быть присужденъ къ смертной казни.

Разстрѣлы безъ суда или по приговору фантастичныхъ «полевыхъ» судовъ, разстрѣлы за то, что или непреступно вовсе, или не обложено закономъ смертной казнью, — напрасно называютъ превышеніемъ власти. И формально они не подходятъ подъ это понятіе. Глава пятая воинскаго устава о наказаніяхъ, предусматривая, какъ особые виды превышенія власти: употребленіе, «при исполненіи обязанностей службы», истязаній и жестокостей (ст. 149) и причиненіе, «безъ явной необходимости», ранъ или тяжкихъ побоевъ или увѣчья (ст. 150), и не упоминая вовсе о причиненіи, при исполненіи служебныхъ обязанностей, смерти — тѣмъ самымъ исключаетъ причиненіе смерти военнымъ начальникомъ изъ числа дѣяній, относимыхъ къ превышенію власти.

А потому не можетъ имѣть примѣненія къ разстрѣламъ безъ суда п. 2 ст. 143, гласящій, что не почитается наказуемымъ превышеніемъ власти:

«Когда военный начальникъ, или иное должностное лицо, въ какихъ либо чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, возьметъ на свою отвътственность принятіе также чрезвычайной, болъе или менъе ръшительной, мъры, и потомъ докажетъ, что оная, въ видахъ государственной пользы, была необходима, или что по настоятельности дъла онъ не могъ, безъ видимой опасности или вреда для службы, отложить принятіе сей мъры до высшаго на то разръшенія».

Разстрѣлы безъ суда—предумышленныя убійства, за которыя въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, для всѣхъ и каждаго положено: лишеніе всѣхъ правъ состоянія и смертная казнь. А для военнослужащихъ положено, такъ сказать, вдвойнѣ, ибо усиленная репрессія имѣетъ въ виду, чтобы именно они при условіяхъ военной обстановки строго соблюдали законъ. Кто разстрѣливаетъ — убійцы. Кто приказываетъ разстрѣливать — подстрекатели убійства.

Статья 277 воинск. устава устраняетъ отвътственность за «смертоубійство», бывшее послъдствіемъ употребленія оружія воинскими чинами, призванными для содъйствія гражданскому начальству, лишь тогда, когда смертоубійство совершено «при точномъ исполненіи возложенныхъ на нихъ обязанностей и безъ всякаго отступленія отъ установленныхъ на сей предметъ правилъ».

Войска для того и посылаются, чтобы стрѣлять въ революціонеровъ. Стрѣлять — слѣдовательно, и лишать жизни. Но роль палача надъ обезоруженнымъ — бывшимъ революціонеромъ и съ момента захвата ставшимъ простымъ преступникомъ—роль палача, который самъ же приговариваетъ къ смерти, недостойна войска.

Въ смертной казни всего ужаснъе ея безповоротность и непоправимость ошибки.

Въ Голутвинѣ искали, нашли, арестовали и разстрѣляли Стопчука. Да, задержанный и разстрѣлянный былъ Стопчукъ... только не тотъ, а другой. Тоже — Сапожкова: искали Николая, разстрѣляли Александра...

«Печальное недоразумѣніе»! Нѣтъ, преступное убійство безъ разбора—тѣмъ, кто не имѣетъ права ни судить, ни наказывать смертью...

Не каръ на головы убивающихъ мы требуемъ. Мы требуемъ не мести, не крови. Общество въ правѣ требовать торжества закона и прекращенія беззаконія...

«Русь» 29 января 1906 г., № 13.

## За мѣсяцъ.

1 февраля 1906.

Памятная годовщина. — Идейное значеніе событій 9-го января 1905 г. въ Петербургъ.—Личныя воспоминанія.—Петиція рабочихъ.—Георгій Гапонъ.— Арестъ «временнаго правительства».—Смѣна общественнаго настроенія.— Характерные показатели. — Что поддерживаетъ революціонное настроеніе въ обществъ?—Несостоявшееся тверское земское собраніе.—Новая народная газета.

9 января 1905 года — день для Россіи историческій. Мало равныхъ ему по значенію дней было въ прошломъ; немного будетъ, навърное, и въ будущемъ. Не пролитой кровью онъ будетъ долго памятенъ. Не числомъ жертвъ—убитыхъ, раненыхъ и избитыхъ. Не тъмъ даже, что войска стръляли въ безоружныхъ. Кровавыхъ дней минувшій годъ подарилъ намъ множество. Число жертвъ бакинскихъ событій, октябрьскихъ дней въ Одессъ, Томскъ и въ рядъ другихъ городовъ—и декабрьской недъли въ Москвъ, не говоря уже о Прибалтійскомъ краъ, далеко превзошло количество погибшихъ и пострадавшихъ 9-го января на улицахъ Петербурга. Стръльба въ безоружныхъ много разъ потомъ повторялась.

9-ое января — это былъ день критическій. Критическій — для пережившей себя формы государственнаго строя. Еще болѣе критическій для политическаго сознанія и вѣры народа въ лицѣ всего городского рабочаго класса. Въ этотъ день реально обнаружилось, что идея самодержавія порабощена полицейско-бюро-

Виблиотека-Читальна Виблиотека-Читальна Виблиотека-Читальна кратическимъ режимомъ, что она въ немъ растворилась и исчезла. Въ этотъ день сотни тысячъ мистически настроенныхъ рабочихъ воочію убѣдились, что ихъ представленіе о царѣ, какъ полновластномъ источникѣ правды на землѣ и любви къ народу, не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Ихъ вѣра въ царя—отца угнетенныхъ и обиженныхъ—поколебалась. Ихъ послѣдняя надежда—пробить непосредственнымъ обращеніемъ стѣну, вѣками выросшую между верховной властью и народомъ—рухнула. Въ ихъ сознаніи раскрылась вся безжизненность стародавняго противоположенія: царь и народъ—чиновники и «господа». 9-ое января оторвало рабочій классъ отъ царя и сблизило съ «господами»—не хозяевами фабрикъ и заводовъ, а съ такими же, какъ они, представителями труда, только труда интеллектуальнаго.

первыхъ числахъ января прошлаго года Петербургъ узналъ впервые, что такое всеобщая забастовка. Одинъ за другимъ стали останавливаться заводы. Публика съ жадностью бросилась читать газеты, сообщавшія, что дѣлается на окраинахъ и какъ протекаетъ новое-теперь уже такое привычное-явленіе. На газетныхъ столбцахъ общество увидъло мало кому извъстное имя священника Георгія Гапона. Оно узнало, что въ Петербургь существуетъ крѣпко сплоченная рабочая организація—«общество фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ», имѣющее въ разныхъ частяхъ города одиннадцать отдъленій. Оно съ удивленіемъ читало о собраніяхъ въ этихъ клубахъ для рабочихъ. Общее впечатлѣніе было самаго крайняго недоум внія. Было очевидно, что народилось что-то большое, грозное и важное. Но что именно и какъразобраться сразу было невозможно. Народилось-не въ студенчествъ, не въ кругахъ интеллигенціи и вообще лицъ свободныхъ профессій-словомъ, не тамъ, откуда вышли въ свое время Крапоткинъ, Рысаковъ, Перовская, Каракозовъ и позже-Карповичъ, Сазоновъ, Балмашевъ. Народилось-въ той сърой массъ окраиннаго городского населенія, отд'вльные лишь представители которой принимали участіе въ революціонныхъ вспышкахъ и иногда въ демонстраціяхъ-и то больше какъ любопытствующіе зрители, чъмъ какъ активные дъятели. Народилось—самостоятельно, безъ сторонней «преступной агитаціи», - напротивъ, не то подъ покровительствомъ, не то съ въдома полицейскихъ агентовъ. Народилось-и охватило многія тысячи людей физическаго труда...

Кто слыхалъ про организацію среди рабочихъ, тотъ зналъ, что она-дъло рукъ Зубатова и департамента полиціи. Извъстно было, какъ въ Москвъ, въ цъляхъ борьбы съ революціей, устраивались собранія рабочихъ, на которыхъ имъ читались «благонамѣренныя» лекціи. Изв'єстно было, что, переведенный въ Петербургь, Зубатовъ энергично дъйствовалъ въ томъ же направленіи и здъсь, пока не попался въ какомъ-то злоупотребленіи. Въ памяти оставались депутаціи отъ рабочихъ, являвшіяся въ «Русское собраніе», и случаи обнаруженія между наиболѣе активными рабочими переодътыхъ полицейскихъ. Кто слыхалъ про священника Гапона, тотъ зналъ, что онъ - ставленникъ Зубатова, служилъ священникомъ въ пересыльной тюрьмѣ и имѣлъ близкія сношенія съ министромъ внутреннихъ дълъ В. К. Плеве. Невольно вставалъ неразрѣшимый вопросъ: какъ при всемогуществъ полиціи и при ея руководительствъ рабочія организаціи могли сдълаться революціонными, какъ могло революціонное въ нихъ движеніе развиться до полуполитической, полуэкономической всеобщей забастовки?.. Также какъ широкіе слои общества, недоумъвали и газетные репортеры. По крайней мъръ, недоумъніе было общимъ тономъ ихъ отчетовъ. Рабочіе видимо всѣхъ постороннихъ чуждались, неохотно давали свъдънія о своихъ желаніяхъ и намъреніяхъ, неохотно пускали на свои собранія. Стремленія Зубатова и его вдохновителей отдёлить рабочихъ отъ «крамолы» упали на благопріятную почву в'єкового недов'єрія къ «господамъ», и въ этомъ отношеніи имѣли очевидный успѣхъ.

Недолго обществу пришлось читать о ходѣ забастовки. Черезъ день или два послѣдовало циркулярное запрещеніе печатать о ней что бы то ни было. Еще черезъ день или два забастовали и газеты. 8-го января стало извѣстно, что на другой день, въ воскресенье, рабочіе всѣхъ фабрикъ собираются идти къ Зимнему дворцу, чтобы лично вручить Государю петицію о своихъ нуждахъ. Неопредѣленныя объявленія отъ градоначальника, появившіяся на углахъ улицъ, подтверждали, что дѣйствительно готовится грандіозная манифестація противъ Зимняго дворца.

Вечеромъ въ редакціи газеты «Наши Дни» собрались писатели, журналисты, нѣсколько профессоровъ, адвокатовъ и общественныхъ дѣятелей. Среди присутствовавшихъ былъ одинъ рабочій — представитель «общества фабричныхъ и заводскихъ ра-

бочихъ». Цълью собранія было выясненіе положенія и обсужденіе, что можно и должно сдълать, главнымъ образомъ, для предотвращенія ожидаемаго на завтра кровопролитія. Оказалось, что люди, до сихъ поръ бывавшіе, если не непосредственно, то идейно, во главъ всякихъ демонстрацій, — изъ нихъ многіе еще недавно вернувшіеся изъ ссылки — изъ губерній отдаленныхъ, или изъ Ревеля, Новгорода, Бълоострова и Сестроръцка — освъдомлены почти такъ же мало, какъ и рядовые обыватели. Чувствовалась въ нихъ растерянность. Чувствовались ихъ готовность и желаніе слиться съ рабочими... Представитель рабочихъ говорилъ отрывочно и немного. Въ его словахъ звучала непоколебимая преданность «батюшкъ» и въра въ «батюшку», «Батюшка» ръшилъ идти къ дворцу, «батюшка» не хочетъ, чтобы съ рабочими были посторонніе-и такъ будетъ. На фонт его категоричныхъ и краткихъ заявленій особенно ярко выступали расплывчатость рѣчей и явная непрактичность предложеній ораторовъ, непрерывно смѣнявшихъ одинъ другого. То предлагалось послать депутатовъ къ Гапону, условиться съ нимъ и дъйствовать завтра совмъстно. На это заявляли, что Гапонъ неизвъстно гдъ проводитъ вечеръ и ночь, и что онъ совмъстныя дъйствія съ къмъ бы то ни было постороннимъ отвергаетъ. То раздавалось, какъ что-то серьезное и могущее имъть успъхъ, требованіе немедленно всъмъ ъхать по казармамъ и убъждать офицеровъ и солдать завтра въ толпу не стрѣлять. То, наконецъ, предлагалось немедленно же составить сообща свободный, не считающійся съ цензурой, номеръ газеты, --было даже придумано названіе, -- напечатать его и черезъ посредство рабочихъ, которыхъ для этого «навърное» дастъ Гапонъ, распространить утромъ по городу въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ... Ръшено было послать депутацію къ министру внутреннихъ дълъ, князю Святополкъ-Мирскому, и къ предсъдателю комитета министровъ С. Ю. Витте. Но и предложение выпустить свободный газетный номеръ встрътило сочувственную поддержку большинства. А потому, когда въ число депутатовъ былъ предложенъ одинъ талантливый «передовикъ», кто-то закричалъ: «нътъ, онъ долженъ остаться, онъ нуженъ для газеты».

Депутація у хала. Н всколько челов в по вхали, все-таки, искать Гапона. Оставшіеся принялись обсуждать вопрось о газет в. Судили долго и скучно. Все прибывали новыя лица. Появились

иностранные корреспонденты. Вскор вернулись вздившіе къ Гапону и сообщили, что видъть его самого имъ не удалось, а тъ изъ рабочихъ, которыхъ они видъли, ръшительно отказали, по полной безполезности затъи, какъ поставить на работу наборщиковъ, такъ и командировать кого бы то ни было для разноски по городу газеты. Началось томительное ожиданіе возвращенія депутаціи. Разговоры естественно вертълись вокругъ завтрашнаго дня. Что рабочіе громадной массой, и отъ Нарвскихъ воротъ, и отъ Московскихъ, и отъ Шлиссельбургскаго тракта, и съ Выборгской, и съ Васильевскаго-Острова, пойдутъ въ назначенный часъ къ Зимнему дворцу-было несомнѣнно. Выйдетъ ли къ нимъ Государь, или манифестанты будутъ встръчены нагайками, шашками и пулями - еще копошилось сомнъніе. Оно исчезло, когда депутаты повъдали печальный исходъ ихъ миссіи. Министръ внутреннихъ дълъ депутаціи не принялъ. Его товарищъ заявилъ, что единственное средство предотвратить кровопролитіе-въ томъ, чтобы рабочіе отказались отъ ихъ намфренія. Предсъдатель комитета министровъ много говорилъ о своемъ безсиліи что-нибудь сділать и чімъ-нибудь помочь. Тахать сейчасъ въ Царское и упрашивать Государя прибыть въ Зимній дворецъ и принять петицію рабочихъ-и мысли объ этомъ сановники не допускали. Кровь завтра будетъ неизбѣжно-съ этимъ ужаснымъ сознаніемъ всё оставили поздно ночью редакцію. Завтра-начало революціи. Что она дасть? Въ чемъ выразится и во что выльется?..

Теперь извъстно уже во всъхъ подробностяхъ, какъ у Нарвскихъ воротъ раздался залпъ по процессіи съ хоругвями, образами и царскимъ портретомъ, какъ падали люди, какъ воздухъ огласился криками, стонами и мольбой. Извъстно, что было въ теченіе всего дня на окраинахъ и въ центръ города. Извъстно, какъ на ръшеткъ академическаго сквера послъ залпа повисъ трупъ ребенка-мальчика безъ головы... Не будемъ перечислять всъхъ ужасовъ... Возобновимъ въ памяти наши личныя впечатлънія.

Около часа дня Морская была почти пуста. Черезъ арку на площадь, хотя съ разборомъ, но пускали. Вокругъ дворца стоялъ павловскій полкъ. Одна рота того же полка и эскадронъ конногвардейцевъ расположились фронтомъ къ Адмиралтейскому проспекту. Эскадронъ кавалергардовъ — фронтомъ къ Пъвческому мосту. Ружья еще были составлены въ козлы. Спъшенные кавалеристы держали лошадей въ поводу. По площади лихо гарцовалъ молодой пъхотный офицеръ. По Адмиралтейскому проспекту, за Невскимъ, виднълось движущееся море людской толпы. То же — за Пъвческимъ мостомъ. На ръшеткъ Александровскаго сада и на деревьяхъ чернъли фигуры, больше подростки и дъти... Вотъ отъ толпы отдълилось нъсколько людей. Ихъ схватили и ведутъ черезъ площадь къ воротамъ дворца. Малорослые, тщедушные мастеровые, въ потертыхъ пальто съ мерлушковыми воротниками, и вокругъ каждаго четыре-пять гвардейцевъ великановъ съ ружьями на перевъсъ и штыками, обращенными къ «бунтовщику»... Команда: «садись!»—«въ ружье!» «Палаши вонъ!» командуетъ ротмистръ. Лязгъ тяжелыхъ палашей, и эскадронъ широкимъ галопомъ несется на толпу. Толпа дрогнула, повернула. Солдаты връзались въ нее... Эскадронъ вернулся. Толпа опять растетъ и приближается. Выходитъ рота. Сигналъ на рожкъ. Ружья подняты... Команда — и противный сухой короткій звукъ ружейнаго залпа проръзалъ тишину. За первымъ залпомъ второй... У Пъвческаго моста въ это время кавалергарды шли въ атаку... Черезъ часъ или два мы были на Гороховой и видъли злобные глаза толпы, смотръвшей на ъхавшаго въ саняхъ офицера. Одинъ рабочій даже бросился за санями. Потомъ-на Невскомъ слышали залпы отъ Полицейскаго моста...

Вечеромъ и ночью погруженный во мракъ городъ освѣщался кострами, у которыхъ грѣлись солдаты. Повсюду стояли военные заставы и караулы, ходили и ѣздили патрули... Въ «вольно-экономическомъ обществѣ» происходило многолюдное собраніе. Какъ и вчера, потребность переговорить, условиться и какъ-нибудь выйти изъ невыносимаго положенія зрителей совершающагося собрала не одну сотню людей. Прибавилась еще потребность подълиться жгучими впечатлѣніями дня. Опять были страстные, но безсодержательные разговоры. На собраніи присутствовалъ Геор-

Гапонъ. Онъ прівхалъ переодѣтый, съ обстриженной головой бородой, и не выдалъ своего инкогнито. Узнать его въ лицо кто не могъ — для собравшихся онъ былъ чужой человѣкъ мого міра. Только много времени спустя стало извѣстно, что 9-го января вечеромъ онъ былъ въ вольно-экономическомъ обществъ. Тогда же его присутствіе, кромъ развъ немногихъ посвященныхъ въ тайну лицъ, прошло незамътно.

Фактъ появленія Гапона, и именно 9-го января, въ среду, которой онъ еще наканунъ такъ упорно чуждался, былъ чрезвычайно знаменателенъ. Теперь, годъ спустя, этотъ фактъ выясняется во всемъ своемъ значеніи. Лвиженіе рабочихъ, которое, по мысли Гапона, должно было разръшиться идейнымъ сліяніемъ царя съ народомъ на Дворцовой площади, не было только отдѣльнымъ моментомъ общаго освободительнаго движенія, охватившаго Россію за три-четыре мѣсяца передъ тѣмъ. Нѣтъ, оно было явленіемъ самостоятельнымъ, и эту самостоятельность Гапонъ ревниво оберегалъ. «Мы идемъ къ Тебъ, Государь, —такъ начиналась петиція, - мы вст рабочіе и жители Петербурга, съ нашими женами, дътьми, отцами и матерями, идемъ къ Тебъ просить правды и защиты. Мы бъдны, забиты, обременены непосильнымъ трудомъ. Насъ оскорбляютъ, обращаются съ нами не какъ съ людьми, но какъ съ рабами, которые должны молча терпъть самую жестокую участь. Много ужъ мы терпъли и со дня на день все глубже и глубже становится наше паденіе. У насъ нътъ правъ, намъ не даютъ образованія, насъ душатъ насиліемъ и несправедливостью. Мы пропадаемъ, мы обезсилены». Въ дальнъйшемъ изложеніи приводились, правда, просьбы и политическаго характера. Но черезъ всю петицію красной нитью проводилось, что пришли и просимъ мы. Мы — рабочіе, мы—Твой народъ, въ смыслъ низшихъ слоевъ населенія. «Мы собрались передъ Твоимъ дворцомъ и просимъ: спаси насъ, не отказывай въ помощи Твоему народу, помоги ему разорвать путы безправія, нищеты и нев'єжества, освободи его отъ невыносимаго гнета чиновниковъ. Разрушь стѣну, отдъляющую Тебя отъ народа, чтобы онъ могь вмъстъ съ Тобой управлять государствомъ, созданнымъ для счастья народнаго, того счастья, которое вырываютъ отъ насъ, оставляя на нашу долю только муки и униженіе».

Во всѣхъ этихъ словахъ ясно слышалось стремленіе обособить себя и свои дѣйствія отъ революціонныхъ элементовъ, въ обычномъ о нихъ у насъ представленіи, и отъ ихъ дѣйствій. Петиція заключала въ себѣ славянофильскую ноту, но не въ теоретической конструкціи доктрины, а въ той формулировкѣ, въ которой представленіе о царѣ живетъ въ сознаніи крестьянства и жило до 9-го января въ сознаніи городскихъ рабочихъ. «Если Ты не отвѣтишь на нашу просьбу—говорилось въ заключеніе, — тогда мы умремъ на этой площади, передъ Твоимъ дворцомъ. Намъ больше некуда идти, и передъ нами только двѣ дороги: одна ведетъ къ свободѣ и къ счастью, другая—въ могилу. Укажи, Царь, какимъ путемъ намъ идти, и мы пойдемъ, хотя бы онъ привелъ насъ къ могилѣ. Пусть наша жертва спасетъ измученную Россію. Мы, не колеблясь, принесемъ эту добровольную жертву».

Поголовная смерть всѣхъ рабочихъ Петербурга была, конечно, риторической фигурой. Человѣкъ не легко умираетъ. Пока въ немъ теплится хоть искра жизни, онъ живетъ и хочетъ жить. Для рабочихъ нашлась третья дорога. Георгій Гапонъ, душа движенія и его олицетвореніе, разорваль съ прошлымъ, скинулъ санъ, снялъ рясу... и пришелъ въ «вольно-экономическое общество».

Въ учебникахъ исторіи любятъ гадать на тему: «если бы, то» и т. д. Что было бы, если бы Государь 9-го января вышелъ на площадь передъ дворцомъ и принялъ петицію? — Отвътить съ увъренностью конечно нельзя. Во всякомъ случаъ, было бы не то, что происходило въ теченіе 1905 года. Событія несомнѣнно пошли бы по иному пути. Быть можетъ, надолго бы отсрочился манифестъ 17-го октября... Была ли бы обезпечена въ тотъ день личная неприкосновенность Государя? Съ абсолютной увъренностью говоримъ: да! Утверждать противное, какъ это дѣлали высшіе представители власти, могли только тъ, кто привыкли на все и на всѣхъ смотръть сквозь бумажную призму оффиціальныхъ донесеній и за нею не видѣть и не понимать самой простой человъческой психологіи. Рабочіе боготворили царя, когда шли ко дворцу. Они были въ состояніи религіознаго экстаза. Они искренно върили тогда, что имъ «больше некуда идти»...

Гапонъ — единственно крупное самобытное имя, которое создала русская революція. Послѣ 9-го января онъ эмигрировалъ за границу и, какъ писалось въ газетахъ, сталъ соціалъ-демократомъ. Въ октябрѣ или ноябрѣ онъ снова былъ въ Петербургѣ, но не остался, а уѣхалъ. Гапону теперь въ Россіи дѣла нѣтъ— это видно изъ его писемъ. Въ немъ, все-таки, живъ священникъ русской деревни. Онъ вынужденъ былъ разорвать съ прошлымъ,

но духовно переродиться въ одинъ день онъ оказался не въ силахъ. Такъ и изъ сознанія передовыхъ рядовъ крестьянства фабричныхъ рабочихъ—не исчезъ идеалъ царя. 9-го января для нихъ началось сближеніе съ «господами». Завершится оно нескоро...

Въ ночь съ 10-го на 11-ое января были произведены обыски у депутатовъ, ъздившихъ изъ редакціи «Нашихъ Дней» къ княвю Святополкъ-Мирскому и къ С. Ю. Витте. Обысканныхъ немедленноувезли въ Петропавловскую крѣпость. Въ ихълицъ было арестовано «временное правительство». Большей несообразности, чъмъ это арестованіе журналистовъ, ученыхъ и адвокатовъ, какъ «временнаго правительства», неизвъстно къмъ, когда и для чего образованнаго, невозможно было себ'в представить. Полиція имъ обнаружила изумительную неосвъдомленность и непростительное непониманіе обстоятельствъ. Захватить депутатовъ было болъе чъмъ просто — при выходѣ отъ товарища министра внутреннихъ дѣлъ они всв оставили свои визитныя карточки. Никому только въ голову не пришло, что члены «временнаго правительства» такъ не поступили бы. Никто не подумалъ, что нътъ ничего общаго между просьбой предотвратить кровопролитіе и руководительствомъ активнымъ революціоннымъ дъйствіемъ, каковымъ министры считали шествіе и манифестацію рабочихъ. Люди, которыхъ манифестанты чуждались, которые стремились раскрыть глаза правительству на истинное значение и на размъры готовившагося событія, люди, которые неизмѣримо далеко стояли отъ офиціозныхъ рабочихъ организацій, гдѣ зародилась, выросла и окрѣпла мысль придти съ петиціей къ Государю, —оказались сочтенными властью, когда событіе совершилось, его вдохновителями и виновниками. Для каждаго простого смертнаго одинъ перечень именъ арестованныхъ показывалъ всю несообразность ихъ ареста. А для власти потребовались недъли заключенія и безконечные допросы, чтобы формально разсъять миражъ, созданный растерянностью и испуганнымъ воображеніемъ.

Кстати—курьезъ, до сихъ поръ, кажется, еще не появлявшійся въ печати. У одного изъ арестованныхъ, бывшаго профессора университета, былъ найденъ при обыскъ на столъ «документъ»: записка отъ профессора Б., приглашавшая придти вечеромъ черезъ нъсколько дней. Арестованнаго, по поводу записки, конечно не спросили—«документъ» давалъ нить къ раскрытію всей крамолы.

Въ дъйствительности же дъло было самое простое и ничуть не преступное. На 12-ое января предполагался объдъ въ честь полуторастол втней годовщины московского университета: устроители отмѣнили обѣдъ, и г. Б. пригласилъ къ себѣ нѣкоторыхъ записавшихся, чтобы поръшить, какъ быть съ собранными деньгами и съ сдѣланными заказами. Въ числѣ прочихъ онъ послалъ записку и арестованному члену «временнаго правительства», Ничего не зная о захватъ «документа», приглащенные въ назначенные день и часъ собрались. Вдругъ дверь распахнулась, и на порогъ комнаты показался полицейскій приставъ, за нимъ помощники его, околоточные и цълый отрядъ городовыхъ и дворниковъ. Раздалось внушительно-вѣжливое: «прошу всѣхъ остаться на мѣстахъ, я долженъ переписать присутствующихъ и произвести обыскъ; гдъ хозяинъ?» Сконфуженный хозяинъ подошелъ. Принесли столъ, за который стли приставъ и его помощники. Городовые, съ видомъ людей, готовыхъ каждую минуту броситься на того, кто станетъ оказывать малъйшее сопротивленіе, заняли выходы. Мысль о бомбахъ, явно тревожившая ихъ въ первую минуту, скоро, однако, повидимому, перестала имъ давить на мозгъ. Начался опросъ. Первый назвалъ себя: «тайный совътникъ, академикъ»... Послъ строгаго внушенія, что надо говорить, какой академіи академикъ,приставъ спросилъ второго. Отвътъ: «дъйствительный статскій совътникъ, профессоръ». Ни одного, кажется, изъ присутствующихъ не оказалось въ рангв ниже статскаго совътника. И всетаки былъ составленъ протоколъ, въ который занесли, что въ комнатъ три окна и двъ двери, и что въ ней было обнаружено двадцать-три человъка, сидъвшихъ на диванахъ, креслахъ и стульяхъ по стѣнамъ и около столовъ. Послѣ составленія протокола, почтенный старикъ-ученый съ трудно скрываемымъ волненіемъ напрасно спрашивалъ пристава: «чѣмъ мы можемъ оградить себя на будущее время отъ вашего появленія?» Отвѣта онъ не получилъ.

Въ теченіе чуть не всего минувшаго года ходили слухи, что первая годовщина 9 января будетъ отмѣчена во всей Россіи событіями исключительной важности. Послѣ отмѣны революціонными организаціями вооруженной демонстраціи, предполагавшейся въ

концѣ октября, прямо говорилось, что именно къ этому дню готовятся боевыя дружины, чтобы нанести последній решительный ударъ правительству. Въ дъйствительности ничего подобнаго не произошло. Представители, уполномоченные восемью организаціями, отказались отъ бурнаго ознаменованія годовщины и объявили на 9-е января только «всеобщій трауръ». Но и это ихъ объявленіе не имѣло успѣха. По крайней мѣрѣ, въ уличной жизни Петербурга—«трауръ» не бросался въ глаза. Магазины торговали, часть фабрикъ не работала, другая работъ не прерывала. Почему долгія ожиданія не сбылись и предположенія не оправдались? Отвътъ, думаемъ, простъ. Историческія событія по заказу не совершаются. Одно воспоминаніе о прошломъ фактъ, какъ бы оно ни было интенсивно, еще не можетъ создать всего того, что необходимо для духовнаго подъема массъ населенія на большую высоту, безъ чего невозможно направить ихъ ни на какія дъйствія. Новый годъ засталъ настроеніе всѣхъ слоевъ общества, не исключая рабочихъ, на нисходящей вътви революціонной волны.

Признаки подготовлявшейся смѣны настроенія чувствовались уже съ ноября. Движеніе пошло послѣ 17-го октября слишкомъ ускореннымъ темпомъ для того, чтобы не вызвать въ обществъ естественнаго утомленія и его результата-реакціи. Какъ нервное напряженіе отдільнаго человінка имітеть преділь, за которымъ наступаетъ потребность въ отдых во что бы то ни стало, такъ и общество-коллективный человъкъ-не можетъ долго жить съ натянутыми нервами. Всего хуже для него несбывшіяся ожиданія. Нътъ большей ошибки, какъ вызывать усилія массъ на то, что недостижимо. Чъмъ шире и глубже цъль, тъмъ върнъе можно вызвать массу на усиліе-это правда. Но если ціль поставлена чрезмѣрно широко, если, идя въ бой, боецъ переоцѣнилъ свои силы и недоцівниль силь противника, и ціль потому осталась недостигнутой, то масса теряетъ въру даже въ правоту дъла, Нельзя было говорить рабочимъ: «бастуйте, пока не будетъ созвано учредительное собраніе на основ'в всеобщаго и т. д. голосованія и пока не будеть введень восьмичасовой рабочій день». Это была грубъйшая ошибка. Ибо объективная оцънка обстоятельствъ показывала, что ни учредительнаго собранія со всей полнотою власти, ни установленія восьмичасовой нормы рабочаго дня, - революціи добиться въ теченіе нѣсколькихъ дней не удастся. А это говорилось и говорилось не разъ. Потомъ торжественно объявлялось, что хотя и т. д., но, все-таки, «мы» побъдили, или приблизились къ побъдъ. Объявлялись слова, которыя утъшить, пожалуй, способны, и то болъе авторовъ, чъмъ тъхъ, къ кому ихъ обращаютъ, но изгладить значеніе факта—никогда. Съ другой стороны, на общественное настроеніе не могли не подъйствовать явные эксцессы революціи, вродъ почтово-телеграфной забастовки, попытки подорвать народный кредитъ, вовлеченія въ борьбу среднихъ учебныхъ заведеній и, наконецъ, самаго крупнаго и въ то же время самаго ужаснаго эксцесса — московскаго вооруженнаго возстанія.

Характернымъ показателемъ наступившаго колебанія въ отношеніяхъ общества къ революціи, со склонностью перем'вщенія симпатій слѣва направо, служитъ измѣнившійся тонъ реакціонной прессы. Нельзя не признать, что манифестъ 17-го октября поставилъ такія газеты, какъ «Московскія Вѣдомости» и «Гражданинъ», въ крайне тяжелое положеніе. Все содержаніе ихъ credo, въ сущности, всегда исчерпывалось в фрноподданническимъ долгомъ не допускающаго разсужденій повиновенія. У нихъ не было лучшаго оружія противъ враговъ, какъ раскрытіе неповиновенія или хотя бы неискренности въ повиновеніи. Имъ онъ боролись, побѣждали-и благодаря своей «беззавѣтной» преданности торжествовали. И вдругъ не только «виды правительства» перемънились, нътъ-съ высоты самого престола раздалась непреклонная воля: «даровать незыблемыя основы гражданской свободы» и «установить, чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы». Подчиниться этой волѣ или не подчиниться было для нихъ одинаково равносильно полному отказу отъ всего, что ими писалось и твердилось много лътъ. Подчиненіе означало бы прямой отказъ отъ credo. Неподчиненіе — то же самое. Лаже болъе: если бы «Московскія Въдомости» и «Гражданинъ» открыто заявили себя противниками новаго государственнаго строя, они бы вырвали изъ-подъ своихъ ногъ единственную опору. Строго говоря, имъ ничего не оставалось другого, какъ умереть. Такъ и поступилъ князь Мещерскій съ «Гражданиномъ». Газета прекратилась, и взамънъ ея стали выходить личные дневники издателя. Мы далеки отъ мысли утверждать, что послъ 17-го октября въ Россіи не осталось мъста для реакціонной печати. Во Франціи и болѣе чѣмъ черезъ сто лѣтъ послѣ революціи не мало сторонниковъ монархическаго абсолютизма, все еще не покидающихъ мечты о реставраціи, и не мало исповѣдующихъ монархическія начала газетъ. Было бы странно, еслибы у насъ сразу вымерли всѣ реакціонеры. Но ихъ роль перемѣнилась. Реакціонерамъ въ духѣ «Московскихъ Вѣдомостей», по содержанію ихъ воззрѣній, теперь мѣсто въ оппозиціи, и вѣрноподданническій долгъ уже не можетъ лежать на основѣ ихъ политической аргументаціи. На смѣну прежнихъ реакціонныхъ газетъ должны народиться новыя — оппозиціонно-реакціонныя. Вотъ въ какомъ смыслѣ мы говоримъ.

Переходъ въ оппозиціонный лагерь, конечно, сопряженъ съ потерей выгодной позиціи. А потому реакціонная печать, пользуясь минутой смѣны настроенія въ обществѣ и открытаго возврата къ старымъ способамъ дѣйствій въ правительствѣ, изощряетъ всѣ силы остроумія, чтобы словами затемнить категоричный и ясный смыслъ манифеста 17-го октября, и доказать, что въ этотъ день ничего особеннаго не произошло. Манифестъ носитъ обычный заголовокъ и изданъ «самодержцемъ». Слѣдовательно, ни о какой перемѣнѣ формы государственнаго строя въ немъ не можетъ быть рѣчи и нѣтъ. Такова маловразумительная логика.

Не менъе, чъмъ тонъ газетъ, измънился тонъ иныхъ заявленій, идущихъ изъ реакціонной среды. 1-го декабря, въ Царскомъ Селъ, Государю представлялись депутаціи отъ союза русскихъ людей, отъ монархической партіи, отъ союза землевладъльцевъ, отъ общества хоругвеносцевъ и добровольной охраны, отъ совъта редакціи журнала «Русское Крестьянство», отъ общества крестьянъ села Воробьевы-Горы подъ Москвой и синодальный миссіонеръ. Хотя «при выходъ Государя Императора въ залъ всъ депутаціи привътствовали Его Величество земнымъ поклономъ», т.-е. едва ли не намъренно употребили вообще не требуемую придворнымъ этикетомъ форму привътствія, однако оба изъ опубликованныхъ ихъ адресовъ носили сдержанный характеръ и показывали, что, быть можетъ «скръпя сердце», но депутаціи, все-таки, и понимаютъ, и принимаютъ манифестъ 17 октября въ его истинномъ смыслъ. «Воля Твоя для насъ, коренныхъ русскихъ людей, священна. Ей мы покоряемся. За

Тобой пойдемъ, куда повелишь». Такъ начинался адресъ союза русских в людей. И эта вступительная фраза умаляла силу ссылки на «великія начала свободы народной, Тобой провозвъщенныя манифестомъ отъ 26 февраля 1903 г.» (не 17 октября и даже не 12 декабря 1904 г.). Также она умаляла силу просительнаго пункта: «созови великій земскій соборъ въ Москвъ», «путемъ существующихъ сословныхъ выборныхъ учрежденій». Адресъ союза землевладъльцевъ, носившій явный отпечатокъ впечатлънія толькочто пережитыхъ погромовъ, не шелъ далѣе просьбъ о «безпощадной каръ злоумышленниковъ, а въ особенности ихъ вожаковъ и сановныхъ попустителей всякаго ранга», объ увольненіи министерства графа Витте и о призывъ «иныхъ исполнителей Твоей монаршей воли». Въ видъ неяснаго намека только, безъ дальнъйшаго развитія мысли, было сказано, что «манифестъ 17 октября возбудиль во всъхъ слояхъ преданнаго Тебъ населенія существенное сомнѣніе относительно неприкосновенности исконной русской самодержавной неограниченной власти». И въ отвътъ Государемъ Императоромъ было сказано: «Не сомнъваюсь, что вы пойдете не по иному, какъ только по предначертанному мною пути; поэтому и призываю васъ передать встмъ любящимъ дорогую нашу родину, что манифестъ, данный мною 17 октября, есть полное и убъжденное выраженіе моей непреклонной воли и актъ, не подлежащій измѣненію»... 23-го декабря тамъ же представлялась коммиссія отъ «союза русскаго народа», состоявшая изъ 23 лицъ. Къ сожалбнію, отчетъ объ этомъ пріемѣ не былъ оффиціально опубликованъ, и мы лишены возможности воспроизвести сущность адресовъ и устныхъ ръчей. Но почти всъ газеты воспользовались нарушеніемъ цензурныхъ правилъ органомъ «союза», газетой «Объединеніе», и отчетъ читателямъ навърное извъстенъ. Вспомните, что читалъ г. Дубровинъ, что говорили гг. Майковъ, Булацель, Барановъ, Борисовъ п другіе! Что говорили они не обиняками и не намеками и къ чему взывали! Даже со стороны кн. Мещерскаго нъкоторыя ръчи встрътили ръзкое осужденіе...

Сколько дней или мѣсяцевъ продлится реакція въ обществѣ?— Мыслимо ли отвѣтить на этотъ вопросъ! Близится весна, ожив-

леніе природы послѣ зимняго сна, начало полевыхъ работъ и посѣва — и что весна принесетъ деревнѣ, неизвѣстно. Близятся выборы — дѣло новое, невѣдомое — и какъ они пройдутъ, тоже неизвѣстно. А приподнять завѣсу надъ предстоящимъ хочется до боли...

Не страшна реакція внъшняя—реакція правительства, какъ бы она тяжела ни была. Страшна реакція внутренняя — реакція въ общественномъ настроеніи и въ общественномъ сознаніи. Переутомленное и извърившееся общество — худшій врагь освободительнаго движенія. Такому обществу свобода не нужна. Оно ея не хочетъ. Оно хочетъ одного: покоя. И если стремящееся къ реакціи правительство сумветь въ такой моменть дать покой, то его побъда обезпечена... Сумъетъ ли? — Признаковъ умънья не видно. Напротивъ, правительство дълаетъ все, чтобы революція не замерла. Его излишества не даютъ обществу ни минуты спокойствія. Эксцессы и ошибки революціи понизили тонъ настроенія въ странъ. Эксцессы правительственной власти его поддерживаютъ отъ окончательнаго паденія. Самый утомленный человъкъ не можетъ не содрогаться, наблюдая безудержность въ расправъ и ненужную кровожадность не въ борьбъ, а въ какой-то дикой мстительности. Свобода печати — и нътъ газетъ. Типографіи запечатаны. Редакторы чуть не поголовно или осуждены, или ждутъ суда. Свобода собраній — и ихъ нътъ уже болъе мъсяца. Только 22 января петербургскій градоначальникъ объявилъ, что отмъняетъ свое распоряжение отъ 13 декабря и впредь будетъ допускать собранія, «при условіи точнаго и неуклоннаго соблюденія» правилъ, изданныхъ тогда, когда свобода собраній еще не была провозглашена. Неприкосновенность личности — и обыски, аресты каждый день. Скоро вс казенныя зданія придется обратить въ тюрьмы. Законность — и произволъ, ссылки безъ суда, розги, нагайки. Въ Томскъ распоряжениемъ командующаго войсками округа устраненъ отъ должности и затъмъ, по докладу министра юстиціи, уволенъ «несмѣняемый» предсѣдатель окружного суда. Наконецъ — разстрълы. Разстрълы грубо противозаконные-въ Москвъ, въ Варшавъ, въ Ригъ, въ Либавъ, на Кавказъ. Не убійства сопротивляющихся, нътъ — разстрълы, какъ казнь...

Изъ Феллина сообщаютъ «Рижскому Въстнику» о разстръ-

ляніи 53 человъкъ — судомъ... штабсъ-ротмистра. «Въ городъ было разстрълено 9-го января 40 чел. и 11-го января 13 чел. Сколько разстрълено въ уъздъ, пока неизвъстно. Изъ числа разстръленныхъ 9-го января 40 человъкъ, лишь 14 человъкъ казненныхъ содержались въ тюрьмъ, какъ участвовавшіе въ нападеніи на им'вніе Каббаль, феллинскаго у взда, и въ разгромахъ имъній въ вейсенштейнскомъ уъздъ. Остальные 26 чел., извъстные подъ кличкою «мазуриковъ», были арестованы въ г. Феллинъ ночью передъ казнью и наканунъ въ своихъ домахъ и квартирахъ, въ постели. Приведенные въ тюрьму, они узнали, что обречены на разстрълъ. Упавъ на колъни, они стали просить присланнаго на усмиреніе штабсъ-ротмистра о судѣ надъ ними и о пощадъ. Но это, очевидно, было невозможно... Связанные по рукамъ, они вмъстъ съ выведенными изъ камеръ тюрьмы 14 арестантами, исповъдовавшись и пріобщившись Христовыхъ тайнъ, направились на берегъ прилегающаго къ городу озера. Здъсь у подножія развалинъ стариннаго замка зіяла громадная яма. Поодаль уже собралась довольно многолюдная толпа эстовъ, плакавшихъ, стонавшихъ и дрожавшихъ отъ страха. Придя къ ямъ, всъ обреченные на разстрълъ, съ искаженными отъ ужаса лицами, снова упали на колъни передъ штабсъ-ротмистромъ, прося опять о судъ и пощадъ. Одинъ изъ нихъ, мъстный ходатай по дъламъ, хорошо говорившій по-русски, молилъ съ сложенными руками: «Ваше превосходительство, судите насъ! Мы невиновны! Сошлите насъ на каторгу, на необитаемый островъ, мы будемъ работать день и ночь, но даруйте намъ жизнь!»... Но раздалась команда; первую шеренгу въ пять человъкъ подвели къ ямѣ, поставили на колѣни, лицомъ къ ямѣ; раздалась команда: «заряжай!» и затъмъ «взводъ, пли!» У нъкоторыхъ казненныхъ слетали черепа и летъли черезъ яму. Несмотря на то, что драгуны стр\*ляли почти въ упоръ и въ затылокъ, н\*вкоторые послѣ выстрѣла еще кричали и мучились, и ихъ изъ револьвера дострѣливалъ офицеръ. Не было возможности и силъ смотръть на эту картину, и послъ разстръла первой шеренги многіе со слезами ушли. Такъ какъ эти 26 чел. были арестованы передъ казнью и разстрълены безъ суда, то о казни ихъ ходятъ толки, будто среди нихъ было не мало неповинныхъ. Въ числъ 14 казненныхъ также были два мальчика, 15 и 17 лътъ, сыновья

одного эстонца изъ м. Оберпалена. Ихъ разстръляли вслъдствіе того, что скрывшійся ихъ отецъ стрълялъ въ Оберпаленъ въ офицера, хотъвшаго войти въ его домъ съ солдатами, чтобы арестовать революціонеровъ. Теперь, какъ говорятъ, онъ разысканъ и арестованъ»... Чьи нервы выдержатъ такое испытаніе, какъ эта корреспонденція?!

Въ прошломъ мѣсяцѣ мы писали: «За провозглашеніе латышской республики много прибавится если не казненныхъ, то сосланныхъ. Такъ не должно быть—быть можетъ, да. Но таковъ фактъ въ его роковой неизбѣжности. Государство живетъ началами права, а не внутренней справедливости. И современное государство обладаетъ слишкомъ большой силой, чтобы склониться передъ насильственнымъ отрицаніемъ права, хотя бы справедливымъ». Само собою разумѣется, намъ и въ голову не приходила возможность того безправія, которое творится во имя права...

Сессіи очередныхъ губернскихъ земскихъ собраній нынче повсемъстно опоздали. Въ законный срокъ, до 1-го декабря, кажется, нигдъ занятія собраній начаты не были. Въ теченіе декабря прошли собранія въ немногихъ губерніяхъ. Въ большинствъ они были отложены на январь, а кое-гдъ и на февраль.

Исключительность обстоятельствъ переживаемаго времени придаетъ особый интересъ и особое значеніе губернскимъ собраніямъ. Земства, какъ бы ни была неудовлетворительно поставлена система представительства въ нихъ, все-таки единственныя у насъ организаціи съ политическимъ прошлымъ и съ твердо установившимися традиціями общественнаго служенія. Города, въ этомъ отношеніи, всегда стояли и стоятъ ниже земства. Только въ земствъ можетъ найти отраженіе и всестороннее мъстное освъщеніе самый больной, самый трудный и самый колоссальный вопросъ — аграрный. Пока его освъщала преимущественно одна сторона—дворянство. Или, пожалуй, и другая—крестьянство, если, впрочемъ, можно придавать цъну случайно проникавшимъ въ печать отдъльнымъ заявленіямъ крестьянскихъ обществъ, то составленнымъ по старому шаблону върноподданническихъ приговоровъ, то по новому — отъ имени «гражданъ»

села такого-то, требующихъ упраздненія «института» земскихъ начальниковъ и введенія «прогрессивнаго» подоходнаго налога, и говорящихъ о «конъюктуръ» или объ учредительныхъ «функціяхъ» (въ газетахъ какъ-то сообщалось, что въ Москвъ у одного задержаннаго была найдена пачка заготовленныхъ крестьянскихъ приговоровъ, въ которыхъ было оставлено мъсто только для названія сельскаго общества и числа лицъ, явившихся на сходъ). Лалъе, лишь отъ земства можно ожидать оцънки, подъ практическимъ угломъ зрѣнія, закона о выборахъ въ Думу и предстоящихъ ближайшихъ задачъ Думы. Наконецъ, губернскимъ собраніямъ неизб'єжно предстоитъ урегулировать т'ємъ или инымъ способомъ финансовый кризисъ, установить отношенія къ такъ называемому третьему элементу, «явочнымъ порядкомъ» занявшему своеобразное положеніе, едва ли соотвѣтствующее идеѣ самоуправленія и выборному представительству населенія, и т. д., И Т. Д.

При такихъ ожиданіяхъ вызываетъ искреннее сожалѣніе извѣстіе, что въ тверской, напр., губерніи губернское собраніе не состоялось. Въ № 4, отъ 20-го января, «Руси», предсъдатель тверской губернской управы, В. фонъ-Дервизъ, помъстилъ протестъ за подписью двадцати одного гласнаго, отказавшихся отъ участія въ засъданіяхъ собранія и своимъ отказомъ сдълавшихъ собраніе несостоятельнымъ. Мотивы отказа: ограниченіе публичности засъданій установленіемъ, по распоряженію губернскаго предводителя дворянства, входныхъ билетовъ и то, что, по его же распоряженію, въ зданіе собранія была введена въ большомъ, числъ полиція. Можно, пожалуй, и не возражать, что подобныя условія д'ятельности «явно оскорбительны для достоинства земскаго собранія», привыкшаго д'вйствовать открыто, не боясь ничьего присутствія и не прибъгая къ полицейской охранъ. Но если на одну чашку въсовъ положить эти условія, а на другуюважность вопросовъ и дѣлъ, подлежавшихъ обсужденію и рѣшенію собранія, то врядъ ли возможны сомнѣнія, которая, при извъстномъ спокойствіи духа наблюдателя, должна перетянуть. Кром'т вопросовъ, общихъ для всей Россіи, тверское собраніе должно было отозваться на погромъ управы и на избіеніе служащихъ 17-го октября. Оно должно было выяснить авторитетно и гласно, какъ причины погрома, такъ его размъры и слъдствія.

Оно должно было сказать свое въское слово о дъйствіяхъ полиціи и губернатора. «Тверская управа—сообщаетъ «Правда Божія» (№ 19)—предъявляетъ къ губернатору искъ въ 70 тысячъ рублей за убытки, понесенные земствомъ во время октябрьскихъ погромовъ, явившихся результатомъ непринятія мъръ къ охраненію земства». На собраніи лежала обязанность раскрыть завъсу оффиціальнаго языка искового прошенія, изъ-за которой трудно выйти на свътъ внутренней сути дъла, и оцънить основанія иска, не съ точки зрѣнія формулъ Х тома свода законовъ, какъ будетъ дълать судъ, а во всемъ ихъ общественномъ значеніи. Нътъ спора, что защита начала публичности также составляетъ долгъ земства. Но въ данномъ случат на тверскомъ земствъ лежалъ долгъ большій... Согласно закону, собраніе будетъ созвано вторично. Надъемся, что если предводитель дворянства и не отмънитъ своего распоряженія, гласные не повторятъ «забастовки». Общественные дъятели не имъютъ права легко поддаваться чувству оскорбленнаго достоинства и оставлять свой постъ, когда они на немъ нужны.

Въ послъднемъ засъданіи петербургскаго събзда конституціонно-демократической партіи обсуждалось обращенное ко всемъ губернскимъ земствамъ предложение предсъдателя совъта министровъ выбрать изъ числа гласныхъ лицъ, къ которымъ гр. Витте могь бы обращаться за содъйствіемъ по некоторымъ подлежащимъ въдънію совъта министровъ вопросамъ. Събздъ принялъ слѣдующую резолюцію: «Въ виду того, что нѣтъ никакихъ основаній довърять современному правительству, партіи конституціоннодемократической и ея членамъ следуетъ противодействовать этому неизвъстно для чего предпринимаемому мъропріятію». Какъ видно изъ телеграммъ, губерискія собранія въ Новгородъ, въ Костромъ и въ Воронежъ выборовъ не произвели. Сдълали ли они это самостоятельно или подъ давленіемъ резолюціи съвзда? Предложение гр. Витте вышло изъ министерства еще въ ноябръ, когда до образованія Государственной Думи, по самымъ оптимистическимъ разсчетамъ, оставалось четыре-пять мъсяцевъ, когда рисовалась возможность выборовь на началахъ всеобщаго голосованія, когда, словомъ, были совершенно не тѣ условія,

чѣмъ теперь. Теперь подобное совѣщаніе или подобная коммиссія при совѣтѣ министровъ утратили всякій смыслъ, а потому производить избраніе—безцѣльная трата времени. Если собранія руководились этими соображеніями, то мы ни слова сказать не можемъ. Если же они поступили такъ, подчиняясь указанію съѣзда конституціонно-демократической партіи, то это было бы большой съ ихъ стороны ошибкой. Сила земства въ настоящій моментъ—въ его внѣпартійности. Нѣкоторые представители конституціонно-демократической партіи часто подчеркиваютъ, что она зародилась въ земской средѣ. Зародилась—да, но, зародившись въ этой средѣ, она ее въ себѣ растворила. Этотъ процессъ погубилъ земскіе съѣзды. Боимся думать, что онъ погубитъ и мѣстныя земскія организаціи, отнявъ отъ нихъ главное: самостоятельность...

Выше мы цитировали новую газету «Правда Божія». Эта народная газета выходить съ января, въ Москвъ, подъ редакціей извъстнаго священника и публициста Г. С. Петрова. Она, дъйствительно, «народная» и по языку, и по изложенію — и заслуживаетъ полнаго вниманія. На смѣну лубочной литературъ, въ деревню широко пошли брошюры, переполненныя такими терминами, которые и среди городского населенія не всякій сумѣетъ выговорить, не то что уже понять. Вмѣстъ съ тъмъ, всъ брошюры до послъдней степени партійно-тенденціозны, и не столько стремятся разсказать или объяснить, сколько убъдить и обратить въ свою партійную въру. А запросъ на объективный разсказъ и на объясненіе безъ полемическихъ пріемовъ въ деревнътромадный. Вышедшіе пока номера «Правды Божіей» свидътельствуютъ, что редакція поставила себъ задачей удовлетворить именно этотъ запросъ.

«Вѣстникъ Европы» 1906 г., № 2.

## Законъ и обязательное постановленіе ген. Орлова.

Въ № 14 «Руси» напечатано обязательное постановленіе «облеченнаго властью генералъ-губернатора въ районѣ дѣйствій сѣвернаго отряда», генерала Орлова, основанное на объявленіи временнаго прибалтійскаго генералъ-губернатора отъ 24 декабря 1905 г. Постановленіе датировано 6 января 1906 г.

Не вдаваясь въ разборъ постановленія по существу, сопоставимъ его въ цѣломъ, а также заключающіяся въ немъ отдѣльныя уголовно-правовыя опредѣленія, съ закономъ.

Право генералъ-губернаторовъ и лицъ, облеченныхъ ихъ властью, издавать обязательныя постановленія «по предметамъ, относящимся къ предупрежденію нарушенія общественнаго порядка и государственной безопасности», предусмотрѣно ст. 19 правилъ о мѣстностяхъ, объявленныхъ состоящими на военномъ положеніи (св. зак. т. ІІ, прилож. къ ст. 23). Право это, однако, не безгранично, а точно регулировано тѣми же правилами, являющимися его источникомъ. Ибо генералъ-губернаторы, хотя бы и въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, не суть носители верховной власти, а остаются органами подчиненнаго управленія, дѣйствующими всегда и безусловно въ предѣлахъ полномочій, которыми ихъ снабжаетъ законъ.

Полномочія эти, при всей обширности ихъ, только въ нѣкоторыхъ случаяхъ имѣютъ факультативный характеръ. Въ дру-

гихъ же изложены съ недающей мѣста усмотрѣнію императивностью ограничительныхъ опредѣленій.

Въ статъ в первой отдъла перваго обязательнаго постановленія ген. Орлова значится:

«Законно выбранныя должностныя лица въ волостяхъ и городскихъ управленіяхъ, вступившія въ отправленіе своихъ обязанностей, строго и неуклонно исполняя таковыя, обязываются оказывать самое энергичное противодѣйствіе всякому посягательству на установленный закономъ порядокъ, и виновные въ томъ, сверхъ увольненія отъ службы, будутъ преданы военному суду за преступное бездѣйствіе власти».

Всѣ должностныя лица, при какихъ бы условіяхъ ни протекала ихъ дѣятельность, обязаны въ предѣлахъ своихъ должностей противодѣйствовать посягательствамъ на законный порядокъ, и неисполненіе этого составляетъ, дѣйствительно, преступное бездѣйствіе власти. Въ данномъ отношеніи, слѣдовательно, обязательное постановленіе лишь напоминаетъ общее правило закона.

Оно вводитъ отступленія отъ общихъ нормъ двоякаго рода: во-первыхъ, преданіе виновныхъ военному суду и во-вторыхъ— увольненіе ихъ отъ службы. На первое генералъ-губернаторъ уполномоченъ пунктомъ 7 ст. 19 прав. воен. полож., который предоставляетъ ему: «исключать изъ общей подсудности, съ предварительнымъ объявленіемъ о томъ во всеобщее свъдъніе, цълыя категоріи дълъ объ извъстнаго рода преступленіяхъ и проступкахъ».

Но увольнять отъ службы кого бы то ни было изъ должностныхъ лицъ генералъ-губернаторъ права не имъетъ. Пунктъ 19 той же статьи предоставляетъ ему лишь «устранять отъ должености на время объявленнаю военнаю положенія чиновниковъ всъхъ въдомствъ, не занимающихъ должностей первыхъ трехъ классовъ, а также лицъ, служащихъ по выборамъ въ сословныхъ, городскихъ и земскихъ учрежденіяхъ», — т.-е. принимать мъру временную, не связанную съ тъмъ юридическими послъдствіями, какія влечетъ увольненіе отъ службы.

Послѣднее существенно важно въ виду того, что за бездѣйствіе власти, совершенное въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, сохраняютъ силу карательныя опредѣленія ст. 341 и 343 уложенія о наказаніяхъ, и военный судъ, при на-

личности условій, указанныхъ во второй изъ этихъ статей, не лишенъ права назначить виновному замѣчаніе, выговоръ или вычетъ изъ времени службы. Спеціальный законъ (ст. 25 правилъ воен. полож.) лишь разръщаетъ суду повышать наказанія въ мѣрѣ или двумя степенями (до отдачи въ исправительныя арестантскія отдѣленія на время отъ 3 до  $3^{1}/_{2}$  лѣтъ), но не обязываетъ его производить повышеніе.

«Всякаго рода посягательства на законныхъ должностныхъ лицъ, — объявляетъ статья вторая обязательнаго постановленія, — какъ, напримъръ, отнятіе отъ нихъ оружія, лишеніе ихъ свободы, вторженіе въ ихъ канцеляріи и квартиры влекутъ за собою, преданіе виновныхъ военному суду съ примъненіемъ законовъ военнаго времени».

Фраза: «съ примѣненіемъ законовъ военнаго времени», которой нѣтъ въ статьѣ первой, можетъ служить основаніемъ предполагать, что преданіе военному суду за вторженіе въ канцеляріи и квартиры должностныхъ лицъ и т. п. не равнозначуще преданію тому же суду за бездѣйствіе власти и угрожаетъ виновнымъ какими-то исключительными послѣдствіями. Въ дѣйствительности это не такъ. Та же самая фраза могла бы быть включена въ первую статью и могла бы быть выкинута изъ второй—и ничто не измѣнилось бы.

Уголовные законы военнаго времени суть двухъ родовъ: матеріальные — о преступленіяхъ и наказаніяхъ и процессуальные — о формахъ и порядкѣ сужденія и опредѣленія наказанія. Что касается послѣднихъ, то они имѣютъ примѣненіе ко всѣмъ дѣламъ, которыя военный судъ разсматриваетъ въ военное время или въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи. Первые же примѣняются только тогда, когда имѣется особое постановленіе о данномъ преступномъ дѣяніи.

Правило объ усиленіи наказанія за бездѣйствіе власти есть особый законъ для военнаго времени, а потому съ полнымъ основаніемъ можно было бы заключить и первую статью словами: «съ примѣненіемъ законовъ военнаго времени», разумѣя подъними законы матеріальные. Но прибавка эта по существу была бы безразлична.

А въ отношеніи посягательствъ всякаго рода на законныхъ должностныхъ лицъ никакихъ матеріальныхъ уголовныхъ законовъ военнаго времени примънить нельзя по той простой причинъ, что ихъ не существуетъ.

Согласно ст. 269 воинскаго устава о наказаніяхъ, на одномъ основаніи съ военнослужащими «подвергаются наказаніямъ лица гражданскаго вѣдомства, находящіяся въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, за преступленія, означенныя въ правилахъ о сихъ мъстностяхъ»,—т.-е. за преступленія, въ этихъ правилахъ не означенныя, они подвергаются наказанію, хотя и по приговору военнаго суда, образованнаго и дѣйствующаго съ примѣненіемъ процессуальныхъ законовъ военнаго времени, на основаніи уложенія о наказаніяхъ или устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.

Въ ст. 20 правилъ о мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, означены лишь двѣ формы посягательствъ на должностныхъ лицъ: «сопротивленіе» и «нападеніе» и при томъ съ цълымъ рядомъ оговорокъ: «при исполненіи обязанностей службы или вслѣдствіе исполненія сихъ обязанностей, коль скоро преступленія эти сопровождались убійствомъ или покушеніемъ на убійство, нанесеніемъ ранъ, увѣчій, тяжкихъ побоевъ или поджогомъ». Всѣ же посягательства иного рода, въ томъ числѣ отнятіе оружія, если оно не сопровождалось нападеніемъ, имъвшимъ перечисленныя послъдствія, лишеніе свободы и вторженіе въ канцеляріи и квартиры, не могутъ влечь для виновныхъ большихъ наказаній, чёмъ тё, которыя положены за эти дёянія при обычныхъ условіяхъ мирнаго положенія. Вся разница заключается въ томъ, что наказанія будутъ назначены не мировымъ судьей, окружнымъ судомъ или судебной палатой, а судомъ военнымъ, съ примѣненіемъ процессуальныхъ правилъ, установленныхъ для военнаго времени.

Далѣе, въ ст. третьей обязательнаго постановленія сказано: «Виновные въ подговорѣ къ неповиновенію, противодѣйствію закону, обязательному постановленію или законному распоряженію власти, напримѣръ: приказу коммиссаровъ о выборѣ должностныхъ лицъ, членовъ схода выборныхъ и депутатовъ на общіе волостные сходы—подлежатъ преданію военному суду съ примѣненіемъ законовъ военнаго времени».

Подговоръ или подстрекательство къ совершенію преступнаго дъянія самъ по себъ, т.-е. когда подговариваемый преступленія

не совершилъ, по общему правилу нашего законодательства, не наказуемъ. Въ воинскомъ уставъ о наказаніяхъ есть, правда, изъятіе, гласящее:

«За подговоръ или подстрекательство къ неисполненію приказанія, неповиновенію, или сопротивленію, подговорщики или подстрекатели подвергаются наказанію на основаніи ст. 120 уложенія о наказаніяхъ. Означеннымъ наказаніямъ подговорщики и подстрекатели подлежатъ и въ такомъ случаѣ, когда преступленіе или покушеніе на оное, или приготовленіе къ нему не были учинены тѣмъ, кто былъ подговариваемъ или подстрекаемъ» (ст. 112).

Изъятіе это, однако, за силою приведенной выше 269 ст. того же устава и такъ какъ неповиновеніе въ правилахъ о мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, не означено,— на лицъ гражданскаго вѣдомства распространяемо быть не можетъ. А потому отвѣтомъ на преданіе суду по 3 статьѣ обязательнаго постановленія можетъ быть только оправдательный приговоръ по невоспрещенности дѣянія подъ страхомъ наказанія.

Кстати будетъ отмътить, что и для военнослужащихъ за неповиновеніе никакихъ особыхъ карательныхъ законовъ военнаго времени не существуетъ.

Послѣдняя, четвертая, статья перваго отдѣла обязательнаго постановленія представляется наиболѣе жестокой и въ то же время наиболѣе противозаконной. Здѣсь уже прямая отмѣна закона, имѣющаго Высочайшую санкцію, и замѣна его собственнымъ произвольнымъ измышленіемъ.

Здѣсь—упраздненіе военнаго суда и тѣмъ самымъ упраздненіе всѣхъ гарантій справедливаго и юридически правильнаго рѣшенія. Здѣсь генералъ-губернаторъ уполномочиваетъ своихъ подчиненныхъ на совершеніе такихъ дѣйствій, совершать которыя ни онъ самъ и никто изъ административныхъ властей не имѣетъ права.

«Виновные въ вооруженномъ нападеніи на чиновъ войска, полиціи и всѣхъ вообще должностныхъ лицъ подлежатъ немедленному разстрѣлянію, а если это нападеніе будетъ совершено внутри зданій или изъ нихъ произойдетъ стрѣльба по указаннымъ лицамъ, то такія зданія подлежатъ немедленному уничтоженію».

Для полной ясности приведемъ цъликомъ текстъ ст. 20 пра-

вилъ о воен. полож., хотя для этого его придется частью повторить.

Ст. 20. «Разсмотрѣніе и рѣшеніе дѣлъ о преступленіяхъ, исчисленныхъ въ статьъ 17, а равно дълъ, изъятыхъ изъ общей подсудности, на основаніи пунктовъ 6 и 7 ст. 19, производится во военных судахо, по правиламъ, установленнымъ въ раздълъ IV военно-судебнаго устава, но съ тъмъ: 1) чтобы лицамъ, виновнымъ въ вооруженномъ сопротивлении властямъ или нападении на чиновъ войска и полиціи и на всѣхъ вообще должностныхъ лицъ, при исполненіи ими обязанностей службы, или же вслъдствіе исполненія сихъ обязанностей, коль скоро преступленія эти сопровождались убійствомъ или покушеніемъ на убійство, нанесеніемъ ранъ, увѣчій, тяжкихъ побоевъ, или поджогомъ, -- опредълялось наказаніе, предусмотрънное въ ст. 279 воинскаго устава о наказаніяхъ; 2) чтобы полагаемые въ военныхъ судахъ временные члены были назначаемы военнымъ начальствомъ, каждый разъ особо, исключительно изъ штабъ-офицеровъ; 3) чтобы дъла о лицахъ, обвиняемыхъ въ государственныхъ преступленіяхъ, разсматривались всегда при закрытыхъ дверяхъ, и 4) чтобы избраніе или назначеніе защитниковъ подсудимымъ производилось согласно правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 736, 737 и 739 военно-судебнаго устава».

Гдѣ въ этомъ законѣ намекъ на чье бы то ни было право подвергать виновныхъ «немедленному разстрѣлянію» безъ суда?

Законъ не обходитъ молчаніемъ нападенія на чиновъ войска, полиціи и должностныхъ лицъ и говоритъ: если дѣяніе совершено при исполненіи потерпѣвшимъ обязанностей службы или по поводу исполненія таковыхъ обязанностей и сопровождалось точно перечисленными послѣдствіями, то виновный подлежитъ военному суду, съ особо назначаемыми временными членами и защитниками и съ обязательнымъ разсмотрѣніемъ дѣла при закрытыхъ дверяхъ, и наказанію, опредѣленному въ ст. 279, т.-е. смертной казни; если же приведенныхъ отягчающихъ условій нѣтъ — то онъ подлежитъ военному суду, съ тѣми же процессуальными отступленіями отъ общихъ правилъ IV раздѣла военно-судебнаго устава, и наказанію, опредѣленному въ общихъ уголовныхъ законахъ.

А обязательное постановленіе объявляетъ: разъ совершено

вооруженное нападеніе, все равно при какихъ обстоятельствахъ и съ какими послъдствіями, ни суда, ни разбора не будетъ, а будетъ «немедленное разстръляніе».

Право военных начальников уничтожать въ военное время зданія имъетъ единственным источником ст. 11 правилъ воен. полож. Она опредъляетъ:

«Каждый военный начальникъ, подъ личною своею отвътственностью, въ правъ распорядиться уничтоженіемъ строеній и истребленіемъ всего того, что, по военнымъ соображеніямъ, можетъ затруднить движеніе или дъйствія нашихъ войскъ или благопріятствовать непріятелю».

На основаніи этого закона возможно, до нѣкоторой степени,—и то съ натяжкой,—оправдать разрушеніе гранатами домовъ въ Москвѣ — пока на улицахъ происходили двустороннія военныя дѣйствія, и войска имѣли передъ собой «непріятеля». Но въ немъ и тѣни нѣтъ предоставленія военнымъ начальникамъ права уничтожать зданія въ видѣ кары. Иначе было бы прямо дикимъ слѣдующее примѣчаніе къ ст. 11.

«За все, уничтоженное и истребленное на основаніи сей статьи, частнымъ лицамъ и учрежденіямъ производится, по ихъ заявленіямъ, вознагражденіе, опредѣляемое особою коммиссіею путемъ опроса подъ присягою понятыхъ людей, знавшихъ состояніе имущества до его истребленія».

Уничтожить въ видѣ кары, а потомъ заплатить казенныя деньги!

Второй и третій отдѣлы обязательнаго постановленія съ формальной стороны соотвѣтствуютъ закону, такъ какъ карательная санкція не превышаетъ 3,000 руб. штрафа или 3 мѣсяцевъ заключенія, на что правила воен. полож. даютъ генералъ-губернатору власть, почти полностью дискреціонную.

Суть революціи для криминалиста въ открытомъ насильственномъ отрицаніи закона. Съ которой бы стороны оно ни шло— не все ли равно!..

«Русь» 2 февраля 1906 г., № 17.

## Audiatur et altera pars.

I.

Корреспонденція В. Климкова («Русь», № 21) проливаетъ свътъ на фактическія и юридическія основанія карательныхъ ужасовъ, творящихся въ Прибалтійскомъ краъ. До сихъ поръ приходилось только гадать, чъмъ руководствуются высшіе и низшіе агенты власти, примъняя разстрълы безъ суда, сжигая и разоряя отдъльныя постройки и цълыя деревни. Теперь раскрывается ихъ собственная точка зрънія на эти явно беззаконныя дъйствія.

Авторъ корреспонденціи не называетъ фамиліи лица, съ которымъ онъ велъ бесѣду, но по всему видно, что это лицо—высшій представитель временной мѣстной власти, военной и гражданской.

«Что касается лично меня,—сказалъ генералъ,—то я не сторонникъ быстрыхъ рѣшеній и расправъ. Разумѣется, тамъ, гдѣ я убѣжденъ, что данный членъ общества вреденъ для общей жизни, я могу его безъ всякаго суда и проволочки повѣсить и разстрѣлять, пользуясь ст. 12 военнаго положенія, но я предпочитаю обстоятельное, даже продолжительное слѣдствіе военнаго суда, которое даетъ возможность иногда по одному арестованному преступнику добраться до цѣлаго ряда другихъ» 1).

1) Точность воспроизведенія всей бесёды, само собою разум'вется, остается на отв'єтственности г. Климкова.

Итакъ, юридическое основаніе разстрѣловъ безъ суда—ст. 12 правилъ о мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи.

Основаніе фактическое—«исключительность мѣстныхъ условій, исключительность, не предусмотрѣнная и не охваченная законами и положеніями».

Намъ приходилось уже дважды разбирать статью 12 правилъ воен. пол. («Молва» № 12 и «Русь» № 13) по поводу много-кратнаго разстръливанія въ Варшавъ «уличенныхъ» въ пригото-вленіи и храненіи взрывчатыхъ веществъ, въ вымогательствъ и въ другихъ дъяніяхъ, за которыя не положено смертной казни, ни по законамъ мирнаго времени, ни по законамъ времени военнаго, ни въ общемъ уголовномъ кодексъ, ни въ кодексъ военно-уголовномъ. Важность вопроса заставляетъ снова къ ней вернуться.

Св. зак. т. II, прилож. къ ст. 23, ст. 12:

«Если въ мѣстности, объявленной на военномъ положеніи, будетъ признано необходимымъ, для охраненія государственнаго порядка или успѣха веденія войны принять такую чрезвычайную мѣру, которая не предусмотрѣна въ семъ приложеніи, то главно-командующій непосредственно или по представленію командующаго арміей, дѣлаетъ распоряженіе о принятіи сей мѣры собственною властью, донося о томъ Государю Императору».

Если толкованіе этого закона по мѣсту, занимаемому имъ въ правилахъ о военномъ положеніи, и по сопоставленію его съ тѣмъ, какъ трактуется о лишеніи жизни въ законахъ основныхъ, быть можетъ, не убѣдительно для неспеціалистовъ въ юриспруденціи, то, во всякомъ случаѣ, нѣтъ надобности быть юристомъ, чтобы видѣть, что онъ говоритъ только о главнокомандующемъ и ни о комъ больше.

Главнокомандующій въ организаціи управленія войсками въ военное время и въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, занимаетъ мѣсто, рѣзко отличное отъ начальниковъ рѣшительно всѣхъ степеней.

«Главнокомандующій — опредѣляетъ ст. 18 положенія о полевомъ управленіи войскъ въ военное время—представляетъ лицо Императора и облекается чрезвычайной властью». Онъ «подчиняется въ дѣйствіяхъ своихъ исключительно и непосредственно верховной власти и за свои распоряженія и дѣйствія отвѣтствуетъ только передъ Его Величествомъ; во всѣхъ случаяхъ, когда онъ признаетъ это полезнымъ или нужнымъ, онъ имѣетъ право обращаться непосредственно къ Государю Императору. Никакое правительственное мѣсто или лицо не даетъ главнокомандующему предписаній и не можетъ требовать отъ него отчетовъ» (ст. 20). «Приказанія главнокомандующаго именуются, какъ изъявленія воли монарха, «повелѣніями» (ст. 23). Онъ «можетъ собственной властью заключать съ непріятелемъ перемиріе» (ст. 26).

При такихъ полномочіяхъ и при такой полнотѣ власти главнокомандующаго, ст. 12. правилъ воен. полож. получаетъ полное логическое объясненіе. Послѣ перечисленія, какія права въ области административныхъ распоряженій, получаютъ командующіе арміями (ст. 10) и «каждый военный начальникъ» (ст. 11), законъ гласитъ, что главнокомандующій можетъ принять всякую чрезвычайную мѣру, признанную имъ необходимой «для охраненія государственнаго порядка или успѣха веденія войны».

Но кром'т него абсолютно никто не уполномоченъ приниматъ такую всякую мтру, ибо онъ одинъ «представляетъ лицо Императора и облекается чрезвычайною властью».

И главнокомандующій; однако, не въ правъ, ссылаясь на 12 ст., разстръливать безъ суда, потому что подобная мъра относится не къ области административной, а къ области отправленія уголовнаго правосудія. Въ этой же области для него обязательны опредъленія военно-судебнаго устава, какъ то прямо выражено въ ст. 34, пунктъ 8, полож. о полевомъ управленіи войскъ: «права главнокомандующаго по военно-судной части изложены въ военно-судебномъ уставъ». Онъ имъетъ право предавать виновныхъ военному суду, ограничивать общую подсудность, конфирмовать приговоры, отмънять кассаціонное обжалованіе, даже временно усиливать строгость наказаній, въ законт положенныхъ, не доводя только усиленія до смертной казни, но права непосредственнаго суда и расправы ему не предоставлено, какъ никогда не пользуется этимъ правомъ монархъ, хотя приговоры постановляются его именемъ. Тъмъ менъе допустима передача главнокомандующимъ кому бы то ни было этого непринадлежащаго ему права.

Слѣдовательно, если бы съ г. Климковымъ говорилъ даже главнокомандующій, то онъ не имѣлъ бы законнаго основанія сказать, что «разумъется» можетъ повъсить вреднаго члена общества «безъ всякаго суда и проволочки». Въ устахъ же не главно-командующаго это «разумъется» есть плодъ двоякаго заблужденія.

«Главнокомандующій—гласитъ ст. 17 положенія о полев. упр. войскъ—опредъляется и увольняется по непосредственному усмотрънію Государя Императора Высочайшимъ приказомъ и вмъстъ указомъ правительствующему сенату». Такихъ приказа или указа о назначеніи главнокомандующаго въ Прибалтійскій край опубликовано по сегодняшній день не было. Не было опубликовано и о предоставленіи кому-либо изъ начальствующихъ тамъ лицъ правъ главнокомандующаго, какъ это сдълано въ указъ отъ 3 февраля въ отношеніи вновь назначеннаго командующаго войсками на Дальнемъ Востокъ, генерала Гродекова.

Заблужденіе!.. Сколькимъ несчастнымъ оно стоило жизни! Сколько погибло, во избъжаніе «проволочки», ни въ чемъ неповинныхъ — по ошибкъ!...

H.

Фактическое основаніе противозаконныхъ жесткостей, совершаемыхъ въ Прибалтійскомъ краѣ, по словамъ собесѣдника г. Климкова, лежитъ въ «исключительности мѣстныхъ условій, исключительности, не предусмотрѣнной и не охватываемой законами и положеніями».

Что въ Прибалтійскомъ крає создались въ настоящее время исключительныя местныя условія, противъ этого спорить нельзя. Что исключительныя условія не охватываются общими нормами закона — также безспорно. Общія нормы имѣютъ въ виду обычныя юридическія отношенія гражданъ между собою и къ органамъ власти, когда авторитетъ закона въ сознаніи населенія не поколебленъ, и подчиненіе опредѣленіямъ права составляєть общее явленіе, а нарушеніе ихъ—частное. При революціи же получается обратное соотношеніе: повиновенія во имя долга, т.-е. вслѣдствіе сознанія «Эязанности повиноваться не существуєть, и внѣшнее принужденіе остается единственнымъ регуляторомъ правоотношеній.

Но это отоках оправеть? Неужели отоках следуеть предо-

ставленіе полнаго произвола органамъ, выполняющимъ принужденіе, въ выборѣ средствъ и способовъ его?

Пока сила имѣетъ передъ собою силу, пока идетъ бой — все равно, будутъ ли бойцомъ войска другого государства, или боевая революціонная дружина, — выборъ средствъ и способовъ побѣдить дѣйствительно долженъ принадлежать самимъ примѣняюшимъ силу. Но разъ бой конченъ, для государственной силы наступаетъ моментъ дѣятельности иного рода — дѣятельности по закону и на основаніи закона. Правда, не на основаніи закона, обычно дѣйствующаго въ государствѣ, однако такого, который включаетъ произволъ и усмотрѣніе въ извѣстныя опредѣленныя границы.

Изъ исключительности обстоятельствъ, создавшихся въ Прибалтійскомъ краѣ, большее, что можетъ слѣдовать, это введеніе исключительныхъ же законовъ. И пока военные отряды и власти дѣйствуютъ въ предѣлахъ правилъ о мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, ни возмущаться противъ нихъ, ни обвинять собственно ихъ въ чемъ-либо нельзя.

Объектомъ критики могутъ быть правила, но не исполнители. Когда же исполнители освобождаютъ себя отъ какихъ бы то ни было ограниченій, то получается злоупотребленіе властью, всю тяжесть отвътственности за которое они принимаютъ на себя.

Можетъ быть, впрочемъ, генералъ, говорившій съ г. Климковымъ, считаетъ, что исключительность мѣстныхъ условій въ Прибалтійскомъ краѣ не охватывается даже исключительными правилами военнаго положенія?

Если да — а изъ бесѣды какъ будто вытекаетъ, что именно такой точки зрѣнія держится генералъ, — то позволительно ему предложить вопросъ: неужели онъ полагаетъ, что мѣстныя исключительныя условія въ Прибалтійскомъ краѣ болѣе далеки отъ предположеній, которыми руководствовался русскій законодатель, издавая правила военнаго положенія, нежели условіи Манчжуріи? Неужели то, что обязательно примѣнялось въ Манчжуріи—судъ прежде лишенія жизни китайцевъ, нарушившихъ прокламацію главнокомандующаго, и допущеніе уничтоженія строеній лишь настолько, насколько это необходимо для успѣха боя, — непримѣнимо въ охваченныхъ пожаромъ возстанія Эстляндской, Лифляндской и Курляндской русскихъ губерніяхъ? Неужели эти безко-

нечно малыя гарантіи для населенія хотя бы того, что не произойдетъ ошибки въ личности лишеннаго жизни, или что имущественное благосостояніе гражданъ не будетъ зависѣть отъ «горячности молодыхъ увлекающихся начальниковъ», не совмѣстимы съ задачей возвратить край къ повиновенію закону?

Не въ исключительныхъ условіяхъ здѣсь дѣло. Правъ былъ графъ Витте, говорившій въ своемъ всеподданнѣйшемъ докладѣ, что «обширнѣйшая» наша администрація, «воспитанная на иныхъ началахъ», не имѣетъ «гражданскаго навыка». Всѣ администраторы закона не любятъ. Онъ въ ихъ глазахъ—вредное стѣсненіе. А судъ — ненужная «проволочка». Сбросить съ себя докучные путы закона всячески стремятся ежедневно урядники, земскіе начальники, губернаторы. И у каждаго всегда готова ссылка на исключительныя условія, которыхъ никто кромѣ нихъ не понимаетъ. Нужно ли приводить доказательства!? Недаромъ вся Россія уже двадцать пять лѣтъ находится на положеніи усиленной охраны... 1)

Что такое воззрѣніе администраторовъ ведетъ къ анархіи — къ безвластію въ многовластіи — объ этомъ они не заботятся. А между тѣмъ иного исхода быть не можетъ. Разъ отвергаетъ для себя обязательность закона старшій начальникъ, онъ безсиленъ удержать отъ того же младшихъ.

Генералъ, бесѣдовавшій съ г. Климковымъ, предпочитаетъ «обстоятельное, даже продолжительное слѣдствіе военнаго суда, которое даетъ возможность иногда по одному арестованному преступнику добраться до цѣлаго ряда другихъ». «Предпочитаетъ» не въ силу категоричнаго требованія закона, а вслѣдствіе своего субъективнаго мнѣнія. Въ результатѣ—слѣдствій не производится

<sup>1)</sup> Въ устраненіе недоразумѣній напоминаемъ мало кому извѣстныя «правила для мѣстностей, необъявленныхъ въ исключительномъ положеніи» (приложеніе къ ст. 1 тома XIV св. зак., ст. 28—31). На основаніи этихъ правилъ, если хоть одна губернія объявлена на положеніи усиленной охраны, то «во всѣхъ остальныхъ мѣстностяхъ государства» можетъ получать примѣненіе и военная подсудность съ назначеніемъ смертной казни, и право губернаторовъ удалять отъ должностей служащихъ въ органахъ самоуправленія, и право полиціи подвергать аресту и дѣлать обыски. Во всѣ двадцать пять лѣтъ съ 1881 г. эта возможность была и остается всероссійскимъ постояннымъ фактомъ.

и арестованных разстрѣливают без «проволочки». «Въ рајонъ дъйствій съвернаго отряда» населеніе даже предварительно оповъщено, что виновные въ вооруженномъ нападеніи на чиновъвойска и т. д. подлежать немедленному разстрѣлянію.

Тотъ же генералъ, гласитъ корреспонденція, «не одобряєтъ часто практикуемое карательными отрядами сжиганіе строеній. Насколько извъстно изъ приказовъ прибалтійскаго генералъгубернатора по этому поводу, сжиганіе допускается только какъ случайное, отъ дъйствія, напримъръ, артиллеріи, или когда строеніе служитъ гнъздомъ для обороняющихся повстанцевъ. Во всъхъ же иныхъ случаяхъ сжиганіе строеній не разръшается, и даже были приказы генералъгубернатора, запрещающіе поджоги».

А жгутъ, жгутъ и жгутъ. Генералъ Орловъ предупреждаетъ, что зданія, въ которыхъ будетъ произведено вооруженное нападеніе на должностныхъ лицъ, подлежатъ немедленному уничтоженію. «Гг. лейтенанты, корнеты и подпоручики словно соперничаютъ между собою, кто больше сжегъ».

«Горячность молодыхъ увлекающихся начальниковъ»!.. Да въдь отъ такого оправданія разстрѣловъ и поджоговъ волосы становятся дыбомъ! И офицеръ Оконевъ, убившій студента Давыдова, не корыстью руководился. И онъ молодъ и горячъ, быть можетъ...

Корреспонденція г. Климкова проливаетъ еще свѣтъ на истинныя причины латышской революціи. Наивные люди думаютъ, что она вызвана вѣковымъ подавленіемъ латышей нѣмецкими баронами, что безземельные батраки и арендаторы возстали во имя права на землю и на національное самоопредѣленіе. Какъ они жестоко ошибаются!

Разговоръ по этому вопросу г. Климкова съ генераломъ столь характеренъ, что его нельзя изложить въ извлеченіи.

«На вопросъ мой, не является ли освободительное движеніе въ краѣ основаннымъ, главнымъ образомъ, на аграрно-экономической цочвѣ, генералъ отвѣтилъ:

— О, нѣтъ. Аграрныя причины конечно играютъ нѣкоторую роль въ движеніи, но совершенно незначительную. Аграрный, школьный, экономическій и церковный вопросы, разумѣется, нуждаются въ реформахъ, но главная суть не въ нихъ. По моему мнѣнію, объявленіе свободъ на основаніи Высочайшаго манифеста отъ 17 октября попало здѣсь на исключительно неподготовлен-

ную почву. Въ прибалтійскомъ краѣ слишкомъ много преступнаго элемента, который поспѣшилъ примкнуть къ освободительному движенію только ради своихъ преступныхъ цѣлей.

Я поинтересовался, кого именно генералъ подразумъваетъ подъ преступнымъ элементомъ?

— Это браконьеры, всевозможные воры и мошенники. Въ Эстляндіи еще преступность значительно меньше, а среди латышей (въ Лифляндіи и Курляндіи) есть даже цълыя преступныя волости!...»

Итакъ, революцію дълаютъ воры, мошенники и браконьеры, къ которымъ въ городахъ присоединились не анархисты, не республиканцы, а просто «преступный элементъ».

Слишкомъ ужъ это «просто». Невольно приходится заподозрить г. Климкова: точно ли онъ воспроизвелъ бесъщу.

Рго domo sua. Въ послъднее время я помъстилъ въ «Руси» нъсколько статей, посвященныхъ юридическому разбору совершающихся подъ флагомъ военнаго положенія вопіющихъ беззаконій. Эти статьи вызвали ироническое замъчаніе г. Яблоновскаго въ «Нашей Жизни», справедливо напомнившаго, что тъ же мысли «не менъе блистательно» доказалъ у Глъба Успенскаго одинъ волжскій буфетчикъ, который говорилъ:—«Я такъ думаю: который человъкъ ни въ чемъ не виновенъ, и того человъка наказывать не за что. А который, ежели есть преступникъ или, такъ сказать, злодъй какой-нибудь, такъ того наказывай. Больше ничего».

Г. Набоковъ въ «Полярной Звѣздѣ» тоже повидимому считаетъ, что я ломлюсь въ открытую дверь, и что не имѣетъ смысла выворачивать цѣлый арсеналъ статей закона для доказательства азбучной истины: для наказанія нуженъ судъ, а для суда — законъ.

Но что же дѣлать, когда въ оффиціальныхъ приказахъ пишется о какихъ-то «полевыхъ» судахъ, когда обѣщаютъ смертную казнь безъ суда за невзносъ податей? Приходится и за азбуку браться, когда стало возможнымъ появленіе въ газетахъ, напр, такой телеграммы:

«Баронъ Каульбарсъ объявляетъ, что изобличенные въ хра-

неніи и приготовленіи взрывчатыхъ веществъ и снарядовъ для преступныхъ цълей будутъ задерживаться и ко нимо будето примпънена смертная казнь во административномо порядкто».

Кромъ того, многочисленныя письма, получаемыя мною по поводу этихъ статей, свидътельствуютъ, что я не напрасно наполнялъ ими столбцы газеты. Приношу кстати искреннюю благодарность моимъ корреспондентамъ за сочувственные отклики.

«Русь» 7 и 11 февраля 1906 г., №№ 22 и 26.

# Войско наканунъ Государственной Думы.

Война для государства — экзаменъ. То, что при обычномъ теченіи жизни лишь ощущается и отъ сознанія массъ населенія можетъ быть болѣе или менѣе искусно укрываемо—въ моментъ войны обнажается во всей наготѣ. Ибо на войнѣ быютъ не только или, сказать вѣрнѣе, не столько за техническіе недостатки вооруженія, снаряженія, обученія и личнаго состава арміи, сколько за тѣ факторы, которые эти недостатки породили. Въ войну 1870 года французовъ побѣдилъ нѣмецкій народный учитель. Въ войну 1904—1905 гг. Россія расплатилась за тринадцатилѣтіе царствованія Александра ІІІ и за послѣдующій режимъ чиновничьяго всевластія. Война 1855—1856 гг. была расплатой за крѣпостное право.

Уже двъсти лътъ почти всъ реформы въ войскъ у насъ начинаются съ перемънъ въ формъ одежды. Такъ было и послъ севастопольскаго погрома. Первою мърою явилась замъна фраковъ мундирами съ сплошными фалдами и старыхъ киверовъ головными уборами иного типа. Но на этомъ дъло не остановилось.

Одновременно съ приступомъ къ работамъ по освобожденію крестьянъ, былъ поставленъ во всей его полнотѣ вопросъ о полной реорганизаціи арміи. За исходное начало было принято, что солдатомъ будетъ и долженъ быть не рабъ, а человѣкъ. Два крупнѣйшихъ дѣятеля эпохи великихъ реформъ оказались во

главъ морского и военно-сухопутнаго въдомствъ—великій князь Константинъ Николаевичъ и гр. Д. А. Милютинъ, и оба они сразу задались созданіемъ условій обращенія солдата-автомата въ сознательно относящуюся къ своему тяжелому долгу личность.

«Палки капрала солдатъ долженъ бояться больше, нежели пули непріятеля»—говорилъ Фридрихъ II. Эта мысль въ условіяхъ нашей крѣпостной эпохи нашла живѣйшій откликъ, и палка стала основнымъ воспитательнымъ средствомъ и единственнымъ регуляторомъ отношеній въ войскѣ между начальниками и подчиненными. Да и могло ли быть иначе? Пощечина и розги регулировали отношенія господъ и рабовъ. Что другое, кромѣ палки, могло служить средствомъ воздѣйствія дворянъ-офицеровъ, тѣхъ же господъ въ военномъ мундирѣ, на солдатъ — тѣхъ же рабовъ въ сѣрой шинели?

Палка была средствомъ. Слѣпое, неразсуждающее повиновеніе—цѣлью. А гдѣ такова цѣль и таково средство — тамъ нѣтъ мѣста сознательной личности. Большее, что можетъ дать войску подобное воспитаніе—пассивную стойкость. Имъ можно научить солдата безропотно умирать. Но научить его побѣждать, когда противникъ умѣетъ не только умирать, а способенъ и къ активной дѣятельности — нельзя.

Въ 1863 г. послѣдовало изданіе акта для войска исключительной важности — «Положенія объ охраненіи воинской дисциплины и взысканіяхъ дисциплинарныхъ». Этимъ актомъ былъ сдѣланъ первый шагъ проведенія въ жизнь принциповъ, прямо противоположныхъ дореформенному времени. На смѣну безусловному повиновенію явилось повиновеніе условное, ограниченное законностью содержанія отданнаго приказанія и служебнымъ его характеромъ. Право жалобы подчиненныхъ на начальниковъ получило столь широкія и законченныя формы, что если бы касающіяся его опредѣленія — до сихъ поръ сохранившіяся безъ измѣненія — не встрѣчали произвольныхъ препятствій ихъ примѣненія, въ арміи, можно смѣло сказать, уже существовалъ бы правовой порядокъ. Въ томъ же году уничтожено прогнаніе сквозь строй. Въ 1866—1868 гг. изданъ воинскій уставъ о наказаніяхъ. Въ 1867 г. введена военно-судебная реформа.

Другую сторону задачи составляло обновленіе команднаго состава. Гр. Д. А. Милютинъ ее разрѣшилъ кореннымъ преобразованіемъ системы военно-учебныхъ заведеній. Старые кадетскіе корпуса, создававшіе изъ офицерства замкнутую касту, были обращены въ военныя гимназіи и училища. Первыя получили характеръ общеобразовательныхъ среднихъ учебныхъ заведеній, вторыя — спеціальныхъ. Если военныя гимназіи все-таки сохранили обособленность, то только потому, что въ моментъ ихъ образованія во главѣ министерства народнаго просвѣщенія стоялъ гр. Д. А. Толстой, и Д. А. Милютинъ надѣялся сохранить хоть въ военномъ вѣдомствѣ среднюю школу.

Закончилась эпоха военныхъ реформъ уставомъ о воинской повинности 1874 г. Когда уставъ вырабатывался, реакція уже торжествовала, и нужны были невѣроятныя усилія военнаго министра, чтобы его провести. Дѣленіе населенія на господъ и рабовъ мало въ чемъ имѣло такое рельефное выраженіе, какъ въ рекрутской повинности. Во имя защиты отечества, она брала только рабовъ и близкія къ нимъ, хотя и не состоявшія въ крѣпости, податныя состоянія. Брала — сначала навсегда, потомъ на долгіе годы. Господа были свободны. Рекрутъ въ глазахъ закона былъ вещью, цѣнимою на деньги: богатый могъ купить человѣка и поставить его вмѣсто себя. Какъ помѣщикъ покупалъ въ собственность человѣческую рабочую силу, такъ ее по повинности пріобрѣтало тоже въ собственность войско.

19 февраля 1861 г., казалось, предрѣшило упраздненіе рекрутской повинности и принятіе въ основу новой системы комплектованія принциповъ всеобщности и личной обязательности. А и въ заключеніяхъ вѣдомствъ на проектъ, и въ государственномъ совѣтѣ было гораздо болѣе возраженій, чѣмъ сочувственнаго отношенія.

Возражали противъ принциповъ и противъ частностей. Возражали противъ освобожденія отъ службы въ войскахъ по религіознымъ убѣжденіямъ менонитовъ. Возражали противъ льготъ въ зависимости отъ полученнаго образованія. Говорили, что такія льготы разовьютъ стремленіе къ полученію образованія, а образованныхъ людей у насъ и безъ того слишкомъ много: «они не распредѣляются въ нашей общественной средѣ». И говорилъ это и писалъ министръ народнаго просвѣщенія!.. Еще говорили, что всеобщая повинность можетъ повести къ гибели древнихъ дворянскихъ родовъ...

Наступило 1 марта 1881 г. Въ апрѣлѣ офицерамъ и солдатамъ гвардіи разрѣшено носить бороды. Въ маѣ — уничтожены султаны и у генераловъ красные штаны. Въ іюнѣ сабли замѣнены шашками. Затѣмъ даны новаго образца мундиры, длинные сапоги и барашковыя шапки... Потомъ началась ломка и разрушеніе.

Въ войскахъ ломка и возвратъ назадъ повелись съ особенной энергіей. И если не все изъ созданнаго въ предшествующее царствованіе было сразу сломано, то только потому, что разрушители не оказались на высотъ умънія.

Внѣшнимъ оправданіемъ «реформъ наоборотъ» была выставлена война 1877—1878 гг. По конечному результату, война оказалась, если не вполнѣ удачной, то не неудачной. Турокъ, во всякомъ случаѣ, побѣдили. Но что она обнаружила снова наши слабыя стороны—было несомнѣнно. На войнѣ крали, крали и крали. Первоначальный планъ кампаніи оказался никуда негоднымъ. Людей безразсудно посылали на убой подъ Плевной. На Шипкѣ солдаты замерзали безъ сапогъ и полушубковъ.

Отсюда, вопреки логикъ, былъ сдъланъ выводъ: необходимо вытравить изъ военнаго закона либеральный духъ, вернуть къ жизни кадетскіе корпуса и усилить власть военныхъ начальниковъ.

Опять засвистала розга, опять возродилась кулачная расправа. Всѣ реформы Александра II имѣли общій недостатокъ: недоговоренность. Будучи обыкновенно слъдствіемъ компромисса, онъ оставляли лазейку, которою реакція безъ труда стала пользоваться. Такъ, манифестъ 17-го апръля 1863 г. не абсолютно уничтожилъ тълесное наказаніе, а, въ частности, въ войскахъ оставилъ розги, какъ мъру дисциплинарную и даже судебную, въ видъ «временнаго» и «замъняющаго» наказанія. И для «убъжденныхъ» сторонниковъ мнѣнія, что съ солдатомъ безъ «строгости» нельзя, не понадобилось сложной процедуры изм\*ненія закона, чтобы дать волю своимъ инстинктамъ. Такую же лазейку для кулачной расправы оставилъ законъ, объявившій нанесеніе побоевъ нижнимъ чинамъ преступленіемъ. На-ряду съ другими карами онъ назначилъ за него и дисциплинарное взысканіе, т.-е. начальство получило возможность не доводить дъла до суда и подъ рукой, такъ сказать, даже поощрять отеческія расправы.

За розгой и кулакомъ пошелъ старый фридриховскій принципъ воспитанія. За нимъ сталъ возрождаться солдатъ-автоматъ. Обязанность сознательнаго повиновенія начальнику не вытравилась изъ печатнаго текста закона, но въ жизненномъ обиходѣ ея не стало. Солдатъ и сейчасъ учатъ не «по закону», а «по Драгомирову», который съ легкимъ сердцемъ разрубилъ труднъйшій вопросъ бойкимъ афоризмомъ: дѣлай все, что прикажутъ, а противъ Царя не моги...

Въ военныхъ судахъ сейчасъ же былъ ослабленъ элементъ юристовъ за счетъ усиленія строевого. Исчезла несмѣняемость и независимость судей. Административная власть получила широкое право воздѣйствія на судъ.

Про кадетскіе корпуса первоначально было объявлено, что возрождается одно ихъ названіе. Но вскорѣ возродились и лагери, и старыя условія прієма, и внутренній бытъ и, главное, «духъ». Въ девятидесятыхъ годахъ, не усвоившій новыхъ вѣяній инспекторъ классовъ одного корпуса озабоченно докладывалъ директору, что кадеты съ каждымъ годомъ все хуже учатся. Умудренный опытомъ жизни директоръ отвѣчалъ: «Эхъ, батенька, зачѣмъ ученье: была бы выправка, да оркестръ музыки, да лагерь бы сошелъ хорошо». И онъ былъ правъ: его корпусъ считался образцовымъ.

Въ уставъ воинской повинности подверглись значительному сокращенію льготы по образованію. Когда въ 1887 г. возникъ вопросъ о распространеніи устава на Закавказье и на поселенныхъ тамъ духоборовъ, то о такомъ изъятіи, какое принято для менонитовъ, не поднялось и ръчи. Было ръшено: заставить служить во что бы то ни стало. И заставляли — пока въ 1896 г. не состоялось Высочайшаго повельнія ссылать духоборовъ, вмъсто военной службы, на восемнадцать лътъ въ якутскую область.

Послѣдніе десять лѣтъ прошли въ войскѣ безцвѣтно. Даже въ формѣ одежды существенныхъ измѣненій не было произведено. Перевооружали, развивали боевую готовность, перемѣняли строевые уставы, кое-гдѣ клали заплаты. Произволъ росъ и безудержно множился...

Грянула война... и окончилась безпримърнымъ пораженіемъ. Пока что, образованъ совътъ обороны, уволено отъ службы

человъкъ тридцать генераловъ — членовъ военнаго совъта и комитета о раненыхъ, вмъсто гладкихъ пуговицъ армейскимъ полкамъ даны пуговицы съ орлами и офицерамъ разръшено дълать проръзи на пальто, чтобы можно было вынимать шашки изъ ноженъ, не разстегиваясь. Пишутъ въ газетахъ, что будетъ разръшено носить тужурки... Кромъ того, удовлетворены требованія солдатъ объ увеличеніи жалованья и улучшеніи довольствія, дружно заявленныя ими «революціоннымъ» путемъ.

Великая и громадная задача предстоитъ Государственной Думъ. Въ отношеніи войска не меньшая, чъмъ въ отношеніи всего остального...

«Страна» 19 февраля 1906 г., № 1.

## Баллотировка шарами и подачей записокъ.

Положеніемъ о выборахъ 6 августа установленъ двоякій порядокъ избранія выборщиковъ: на съѣздахъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ — посредствомъ баллотировки шарами и на съѣздахъ городскихъ избирателей — посредствомъ подачи записокъ (ст. 40).

Двойственность эта въ закон 11 декабря получила дальнъйшее развитіе. Порядокъ избранія посредствомъ подачи записокъ установленъ и для съъздовъ уъздныхъ землевладъльцевъ, «въ составъ коихъ входятъ по избирательнымъ спискамъ болъ пятисотъ лицъ».

Баллотировка шарами или записками вопросъ техническій. И та, и другая системы суть способы закрытаго голосованія. Об'є, сл'єдовательно, подлежатъ оц'єнк'є со стороны обезпеченія свободы избирателя въ моментъ вотума, во-первыхъ, сохраненія тайны поданнаго голоса—во-вторыхъ, и удобства практическаго прим'єненія — въ-третьихъ.

Но когда законъ одновременно и параллельно принимаетъ два способа осуществленія какого бы то ни было права, то возникаетъ, сверхъ того, необходимость сопоставленія ихъ въ цѣляхъ выясненія равенства ихъ значенія.

Въ отношеніи обезпеченія свободы избирателя преимущества принадлежатъ баллотировкъ шарами. Назойливыя приставанія и упрашиванія партійныхъ агитаторовъ, встръчающія избирателя

на подъвздв дома, гдв производится подача записокъ, и провожающія его на лвстницв и т. д. до двери, за которой стоитъ урна, — всегда могутъ оказать воздвйствіе на человвка слабой воли. Онъ самъ не отдастъ себв иной разъ отчета, какъ вмвсто заготовленнаго дома бюллетеня у него въ рукахъ или въ карманв окажется другой. Ложный стыдъ подать бюллетень, некрасиво или съ грамматическими ошибками написанный, неловкость отказать знакомому въ его просьбв показать бюллетень — всв подобнаго рода мелочи могутъ играть и, какъ учитъ опытъ, двйствительно играютъ иногда немаловажную роль.

Съ другой стороны, самостоятельное составленіе бюллетеня, особенно когда приходится написать десятокъ и болѣе именъ, требуетъ во всякомъ случаѣ труда. Надо подумать, надо написать. А когда думаешь о лицѣ — берутъ сомнѣнія и приходится испытывать непріятныя ощущенія: да стоитъ ли его вносить въ списокъ? Гдѣ найти достаточное число достойныхъ «моего» вотума, безукоризненныхъ лицъ? Готовые бюллетени партій освобождаютъ и отъ обязанности думать, и отъ обязанности писать. Въ сознаніи избирателя личная отвѣтственность за бюллетень умаляется возможностью ея переложенія на партію. Подаваемый бюллетень не «мой»—«я» его только подаю. Не «я» обдумывалъ каждое имя. Такими софизмами лѣнь мыслить и писать пересиливаетъ совъсть, и пассивный избиратель подчиняетъ свою свободу искусному воздѣйствію активныхъ участниковъ выборной борьбы.

Другое дѣло шаръ, который избиратель получаетъ передъ ящикомъ и который онъ обязанъ положить или направо, или налѣво. Тутъ нечѣмъ укрыться отъ своего личнаго сужденія о кандидатѣ. Ни число баллотируемыхъ лицъ, ни обѣщанія, вырванныя на подъѣздѣ и на лѣстницѣ, тутъ не имѣютъ значенія. Повернуть руку съ шаромъ вправо одинаково легко и одинаково трудно, какъ и влѣво. Избиратель въ направленіи руки абсолютно свободенъ.

Въ отношеніи сохраненія тайны голосованія обѣ системы равны, если конечно бюро, производящее подсчетъ записокъ, будетъ стоять на надлежащей высотѣ и не допуститъ изслѣдованія записокъ по почерку. При небольшомъ числѣ баллотирующихъ

и общей ихъ дисциплинированности шары даже скоръе могутъ выдать лукавство.

Въ к... увздномъ земствъ имълъ мъсто лътъ двадцать назадъ слъдующій курьезный случай. Предварительные переговоры и полсчеты показали, что прибывшіе на избирательный съъздъ распались на двъ почти равныя партіи: одна насчитывала девятнадцать голосовъ, другая-восемнадцать. Попытки къ соглашению не удались. Стало ясно, что въ результатъ выборовъ никто не получитъ большинства и что ни одного гласнаго земство имъть не будетъ. Кандидаты первой партіи, за исключеніемъ голоса баллотирующагося, могли разсчитывать на восемнадцать голосовъ «за» и на столько же «противъ». Кандидаты второй-на семнадцать «за» и девятнадцать «противъ». Тогда со стороны представителей первой партіи начались энергичныя воздъйствія на отдъльныхъ противниковъ. Одинъ избиратель, особенно желавшій быть избраннымъ, не устоялъ. Но онъ очень опасался прослыть измѣнникомъ. Его уговорили, что никто не узнаетъ, въ которую половину ящика онъ будетъ опускать шары. Начались выборы. Къ удивленію второй партіи, первый баллотировавшійся кандидатъ изъ противной группы получилъ 19 и 17; второй-то же и т. д. А свои кандидаты получали, какъ и ожидалось, 17 и 19. Дошла очередь до предателя. Въ его ящикъ оказалось 36 бълыхъ шаровъ и ни одного чернаго. Никто никому ничего не сказалъ, а анонимъ раскрылся.

Въ отношеніи практическихъ удобствъ преимущества принадлежатъ системѣ записокъ. При ней вся процедура баллотированія совершается просто и быстро. Такъ же точно упрощается подсчетъ голосовъ. Избиратель теряетъ ровно столько времени, сколько нужно, чтобы придти въ назначенное мѣсто и опустить бюллетень. А когда баллотировка производится шарами, онъ долженъ стать въ вереницу и шагъ за шагомъ обходить длинный рядъ ящиковъ. Если баллотирующихъ нѣсколько сотъ и баллотирующихся тоже сотни, то для производства выборовъ необходимо вычеркнуть изъ жизни избирателей по крайней мѣрѣ двое сутокъ. Кромѣ того, во второмъ случаѣ вмѣсто одного самаго простого ящика съ прорѣзью на крышкѣ необходимо имѣть столько спеціальныхъ баллотировочныхъ ящиковъ, сколько кан-

дидатовъ, и необходимо заготовить спеціальные же шары по числу баллотирующихъ, помноженному на число кандидатовъ.

Далѣе, система шаровъ не устраняетъ возможности грубыхъ злоупотребленій, благодаря которымъ нѣсколько сговорившихся лицъ легко могутъ всегда сорвать выборы.

Если въ данномъ избирательномъ собраніи употребляются шары безъ особыхъ отмѣтокъ на каждомъ шарѣ, то для этого достаточно принести съ собой сколько угодно такихъ шаровъ и насыпать ихъ пригоршнями въ три-четыре ящика. Если употребляются шары съ отмътками, то ръшившійся на злоупотребленіе избиратель можетъ, обходя ящики и получая около каждаго по одному шару, шаръ этотъ не опускать, а оставлять въ рукъ и, накопивъ такимъ образомъ нѣсколько шаровъ, всѣ ихъ положить направо излюбленному кандидату или налѣво — нежелательному. И уловить подобный маневръ почти невозможно. Этотъ пріемъ широко практиковался на городскихъ выборахъ при дъйствіи стараго городового положенія, когда рѣдкіе выборы проходили безъ того, чтобы подсчетъ не обнаруживалъ въ однихъ ящикахъ лишніе шары противъ числа баллотировавшихъ, а въ другихъ-нехватку шаровъ. Существуютъ, правда, особые патентованные ящики, не допускающіе злоупотребленій. Но завести ихъ повсемъстно стоило бы милліонныхъ расходовъ.

Всѣ практическія преимущества записокъ однако разбиваются о неграмотность избирателей. Неграмотные иначе, какъ баллотировкой шарами, самостоятельно осуществлять своего права не могутъ. Лучше ихъ въ такомъ случаѣ вовсе лишить избирательныхъ правъ, ибо записки отдаютъ ихъ цѣликомъ въ руки грамотныхъ.

Надо думать, что именно это послѣднее соображеніе имѣло рѣшающее значеніе въ глазахъ составителей положенія 6 августа. Справедливо полагая, что въ городскомъ населеніи процентъ неграмотныхъ невеликъ и въ виду практическихъ удобствъ голосованія посредствомъ бюллетеней—они для первой стадіи выборовъ въ городахъ приняли систему записокъ. А для той же стадіи выборовъ въ уѣздахъ въ виду неграмотности крестьянъ — тяжеловѣсную и неудобную систему шаровъ.

Что касается окончательныхъ выборовъ, то для всъхъ избирательныхъ собраній установлена баллотировка шарами, очевидно

въ цъляхъ единства, съ одной стороны, и преимуществъ этой системы относительно свободы избирателя—съ другой. Значеніе практическихъ неудобствъ баллотировки шарами во второй стадіи умаляется ограниченностью числа выборщиковъ.

Но равны ли и однозначущи ли баллотировка шарами и подачей записокъ по объему предоставляемой каждой изъ этихъ системъ степени возможности для избирателя вліять на выборы?

Возьмемъ конкретный примъръ: избирателей 500, кандидатовъ въ выборщики 50, надлежитъ избрать 10 лицъ.

При систем ваписокъ большее, на что получаетъ право избиратель, это сказать въ отношеніи 10 лицъ: «да, я избираю». Въ отношеніи прочихъ 40 онъ не говоритъ ни да, ни нѣтъ. Если онъ считаетъ достойными избранія не 10, а 20 или хотя бы всъхъ 50 кандидатовъ, выразить это и въ этомъ смыслѣ повліять на выборы онъ не можетъ. Обратно, если избиратель ни одного кандидата не считаетъ достойнымъ, онъ можетъ подать пустой бюллетень, т.-е. воздержаться отъ голосованія и нейтрализовать свой голосъ, но активно выразить свое неодобреніе всѣмъ баллотирующимся онъ лишенъ возможности.

При систем в шаров в избиратель обладает в правом в сказать «да» не столько разъ, сколько лицъ надлежитъ выбрать, а сколько выставлено кандитатовъ—не 10 разъ, а 50. Кром в того онъ получаетъ право сказать столько же разъ «н в тъ». Ясно, что системы не равны и баллотировка шарами гораздо шире полачи записокъ.

Гдѣ политическая жизнь установилась и гдѣ политическіе дѣятели хорошо извѣстны населенію, тамъ есть основаніе ожидать, что и при баллотировкѣ шарами избиратели въ массѣ будутъ поступать такъ, какъ поступали бы при подачѣ записокъ: 10 лицамъ будутъ класть шаръ направо и 40—налѣво. Гдѣ же она только начинается и кандидаты, какъ политическіе дѣятели, въ образуемомъ впервые представительствѣ никому неизвѣстны, тамъ съ полной вѣроятностью должно ожидать совершенно иное. Избирателямъ въ массѣ придется гадать о кандидатахъ, ни одинъ изъ которыхъ, за рѣдкими исключеніями, политическаго прошлаго не имѣетъ. А гдѣ догадки, тамъ прежде всего отражается темпераментъ и общее настроеніе человѣка. Одинъ станетъ разсуждать такъ: «я его недостаточно знаю и потому не могу по

совъсти положить ему направо». Другой: «я его недостаточно знаю и потому не имъю основанія класть налъво». Въ результатъ лишь меньшинство навърное осуществитъ свое право въ формъ «да» по числу выборщиковъ и въ формъ «нътъ» по числу остальныхъ кандидатовъ.

Пока двойственность системы въ первой стадіи выборовъ стояла въ зависимости отъ различенія городскихъ условій и уѣздныхъ—съ ней еще возможно было мириться. Неграмотность деревни и неудобства системы шаровъ служили, если не полнымъ, то всетаки хоть нѣкоторымъ оправданіемъ. Когда же въ основу различенія принятъ такой случайный моментъ, какъ число лицъ, внесенныхъ въ избирательные списки уѣзднаго съѣзда, то неравенство системъ выступаетъ со всей несправедливостью.

Да, баллотировка шарами при пятистахъ избирателяхъ весьма затруднительна. Но при четырехстахъ пятидесяти она не на много легче. А процентъ неграмотныхъ избирателей останется тотъ же, занесено ли въ списки пятьсотъ или четыреста.

«Русь» 20 февраля 1906 г., № 34.

#### Законное беззаконіе.

1.

Близится время выборовъ въ Государственную Думу. Для крестьянъ и мелкихъ внъгородскихъ собственниковъ, которымъ предстоятъ выборы трехстепенные, первый его періодъ уже наступилъ.

Съ каждымъ днемъ увеличивается число лицъ, устраняемыхъ отъ выборовъ. Въ любомъ номерѣ любой газеты можно прочесть, что то тутъ, то тамъ, привлеченъ къ судебной отвѣтственности или арестованъ, или назначенъ къ высылкѣ административнымъ порядкомъ то врачъ, то адвокатъ, то предсѣдатель управы, то земскій служащій, словомъ—избиратель.

Невольно встаютъ въ памяти слова всеподданнъйшаго доклада графа Витте: «Правительство должно поставить себъ непоколебимымъ принципомъ полное невмъшательство въ выборы въ Государственную Думу».

Куда дъвался этотъ непоколебимый принципъ? Какъ объяснить, при полномъ невмъшательствъ въ выборы, массовые аресты, ссылки и привлеченія къ судебной отвътственности избирателей, оканчивающіяся приговоромъ о десяти дняхъ ареста, какъ было съ профессоромъ Гредескуломъ въ Харьковъ?

Слышится отвътъ центральнаго правительства: предстоящіе выборы и преслъдованіе «государственныхъ преступниковъ» не имъютъ между собою ничего общаго; это только «злонамъренныя» газеты произвольно и искусственно ихъ сопоставляютъ...

Допустимъ, что такъ. Но, въ такомъ случаѣ, опять вспоминаются слова того же «принятаго къ руководству» доклада: «Въ отношеніи къ будущей Государственной Думѣ заботой правительства должно быть поддержаніе ея престижа, довтърія къ ея работамъ и обезпеченіе подобающаго сему учрежденію значенія».

Кто не подпишется подъ этими словами?! Весь смыслъ народнаго представительства въ его «значеніи». Единственно, что можетъ значеніе его обезпечить — довъріе. Создаетъ довъріе — престижъ. Какъ жена цезаря, представительное учрежденіе должно быть выше подозръній. Мало, если выборы пройдутъ безъ намъреннаго вмъшательства правительства, безъ намъреннаго направленія ихъ исхода. Необходимо еще, чтобы это было такъ не только въ дъйствительности, но и въ представленіи населенія. Необходимо, чтобы населеніе видъло невмъшательство правительства, чтобы у населенія и мысли не возникало о подтасовкъ выборовъ путемъ лишенія нежелательныхъ правительству кандидатовъ избирательныхъ правъ и устраненія ихъ тъмъ отъ баллотировки. Иначе отъ представительства заранъе будетъ отнятъ престижъ, а слъдовательно—довъріе и значеніе.

Мы допустили, что въроятный отвътъ центральной власти парируетъ упрекъ, дабы показать и съ этой точки зрънія его несостоятельность. По существу же утвержденіе, что массовое возбужденіе судебныхъ преслъдованій не имъетъ связи съ выборами, болье чъмъ рискованно.

«Между выраженнымъ съ наибольшей искренностью принципомъ, —писалъ въ докладѣ графъ Витте, —и осуществленіемъ его
въ законодательныхъ нормахъ, а въ особенности проведеніемъ
этихъ нормъ въ нравы общества и пріемы прагительственныхъ
агентовъ, не можетъ не пройти нѣкоторое время. Сразу пріуготовить страну съ 135-милліоннымъ разнороднымъ населеніемъ и
обширнѣйшей администраціей, воспитанными на иныхъ началахъ,
къ воспріятію и усвоенію нормъ правового порядка не по силамъ
никакому правительству».

«Нѣкоторое время» для перевоспитанія правительственных агентовъ— не четыре мѣсяца. И все, что произошло за эти четыре мѣсяца и происходитъ сейчасъ, краснорѣчиво свидѣтельствуетъ, какъ глубоко былъ правъ авторъ доклада. Его слова ежедневно оправдывались и оправдываются. Мало того: четыре

мъсяца показали, что никакое время нынъшнихъ агентовъ власти высшихъ даже болъе, чъмъ низшихъ—не перевоспитаетъ и что необходимое условіе искорененія старыхъ «пріемовъ» и «пріуготовленія страны къ воспріятію и усвоенію нормъ правового порядка» — это полная смъна «общирнъйшей» администраціи, по крайней мъръ, въ лицъ высшихъ ея представителей.

Было бы необъяснимымъ чудомъ, если бы администрація; не встрѣчая категоричныхъ и суровыхъ запретовъ сверху, отказалась отъ привычныхъ и удобныхъ «пріемовъ» воздѣйствія въ такой важный моментъ, какъ выборы. Особенно—когда въ теченіи внутренней политики наступила полоса реакціи, когда возродились «виды правительства», и эти виды — свести на нѣтъ манифестъ 17 октября. «Иныя начала воспитанія» требовали отъ администраторовъ одного: чуткости къ смѣняющимся «видамъ правительства» и усердія въ ихъ проведеніи. Воспитанной на такихъ началахъ администраціи подсказывать побѣду на выборахъ реакціонныхъ элементовъ не нужно.

Съ другой стороны, «нѣкоторое время» для перевоспитанія общества—тоже не четыре мѣсяца. Какъ и въ администраціи, въ обществѣ въ продолженіе многихъ и многихъ лѣтъ произволомъ и беззаконіемъ воспитывалась способность улавливать правительственные «виды». Общество привыкло къ послушанію. И не къ послушанію закону, а циркуляру, указанію, даже намеку.

Предвыборные аресты и лишеніе избирательныхъ правъ въ глазахъ нѣкоторыхъ избирателей усилятъ, правда, чувство протеста, радикализмъ настроенія и симпатіи къ «лѣвымъ» кандидатамъ. Но такихъ будетъ численно немного. Привычка къ повиновенію «видамъ правительства» заставитъ пассивныя массы, быть можетъ помимо воли, увеличить число шаровъ «правымъ» кандидатамъ.

Кто наблюдалъ проявленія общественности не въ Петербургъ, Москвъ, Одессъ или Кіевъ, а въ глухихъ углахъ провинціи, тотъ съ нами согласится. И губернаторы, а черезъ нихъ министерство внутреннихъ дълъ, это отлично знаютъ. Составъ же Думы опредълятъ не умственные, культурные или фабрично-заводскіе центры, его опредълятъ мелкіе землевладъльцы—элементъ, наиболъе пассивный и наиболъе склонный руководиться житейской мудростью: какъ бы чего за это отъ начальства не вышло...

Допустимъ, что такъ. Но, въ такомъ случаѣ, опять вспоминаются слова того же «принятаго къ руководству» доклада: «Въ отношеніи къ будущей Государственной Думѣ заботой правительства должно быть поддержаніе ея престижа, довтрія къ ея работамъ и обезпеченіе подобающаго сему учрежденію значенія».

Кто не подпишется подъ этими словами?! Весь смыслъ народнаго представительства въ его «значеніи». Единственно, что
можетъ значеніе его обезпечить — довъріе. Создаетъ довъріе —
престижъ. Какъ жена цезаря, представительное учрежденіе должно
быть выше подозрѣній. Мало, если выборы пройдутъ безъ намѣреннаго вмѣшательства правительства, безъ намѣреннаго направленія ихъ исхода. Необходимо еще, чтобы это было такъ не
только въ дѣйствительности, но и въ представленіи населенія.
Необходимо, чтобы населеніе видѣло невмѣшательство правительства, чтобы у населенія и мысли не возникало о подтасовкѣ выборовъ путемъ лишенія нежелательныхъ правительству кандидатовъ избирательныхъ правъ и устраненія ихъ тѣмъ отъ баллотировки. Иначе отъ представительства заранѣе будетъ отнятъ
престижъ, а слѣдовательно—довъріе и значеніе.

Мы допустили, что въроятный отвътъ центральной власти парируетъ упрекъ, дабы показать и съ этой точки зрънія его несостоятельность. По существу же утвержденіе, что массовое возбужденіе судебныхъ преслъдованій не имъетъ связи съ выборами, болье чъмъ рискованно.

«Между выраженнымъ съ наибольшей искренностью принципомъ, —писалъ въ докладъ графъ Витте, —и осуществленіемъ его въ законодательныхъ нормахъ, а въ особенности проведеніемъ этихъ нормъ въ нравы общества и пріемы прагительственныхъ агентовъ, не можетъ не пройти нъкоторое время. Сразу пріуготовить страну съ 135-милліоннымъ разнороднымъ населеніемъ и общирнъйшей администраціей, воспитанными на иныхъ началахъ, къ воспріятію и усвоенію нормъ правового порядка не по силамъ никакому правительству».

«Нѣкоторое время» для перевоспитанія правительственных агентовъ— не четыре мѣсяца. И все, что произошло за эти четыре мѣсяца и происходитъ сейчасъ, краснорѣчиво свидѣтельствуетъ, какъ глубоко былъ правъ авторъ доклада. Его слова ежедневно оправдывались и оправдываются. Мало того: четыре

мѣсяца показали, что никакое время нынѣшнихъ агентовъ власти высшихъ даже болѣе, чѣмъ низшихъ—не перевоспитаетъ и что необходимое условіе искорененія старыхъ «пріемовъ» и «пріуготовленія страны къ воспріятію и усвоенію нормъ правового порядка» — это полная смѣна «обширнѣйшей» администраціи, по крайней мѣрѣ, въ лицѣ высшихъ ея представителей.

Было бы необъяснимымъ чудомъ, если бы администрація, не встрѣчая категоричныхъ и суровыхъ запретовъ сверху, отказалась отъ привычныхъ и удобныхъ «пріемовъ» воздѣйствія въ такой важный моментъ, какъ выборы. Особенно—когда въ теченіи внутренней политики наступила полоса реакціи, когда возродились «виды правительства», и эти виды — свести на нѣтъ манифестъ 17 октября. «Иныя начала воспитанія» требовали отъ администраторовъ одного: чуткости къ смѣняющимся «видамъ правительства» и усердія въ ихъ проведеніи. Воспитанной на такихъ началахъ администраціи подсказывать побѣду на выборахъ реакціонныхъ элементовъ не нужно.

Съ другой стороны, «нѣкоторое время» для перевоспитанія общества—тоже не четыре мѣсяца. Какъ и въ администраціи, въ обществѣ въ продолженіе многихъ и многихъ лѣтъ произволомъ и беззаконіемъ воспитывалась способность улавливать правительственные «виды». Общество привыкло къ послушанію. И не къ послушанію закону, а циркуляру, указанію, даже намеку.

Предвыборные аресты и лишеніе избирательныхъ правъ въ глазахъ нѣкоторыхъ избирателей усилятъ, правда, чувство протеста, радикализмъ настроенія и симпатіи къ «лѣвымъ» кандидатамъ. Но такихъ будетъ численно немного. Привычка къ повиновенію «видамъ правительства» заставитъ пассивныя массы, быть можетъ помимо воли, увеличить число шаровъ «правымъ» кандидатамъ.

Кто наблюдалъ проявленія общественности не въ Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ или Кіевѣ, а въ глухихъ углахъ провинціи, тотъ съ нами согласится. И губернаторы, а черезъ нихъ министерство внутреннихъ дѣлъ, это отлично знаютъ. Составъ же Думы опредѣлятъ не умственные, культурные или фабрично-заводскіе центры, его опредѣлятъ мелкіе землевладѣльцы—элементъ, наиболѣе пассивный и наиболѣе склонный руководиться житейской мудростью: какъ бы чего за это отъ начальства не вышло...

Если министерство внутреннихъ дълъ это знаетъ и на это разсчитываетъ, то значитъ «невмъшательство въ выборы» постигла та же участь, какъ и другія октябрьскія объщанія. Но напрасно: такая Дума еще раньше, чъмъ соберется, будетъ дискредитирована.

II.

Итакъ, съ двухъ сторонъ готовится печальная судьба будущей Думъ.

Готовится Дума, личный составъ которой, прежде чѣмъ Дума приступитъ къ занятіямъ, уже будетъ дискредитированъ. Совершается явное беззаконіе. Совершается оно, однако, на законномъ основаніи.

Согласно ст. 7 положенія о выборахъ 6 августа, въ ряду другихъ лицъ, «въ выборахъ не участвуютъ»: а) «подвергшіеся суду за преступныя дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіе правъ состоянія; либо исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввъреннаго имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ закладъ завъдомо краденаго или полученнаго черезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебными приговорами не оправданы, хотя бы послъ состоявшагося осужденія они и были освобождены отъ наказанія за давностью, примиреніемъ, силою Всемилостив'вйшаго манифеста или особаго Высочайшаго повелѣнія; б) отрѣшенные по судебнымъ приговорамъ отъ должности — въ теченіе трехъ лътъ со времени отръшенія, хотя бы они и были освобождены отъ сего наказанія за давностью, силою Всемилостив вішаго манифеста или особаго Высочайшаго повелънія; в) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненіямъ въ преступныхъ дѣяніяхъ, означенныхъ въ пунктъ «а» или влекущихъ за собою отръшеніе отъ должности».

Послѣдній пунктъ (в) и составляетъ законное основаніе, создающее для центральной и мѣстной власти возможность самаго широкаго устраненія отъ выборовъ. Когда, послѣ изданія манифеста 17 октября, положеніе о выборахъ перерабатывалось, это правило встрътило энергичныя возраженія. Законодательная власть ими не убъдилась и указъ 11 декабря этого правила не отмънилъ.

Уравненіе лицъ, подвергшихся правоограниченію по суду, т.-е. по вступившему въ законную силу судебному приговору, и лицъ, «состоящихъ подъ слѣдствіемъ и судомъ» за дѣянія, влекущія правоограниченіе, т.-е. такихъ лицъ, въ отношеніи которыхъ можетъ въ будущемъ состояться приговоръ суда, составляетъ общее явленіе въ нашемъ законодательствъ. Этого начала держатся: уставъ о службѣ, судебные уставы, земское и городовое положенія и проч.

Въ цъляхъ единства оно принято и положеніемъ о выборахъ въ Государственную Думу. Другой мотивъ заключается въ томъ, что состояніе подъ судомъ необходимо предполагаетъ актъ судебной власти — преданіе суду, а состояніе подъ слъдствіемъ тоже актъ судебной власти — постановленіе о привлеченіи въ качествъ обвиняемаго. Отсюда выводъ, что злоупотребленія не могутъ имъть мъста, такъ какъ ихъ гарантируетъ самая организація «независимой» судебной власти.

Оба мотива не выдерживаютъ и снисходительной критики.

Единство системы, подкупающее внѣшней красотой юридической конструкціи, составляетъ слишкомъ слабый аргументъ, чтобы вообще можно было что-либо на немъ строитъ. Безвредное или даже полезное въ приложеніи къ одной области законодательства можетъ быть вреднымъ въ приложеніи къ другой. Государству нѣтъ никакого основанія широко раскрывать двери для вступленія въ ряды чиновниковъ и судей лицъ, хотя бы только заподозрѣнныхъ въ совершеніи преступныхъ дѣяній, влекущихъ ограниченіе правъ. Ограждая интересы службы, государство имѣетъ полное основаніе говорить такимъ лицамъ: «обожди суда; если судъ сниметъ подозрѣніе — тогда на другой же день станешь чиновникомъ».

Но закрывать словомъ «обожди» двери общественной дѣятельности государство права не имѣетъ. Право общественной дѣятельности создается выборомъ на болѣе или менѣе продолжительный срокъ. Если лицо устранено отъ выборовъ, то оно фактически остается лишеннымъ права на весь этотъ срокъ. Быть можетъ, подозрѣніе было абсолютно несостоятельно, быть можетъ, судъ на другой же день вынесъ оправдательный вер-

диктъ — для лица общественная дъятельность остается прекращенной въ теченіе многихъ лътъ.

Поэтому и въ отношеніи земскихъ и городскихъ выборовъ уравненіе для устраненія «осужденія» и «привлеченія къ отвѣтственности» несправедливо и неправильно. Оно несправедливо и неправильно въ отношеніи выборовъ въ Государственную Думу во столько разъ больше, во сколько разъ выше значеніе всенароднаго государственнаго представительства.

Не одинъ примъръ злоупотребленія мы могли бы привести для иллюстраціи. Земская хроника ими чрезвычайно богата. Случай ли благопріятствовалъ администраціи, но только многожды оказывалось, что «неблагонадежные» земцы получали оправдательные приговоры и тъмъ возстановленіе въ правахъ черезъ мъсяцъ послъ обновленія состава гласныхъ на трехлътіе.

Привлеченіе къ слѣдствію въ качествѣ обвиняемаго принадлежитъ власти судебнаго слъдователя и чиновъ прокуратуры. Если и коллегіальный судъ нашъ далекъ отъ типа англійскаго, дъйствительно «независимаго» суда, то что сказать про низшіе единоличные органы юстиціи? Судебныхъ слъдователей, формально пользующихся правомъ несмъняемости, въ Россіи почти нътъ. Болъе двадцати лътъ назадъ, въ нарушение судебныхъ уставовъ, на практикъ создался своеобразный институтъ чиновниковъ, причисленныхъ къ министерству юстиціи и командированныхъ для исполненія обязанностей судебныхъ слѣдователей. По производству предварительныхъ слъдствій эти «исполняющіе обязанности» пользуются всёми правами судебныхъ слёдователей. Лично же они суть не судьи, а формально даже-только чиновники, вполнъ зависимые отъ начальства. Организація нашей слъдственной части, такимъ образомъ, сама по себъ ровно ничего не гарантируетъ. Организація прокуратуры—тъмъ менъе.

Съ другой стороны, судебные слѣдователи и товарищи прокуроровъ могутъ быть и сами вовлечены въ мѣстную партійную борьбу, независимо отъ того или другого воздѣйствія на нихъ администраціи. Въ матеріалахъ по пересмотру судебныхъ уставовъ есть не мало данныхъ, свидѣтельствующихъ, что условія уѣздной жизни очень и очень часто отражаются на ихъ дѣятельности. Въ предвыборный періодъ у нихъ могутъ оказаться и политическіе враги, и политическіе друзья. Искушеніе помочь однимъ и устранить другихъ можетъ быть чрезвычайно сильно. Оно можетъ пересилить этическія чувства средняго человѣка.

III.

Допустимъ, однако, что всѣ органы юстиціи, какъ до сихъ поръ стояли на высотѣ положенія, такъ и въ предстоящіе мѣсяцы выборной кампаніи ни разу и нигдѣ не покривятъ душой. И все-таки возможность произвольнаго устраненія отъ выборовъ остается въ полной силѣ.

Одна сила уликъ должна быть налицо для осужденія, другая, меньшая, для преданія суду, третья, еще меньшая, для привлеченія къ слѣдствію въ качествѣ обвиняемаго. На этомъ различіи построенъ весь ходъ уголовнаго процесса. Чтобы судъ вынесъ обвинительный приговоръ — виновность должна быть доказана. Чтобы состоялось преданіе суду—виновность должна быть вѣроятною. Чтобы состоялось привлеченіе въ качествѣ обвиняемаго—виновность можетъ быть только возможною.

Для начатія предварительнаго слѣдствія, говоритъ уставъ уголовнаго судопроизводства, необходима наличность законнаго повода и достаточнаго основанія, т.-е. фактически обоснованнаго предположенія, вытекающаго изъ односторонняго заявленія полиціи или жалобы частнаго обвинителя и вообще тѣхъ органовъ или лицъ, которымъ принадлежитъ право вчинять уголовный искъ. Имѣя законный поводъ и достаточное основаніе, судебный слѣдователь обязанъ принять дѣло къ производству и привлечь заподозрѣннаго въ качествѣ обвиняемаго.

Для лишенія или ограниченія правъ по суду необходима не только наличность судебнаго приговора, но и вступленіе его въ законную силу, т.-е. повърка всъхъ предшествующихъ судебныхъ дъйствій въ кассаціонномъ порядкъ, если того пожелаетъ осужденный.

Разница очевидно колоссальная. Лишеніе правъ по суду есть фактъ, имѣющій за собой цѣлый рядъ сложныхъ гарантій. Привлеченіе къ слѣдствію и даже преданіе суду—одни предположенія о возможномъ наступленіи этого факта. Можно ли ихъ уравни-

вать въ отношеніи права избирать представителей народа и быть избираемымъ?

Далъе, уравненіе состоянія подъ слъдствіемъ или судомъ съ осужденіемъ ведетъ къ тому, что первое основаніе охватываетъ гораздо большій кругь дъяній и лицъ, нежели послъднее.

По системѣ нашихъ уголовныхъ законовъ лишеніе или ограниченіе правъ составляетъ, въ общемъ правилѣ, слѣдствіе наказанія, а не преступнаго дѣянія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ новое уголовное уложеніе, такъ и старое уложеніе о наказаніяхъ только въ исключительныхъ случаяхъ назначаютъ за дѣяніе одинъ видъ или размѣръ наказанія. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ суду предоставляется свободный выборъ изъ нѣсколькихъ карательныхъ мѣръ. Кромѣ того, при наличности уменьшающихъ вину обстоятельствъ, суду принадлежитъ право понижать наказаніе дальше предѣловъ данной статьи.

А потому совершить, при безспорных условіях вмѣненія и преступности, дѣяніе, за которое положено наказаніе, соединенное съ лишеніемъ правъ, не значит еще быть впослѣдствіи обязательно подвергнутымъ праволишенію. Несомиѣнно виновный, послѣ осужденія и вступленія приговора въ законную силу, можетъ остаться полноправнымъ гражданиномъ. До суда же онъ будетъ обязательно лишенъ избирательныхъ правъ, если по суду ему можетъ быть назначено праволишеніе.

Возьмемъ конкректный примъръ самаго нынъ распространеннаго привлеченія къ отвътственности, по ст. 129 угол. улож. Въ первой части этой статьи положены: ссылка на поселеніе и заключеніе въ исправительномъ домѣ на срокъ не свыше трехъ лѣтъ. Оба наказанія влекутъ за собою лишеніе правъ состоянія (ст. ст. 25, 26 и 30). Слъдовательно, лицо, противъ коего возбуждено обвиненіе по 129 ст., съ момента начала слъдствія обязательно лишается избирательныхъ правъ. Между тѣмъ по суду, при наличности уменьшающихъ вину обстоятельствъ, ему могутъ быть назначены: вмѣсто ссылки — крѣпость и вмѣсто исправительнаго дома—тюрьма (ст. 53), — т.-е. наказанія, не влекущія ограниченія правъ состоянія.

Мы взяли примъръ совершенія дъянія, представляющагося по наказуемости весьма тяжкимъ. Но законъ устраняетъ избирателя отъ выборовъ и тогда, когда ему предъявлено обвиненіе въ

дъяніи, за которое, какъ высшее наказаніе, полагается отръщеніе отъ должности.

Такихъ дъяній предусмотръно въ уложеніи о наказаніяхъ столь безчисленное множество и столь они мелочны, что противъ каждаго должностного лица смъло можно въ любую минуту его служебной жизни возбудить обвиненіе. Сюда относятся: распечатаніе казеннаго пакета ненадлежащимъ чиновникомъ, всякое ослушаніе начальства, несоблюденіе канцелярскаго распорядка и т. д., и т. д. Сознавая всю маловажность этихъ проступковъ, уложеніе ни разу не назначаєтъ за нихъ только отръшеніе отъ должности, а всегда предоставляетъ суду свободный выборъ между отръшеніемъ и дисциплинарными взысканіями, вплоть до выговора и замъчанія. А потому, напримъръ, предсъдатель или членъ земской управы, положимъ, за ослушаніе лишь въ видъ исключенія можетъ подвергнуться по суду ограниченію избирательныхъ правъ. До суда же онъ подвергается этому ограниченію обязательно, при томъ на точномъ основаніи закона и, слъдовательно, безъ малъйшей надежды на отмъну распоряженія.

Ни за что такъ не держалась и не держится бюрократія, какъ за лазейки, дающія возможность совершать на законномъ основаніи беззаконія.

Правительство, принявшее основнымъ для себя принципомъ «прямоту и искренность въ утвержденіи на всѣхъ поприщахъ даруемыхъ населенію благъ гражданской свободы», должно немедленно отмѣнить п. «в» ст. 7 положенія о выборахъ.

«Русь» 25, 26 и 28 февраля 1906 г., №№ 39, 40 и 42.

#### Предвыборные сроки.

Созывъ Государственной Думы назначенъ на 27 апрѣля. Выборы членовъ Думы въ губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ, въ двадцати восьми губерніяхъ первой очереди—26 марта. Избраніе выборщиковъ въ городахъ, не имѣющихъ отдѣльнаго представительства — 8 марта; въ съѣздахъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ и уполномоченныхъ отъ мелкихъ собственниковъ — 10 марта. Избраніе уполноченныхъ въ предварительныхъ съѣздахъ—съ конца февраля по 7 марта.

Повсемѣстно ли выборщики будутъ избираться 8 и 10 марта (кромѣ крестьянскихъ)—мы пока не знаемъ. Наши свѣдѣнія относятся лишь къ нѣкоторымъ губерніямъ.

Итакъ, для провърки правильности дъйствій коммиссій и для составленія и отпечатанія списковъ членовъ Думы власти получили 31 день (съ 26 марта по 27 апръля). Для составленія списковъ выборщиковъ—отведено 16 дней. А для подготовленія избранія выборщиковъ отъ уъздовъ оставлено всего два дня: 8 и 9 марта.

Списки крупныхъ землевладъльцевъ, непосредственно участвующихъ въ уъздныхъ съъздахъ, давно готовы, и эти лица давно могли обмъниваться между собою о желательныхъ и возможныхъ кандидатахъ. Къ тому же эта категорія избирателей немногочисленна и болъе или менъе другъ друга знаетъ, напр., по совмъстной дъятельности въ земствъ.

Списки же уполномоченныхъ отъ мелкихъ собственниковъ станутъ извъстны лишь къ 8 марта, т.-е. за два дня до избранія. Ни между собою, ни съ крупными землевладъльцами, вмъстъ съ которыми они будутъ вотировать, имъ сговориться очевидно не удастся.

Между тѣмъ, теперь окончательно выяснилось, что рѣшающій голосъ въ уѣздныхъ съѣздахъ и въ губернскихъ собраніяхъ будетъ принадлежать именно мелкимъ собственникамъ внѣгородскихъ имуществъ.

Передъ нами списки избирателей одного изъ уѣздовъ Тверской губерніи. Крупныхъ владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ — 73. Мелкихъ — 12,000. Допустимъ, что въ числѣ первыхъ окажется 20 проц. абсентеистовъ, а въ числѣ вторыхъ цѣлая половина—50 проц. Допустимъ, что въ среднемъ каждый мелкій собственникъ явится съ одной двадцатой полнаго ценза. И все-таки на 58 непосредственныхъ участниковъ уѣзднаго съѣзда будетъ 300 уполномоченныхъ.

Всѣ эти 300 человѣкъ — наименѣе извѣстный въ уѣздѣ элементъ. Въ крестьянскихъ организаціяхъ они не участвуютъ. Отъ земства стоятъ въ сторонѣ, частью фактически, частью и юридически. Ни сами они другъ друга не знаютъ, ни крупнымъ собственникамъ они неизвѣстны.

Партійная агитація тоже шла мимо нихъ, будучи направлена на городское населеніе и на крестьянъ. Послѣдніе, правда, одинаково невѣдомы. Но только по именамъ: политическія и экономическія воззрѣнія крестьянства, во всякомъ случаѣ, однородны. А воззрѣнія обѣднѣвшихъ дворянъ или разбогатѣвшихъ крестьянъ, мелкихъ промышленниковъ, лавочниковъ или сидѣльцевъ представляютъ безконечную смѣсь самыхъ крайнихъ противорѣчій.

Имъ всего нужнъе сговориться, а времени для того не дано. Выборы въ уъздахъ пройдутъ въ темную. Будутъ не выборы, а лотерея.

«Русь» 26 февраля 1906 г., № 40.

### За мъсяцъ.

the first first and the part of the first property of

1 марта 1906.

Тяжелыя перспективы. — Реакція и ея проявленія. — Военная диктатура. — Девятнадцатое февраля. — Кого будутъ выбирать въ Государственную Думу? — Страница изъ исторіи «свободной» печати въ Харьковъ.

Какъ все станетъ ясно будущему историку и какъ безконечно трудно намъ, современникамъ, разобраться въ совершающемся! Только когда это совершающееся обратится изъ настоящаго въ прошлое—прошлое не вчерашняго дня, а десятилѣтій, —раскроется законосообразность явленій, изъ которыхъ слагалась русская революція. Только тогда обнаружится логическая причинность скачковъ въ общественномъ настроеніи. Только тогда опредѣлится, почему революція привела къ данному результату, и почему она не могла привести къ иному...

Счастливое положеніе историка! Передъ нимъ стоитъ результатъ во всей силѣ реальнаго факта: результатъ конечный и частные—отдѣльныхъ моментовъ роста и развитія событій. Какъ бы добросовѣстно историкъ ни старался переноситься мыслью назадъ и оцѣнивать дѣйствія подъ угломъ зрѣнія тѣхъ, кто жилъ, мыслилъ и работалъ до наступленія этого факта, онъ, помимо воли своей, неизбѣжно всегда отправляется отъ результатовъ. И роковой для современниковъ вопросъ: «почему»? — для него перестаетъ быть загадкой.

Что охватившее Россію движеніе дастъ въ концъ концовъ

результатъ положительный -- въ этомъ и у насъ нътъ и не можетъ быть сомнъній. Пробужденіе народнаго сознанія не проходитъ безслъдно. Стремленіе къ свободъ и праву слишкомъ глубоко заложено въ природу человъка, чтобы, разъ сознанное и въ сознаніи формулированное, оно могло замереть. Но какъ долго движенію суждено быть только движеніемъ? Какъ дологъ будетъ періодъ борьбы? Черезъ сколько кровавыхъ дней, мъсяцевъ или лътъ настанетъ время для нормальной жизни государства и для спокойнаго, мирнаго развитія культуры и всего того, что для населенія составляетъ не форму, а содержаніе существованія? Что замедляетъ исходъ борьбы и что способно ускорить теченіе болъзненнаго процесса? Какъ приблизиться къ разръшенію кризиса? Неужели не удастся обойтись безъ насильственнаго переворота? Неужели призракъ пугачевщины — стихійной власти «черныхъ милліоновъ»—не останется только страшнымъ призракомъ? Неужели придется его пережить? И какъ предотвратить хаосъ анархіи?..

Всъ эти вопросы не давали минуты покоя до 17-го октября. Въ тотъ памятный вечеръ раскрылся горизонтъ, и въ лучахъ зари показался обликъ обновленной Россіи — свободной, мирно живущей подъ охраной права и получившей возможность приступить къ экономическому перерожденію. Затъмъ тотчасъ же маятникъ общественнаго настроенія, искусственно оттягивавшійся въ теченіе многихъ лътъ вправо, стремительно полетълъ влъво. Возникла опасность эксцессовъ и ихъ слъдствія—реакціи. Реакція наступила. Маятникъ такъ же стремительно полетълъ назадъ. Онъ не остановился на отвъсной линіи равновъсія, моментально ее перешелъ и все дальше и дальше уклоняется туда, гдъ его держали цъпи произвола, давая миражъ спокойствія и показного внъшняго порядка. Настало время кровавой развязки... За такимъ уклоненіемъ не можетъ не послѣдовать обратнаго размаха. А съ нимъ вмъстъ жизнь опять вступитъ въ полосу эксцессовъ революціи. Снова встанутъ мучительные вопросы...

Настоящіе дни—именно дни развязки, развязки дикой, безудержной, ужасной. И инертныя массы, которыя еще три только мъсяца назадъ рукоплескали насиліямъ надъ городовыми и губернаторами, рукоплещутъ разстръламъ и сожженію деревень. Войскамъ за «энергичное» подавленіе возстанія подносятся отъ

такъ называемаго высшаго общества благодарственные адресы. Вырвать съ корнемъ «крамолу» стало для многихъ лозунгомъ...

На митингахъ въ ноябрѣ и декабрѣ толпа кричала: «долой царя!»; «долой Витте!» — за то, что онъ ограничиваетъ свободу. На митингѣ 12-го февраля толпа опять кричала: «долой Витте!», но ужъ за то, что онъ—источникъ крамолы, «ставленникъ жидовъ». И толпа кричала на этотъ разъ еще болѣе изступленно: «На скамью подсудимыхъ!» «Въ шлиссельбургскую крѣпость преступника!» «Удушить удава!» А кто поручится, что это не была та же самая толпа? Въ ноябрѣ она шла за одними. Настроеніе измѣнилось — и она пошла, въ февралѣ, за другими.

Или вотъ краткія выдержки изъ отчета о засъданіяхъ 10-го и 11-го февраля «Русскаго Собранія» («Наша Жизнь», № 370). Человъкъ, котораго никто не заподозритъ въ либерализмъ, А. В. Васильевъ, «высказывается противъ введенія въ программу пункта, рекомендующаго власти безжалостно подавлять безпорядки. Ораторъ напоминаетъ, что церковь наша молится объ избавленіи отъ внутренней усобицы. А мы къ ней призываемъ. Нужно побольше милосердія». Эти слова вызвали среди присутствующихъ шиканье. «Членъ союза русскаго народа, критикуя г. Васильева, говорить о необходимости безжалостно уничтожать, ни передъ чѣмъ не останавливаясь, крамолу. Компромиссовъ, уступокъ быть не должно. Мы не должны подражать двуличнымъ министрамъ. Мы должны открыто заявить о нашемъ твердомъ намъреніи уничтожить крамолу. Пусть трепещутъ крамольники». Другой ораторъ доказывалъ, «что въ подавленіи мятежа силой нътъ, съ религіозной точки зрѣнія, ничего преступнаго, потому что велѣнія верховной власти освящены Богомъ». На слъдующій день встрѣтили такой же рѣшительный отпоръ слова того же А. В. Васильева: «Россія крѣпка соборнымъ началомъ, нашедшимъ себъ выражение въ мірскомъ владѣніи землей и во взглядѣ народа на землю, какъ на Божью и царскую». Г. Туткевичъ доказывалъ, что «по Христу собственность должна существовать и даже наслъдственная». Г. Грингмутъ, подъ громъ апплодисментовъ, заявляль, что аграрное движеніе намѣренно создано у насъ марксистомъ и соціалистомъ - графомъ Витте.

Изъ приведенныхъ примъровъ едва ли правильно, скажутъ намъ, дълать заключеніе о тонъ и характеръ общественнаго на-

строенія, ибо, въ виду запрета всякаго рода собраній людей другого лагеря, нельзя слышать иныхъ голосовъ. Возраженіе это имъетъ силу только отчасти. То, что говорится теперь на черносотенныхъ митингахъ и въ «Русскомъ Собраніи», два-три мъсяца назадъ не раздавалось вовсе. Напротивъ, приходилось постоянно наблюдать, что люди, таившіе въ душъ мысли и чувства оппонентовъ г. Васильева, подчиняясь всеобщей склонности симпатій въ лъвую сторону, если не молчали, то высказывались съ оговорками, не столько требуя, сколько оправдываясь. Они стыдились, а теперь не стыдятся...

Уже съ августа и сентября прошлаго года было очевидно, что неопредѣленная правительственная политика сплошныхъ противорѣчій дольше продолжаться не можетъ. Уже тогда рисовались два ближайшихъ исхода: или образованіе правительства реформъ, или военная диктатура. Ознаменованіемъ перваго исхода называли прызывъ къ власти графа Витте. Ознаменованіемъ второго — призывъ генерала, извъстнаго не боевыми подвигами, а своей дъятельностью на высшихъ административныхъ должностяхъ и въ качествъ члена Государственнаго Совъта.

Одни диктатуры желали, другіе боялись. Боялись, какъ исключительной власти и исключительнаго господства силы. Боялись за данную минуту, за попраніе элементарныхъ основъ человъческаго существованія въ данный моментъ, боялись произвола, арестовъ, ссылокъ, казней—необходимыхъ спутниковъ торжества силы — самихъ по себъ. Но боялись также и заглядывая въ будущее.

Войско въ современномъ государствѣ — сила коллосальная. Колоссальная — числомъ штыковъ и еще болѣе организаціей, сковывающей его въ компактную массу. Войско имѣетъ свое представленіе о чести, о долгѣ и получаетъ своеобразное воспитаніе. Все это обособляетъ его отъ другихъ государственныхъ органовъ. Иначе, конечно, и быть не можетъ. Юстиція и полиція должны быть сильными въ правѣ. Задача войска быть правымъ въ силѣ. Оно должно быть грознымъ оружіемъ противъ непріятеля. А для этого должно обладать, прежде всего и главнымъ образомъ, качествами активнаго бойца. Будучи же таковымъ, войско несо-

мнънно заключаетъ въ себъ элементъ громадной опасности для государства, интересамъ котораго, въ области международныхъ отношеній, оно призвано служить. Никакое право не устоитъ никогда противъ могущественной силы войска. Отсюда вытекаетъ основное условіе бытія войска: абсолютное подчиненіе его государству. Этимъ именно и объясняется принципъ исключительной для военнослужащихъ върности престолу и отечеству. Онъ важенъ для проникновенія въ сознаніе вс хъ военныхъ, отъ главнокомандующаго до послъдняго рядового, не иного пониманія своей дъятельности, какъ только дъятельности служебной, по указаніямъ, идущимъ извнъ. Военная диктатура всю эту сложную систему нарушаетъ. Государственная власть при ней отказывается отъ руководящей войскомъ роли. Войско получаетъ право самоопредъленія и, какъ сила, становится безудержнымъ, безграничнымъ владыкой, который все можетъ и для котораго нътъ ничего неприкосновеннаго. Если же сила разъ получитъ полноту власти, трезвычайно трудно ее остановить, и самой ей нелегко остановиться.

Опасенія не оправдались. 17-го октября въ управленіе вступиль графъ Витте. Правительство объявило своими лозунгами: «гражданскую свободу» и «правовой порядокъ»... Прошло, однако, четыре мѣсяца—и въ Россіи самая ужасная форма военной диктатуры: диктатура необъединенная. Вмѣсто одного оказались десятки полновластныхъ диктаторовъ.

И они каждый день показываютъ свое полновластіе. Одинъ издаетъ неграмотный приказъ о томъ, чтобы передъ нимъ снимали шапки, угрожая въ противномъ случаѣ штрафомъ и арестомъ. Другой съ легкимъ сердцемъ объявляетъ о суммарной отвѣтственности селеній въ уплатѣ наложенной пени. Третій обѣщаетъ смертную казнь за невзносъ податей. Четвертый—за храненіе взрывчатыхъ снарядовъ. И всѣ вмѣстѣ разстрѣливаютъ безъ всякаго суда, или по приговорамъ ими самими измышленныхъ судовъ, сѣкутъ и жгутъ. Отъ генералъ-губернаторовъ диктатура переходитъ къ начальникамъ отрядовъ, отъ нихъ къ мичманамъ и поручикамъ. «Я не сторонникъ быстрыхъ рѣшеній и расправъ»,—говорилъ корреспонденту «Руси» (№ 21) высшій представитель военной власти въ прибалтійскомъ краѣ. Были даже дѣлаемы распоряженія о прекращеніи злоупотребленій, но оста-

лись безъ исполненія». «Объясняется это — пишетъ корреспондентъ, повидимому, со словъ генерала — горячностью молодыхъ увлекающихся начальниковъ карательныхъ экспедицій. Гг. лейтенанты, корнеты и подпоручики словно соперничаютъ между собою, кто больше сжегъ».

Опасность же войска для государства, если оно перестаетъ -быть только орудіемъ въ рукахъ внъ его стоящей власти, обусловливаетъ тщательное устраненіе его отъ вмѣшательства въ политику. Ибо само собою разумъется, что никакая идейная борьба не можетъ имъть мъста, когда одна изъ идей опирается на сотни тысячъ организованныхъ штыковъ. А военная диктатура именно вовлекаетъ войско въ политику. То, что происходило подъ Москвой, въ Бахмутъ и Кременчугъ и происходитъ въ прибалтійскомъ крав, въ царствв польскомъ и на Кавказв, ясно показываетъ, что войска дъйствовали и дъйствуютъ не какъ точные исполнители единственно свойственной имъ задачи: силой побъдить силу. Они съ корнемъ вырывали и вырываютъ «крамолу», т.-е. задавались и задаются иной цълью: побъдить силой возможность будущихъ революціонныхъ дъйствій. Такая дъятельность уже не есть дъятельность по приказу. Это-дъятельность самостоятельная, во имя политической идеи. Не фактъ насильственнаго нарушенія законовъ латышами, эстами, армянами, поляками, желъзно-дорожными служащими и почтово-телеграфными чиновниками служитъ ея обоснованіемъ, а сепаратистскія стремленія однихъ, соціалистическія требованія другихъ и республи--канскія желанія третьихъ. Войска, быть можетъ, вопреки намъреніямъ посылавшихъ ихъ, изъ органа силы обратились въ самостоятельный органъ права, посредствомъ силы проводящій идею. Отсюда одинъ незамътный шагъ до того рокового для государства момента, когда войска начнутъ ставить и диктовать ему условія.

Теперь раскрывается, почему правительство въ октябрѣ, ноябрѣ и до половины декабря не прибѣгало къ вооруженной силѣ и пассивно относилось къ развитію революціонныхъ эксцессовъ. Тогда думалось, что новое правительство — дѣйствительно новое, что ему такъ же противны старые пріемы безправія и произвола, какъ и «благоразумному большинству общества», солидарность съ которымъ столь опредѣленно была выражена во

всеподданнъйшемъ докладъ графа Витте. Думалось, что правительство, по крайней мъръ, извърилось въ цълесообразность этихъ пріемовъ. Нътъ, причина была другая: правительство не надъялось на войска, не надъялось, что они будутъ съ нимъ, а не противъ него. Оно переоцънило тогда значеніе событій въ Севастополъ, въ Кіевъ, въ ростовскомъ полку въ Москвъ. Какъ только дъйствія семеновскаго полка и отряда генерала Орлова показали другое, оно почувствовало себя сильнымъ — и все перевернулось. Почувствовало себя сильнымъ штыками, благодаря штыкамъ и при политической поддержкъ штыковъ! Въ этой силъ — залогь скораго безсилія...

Изготовленъ органическій законъ для Государственной Лумы. Едва ли могутъ быть сомнънія, въ какую сторону новый законъ используетъ общность выраженій и недомолвки манифеста 17-го октября. Допустимъ, что Дума окажется не радикальной, а просто строго-конституціонной, и что она твердо будетъ держаться широкаго смысла возвѣщенныхъ началъ гражданской свободы и конституціоннаго строя. Не надо даже допускать, что Дума, согласно точнаго разума третьяго пункта манифеста, выразить намфреніе пересмотрѣть основные законы: это будетъ навѣрное. Тоже навърное можно ожидать, если общественное настроеніе въ теченіе двухъ мѣсяцевъ не измѣнится, что это встрѣтитъ несочувствіе сторонниковъ возврата къ старому - къ неограниченному самодержавію царя въ теоріи и къ чиновничьему самовластію на практикъ. Допустимъ, что правительство и верховная власть станутъ колебаться. И вдругъ раздастся не голосъ, а раздадутся залпы пушекъ и ружей, заблестятъ сабли, засвищутъ нагайки!... Что за этимъ послъдуетъ-лучше не гадать...

Съ тяжелымъ чувствомъ пришлось встрѣтить свѣтлый день— 19-ое февраля. Въ либеральныхъ общественныхъ кругахъ давно вошло въ обычай этотъ день чествовать. Почему — доказывать нѣтъ надобности. Также стремилось его всегда чествовать земство. И любопытно вспомнить, какъ относилась власть къ этому стремленію. Можно было думать, что либералы и земство хотятъ во что бы то ни стало, чтобы не исчезъ изъ памяти народной или день, когда произошелъ насильственный государственный

переворотъ, или вообще день, памятный по какому-либо преступнореволюціонному дъйствію. Только въ 1880 г. разръшено было нъкоторымъ земствамъ въ ознаменованіе 19-го февраля открыть особыя школы—и то не въ ознаменованіе освобожденія крестьянъ, а двадцатипятилътія царствованія Александра II. Даже молебны въ этотъ день запрещались. Въ 1886 г. исполнилось четверть въка великой реформы. Единодушнымъ желаніемъ было и земствъ, и городовъ, и крестьянъ, и дворянства, достойнымъ образомъ отмътить юбилей. Въ отвътъ послъдовало распоряжение о томъ, что можетъ быть допускаемо лишь полувъковое чествование событий. Мы вспоминаемъ, съ какимъ удивленіемъ узнали многія земскія собранія, которыя рискнули въ 1901 г., въ сорокалѣтнюю годовщину, начать ежегодныя денежныя отчисленія для образованія спеціальнаго фонда на нужды народнаго образованія въ память 19-го февраля, что ихъ постановленія не отмѣнены по «явному несоотвътствію интересамъ населенія»...

Лишенные возможности иныхъ формъ чествованія, либералы въ Петербургѣ, въ Москвѣ и во многихъ провинціальныхъ городахъ поддерживали обычай скромными обѣдами въ ресторанахъ и клубахъ. И то не каждый годъ удавалось собираться. Бывали годы, когда отъ рестораторовъ отбирались подписки — залъ въ этотъ день для обѣдовъ не отдавать и совмѣстныхъ объдовъ десятка, хотя бы случайно сошедшихся, людей не устраивать. Въ другіе годы говорившееся на обѣдахъ сейчасъ же дѣлалось достояніемъ департамента полиціи.

Общій тонъ застольныхъ рѣчей всегда бывалъ минорный. Да и могло ли быть иначе! Ни о чемъ другомъ нельзя говорить 19-го февраля, какъ о томъ, что далъ лишній годъ для развитія свободнаго человѣка въ Россіи. Приходилось отвѣчать: или ничего, или минусъ. Обычный пессимизмъ однажды, помнится, получилъ характерное выраженіе въ остроумнымъ словахъ извѣстнаго писателя: послѣ 19-го февраля 1861 г. наступило то, что и должно было наступить по календарю—двадцатое. Оно наступило, и съ нимъ пришли «люди двадцатаго числа». Только два раза на обѣдахъ одного кружка въ Петербургѣ чувствовалась нѣсколько повышенная нота: въ 1895 и въ 1903 гг. Въ первый разъ — хотя обѣдъ происходилъ уже послѣ извѣстнаго пріема земскихъ депутацій — всѣ говорившіе все же были подъ впечат-

лѣніемъ конца ужаснаго тринадцатилѣтняго кошмара. Казалось, — что бы ни ждало впереди, будетъ не то — не давящее и мертвящее однообразіе спокойно-увѣренной реакціи. Чувствовалось, что у всѣхъ явилась хоть капля надежды, если не на лучшее, то на новое, живое. А когда человѣкъ надѣется, онъ мечтаетъ. Такъ мечтали мы тогда о немногомъ: объ отмѣнѣ самаго отвратительнаго наслѣдія рабства — розги... Понадобилось девять лѣтъ, чтобы изъ закона была выкинута эта унизительная мерзость. Понадобилась для того война, смерть Плеве!.. Сколько еще понадобится времени и какихъ событій, чтобы розга, кулакъ и нагайка были выкинуты и изъ обихода жизни...

Во второй разъ объдъ происходилъ въ самый разгаръ режима Плеве. Но прозрѣвался уже близкій его крахъ. Къ 19-му февраля 1903 г. стали извъстны заключенія комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. Заключенія обнаружили, что, несмотря ни на что, мысль общества зрѣла и въ самыхъ глухихъ даже углахъ созрѣла до правосознанія. Общество, спрошенное объ арендахъ, о сельско-хозяйственныхъ инструкторахъ, о жучкахъ, оврагахъ и о размежеваніи черезполосицы, отвѣтило общими правовыми и культурными нуждами деревни, Никакія ссылки и канцелярскія ухищренія не смогли заглушить сознательнаго и категоричнаго призыва къ праву, къ уравненію крестьянъ съ другими сословіями, къ упраздненію земскихъ начальниковъ, къ свъту народной школы... Эти заключенія красноръчиво свидътельствовали, что у тъхъ, кто чествуетъ великій актъ, есть могучій союзникъ — общественное самосознаніе, котораго не осилятъ ни репрессіи, ни сотни хитро задуманныхъ законовъ, и который въ концъ концовъ все побъдитъ.

И онъ — наканунъ побъды! А чувства на душъ все же гнетущія. Канунъ затягивается. Канунъ можетъ быть долгимъ, кровавымъ, полнымъ ужасовъ красной, черной или бълой анархіи — вотъ что гнететъ. Подъ этимъ впечатлъніемъ были, очевидно, всъ авторы, сопоставлявшіе 19-ое февраля 1861 г. съ нынъшнимъ моментомъ въ рядъ статей, напечатанныхъ въ первомъ номеръ новой газеты «Страна». Никто не видитъ разръшенія кризиса въ ближайшемъ будущемъ...

Приближается время выборовъ въ Государственную Думу. Для тѣхъ, кому предстоятъ выборы трехстепенные, оно уже наступило. Мелкіе землевладѣльцы и крестьяне мѣстами выбрали, мѣстами выбираютъ въ настоящіе дни уполномоченныхъ. Сами собою встаютъ вопросы: кого станутъ выбирать? Чѣмъ будутъ руководствоваться избиратели—не единицы, а массы,—когда имъ придется опускать шары направо или налѣво? Сыграютъ ли при этомъ роль—и какую—партійныя программы и агитація?

По нашему мнѣнію, массы будутъ выбирать не между партіями, а между людьми. И придутъ въ Думу не представители партій, а люди. Такой вѣроятный исходъ подсказываетъ многое: степенность избранія, новизна дѣла, отсутствіе всѣмъ извѣстныхъ политическихъ именъ, слабое, въ общемъ, значеніе представительства городовъ и, напротивъ, весьма сильное, мелкаго землевладѣнія и крестьянства,—отчасти, пожалуй, и партійная рознь.

Говоримъ: «отчасти» и «пожалуй», ибо едва ли глубоко проникла и проникнетъ въ нъдра избирательныхъ массъ агитація партій, разбившихся на множество группъ, въ глазахъ рядового обывателя почти не отличающихся по политической физіономіи. Даже въ Петербургъ, изъ ста-двадцати тысячъ избирателей наврядъ болъе трети формально примкнули къ какой-либо изъ партій. А въ провинціи очень еще много времени пройдетъ, прежде чъмъ программы и воззванія обратятся изъ листковъ болъе или менъе скучнаго или занимательнаго чтенія-въ платформы, которыя для избирателя стануть выраженіемъ его собственныхъ мыслей и идеаловъ. Быть можетъ, на замедленіи процесса политическаго воспитанія отразятся существующіе теперь запреты собраній и митинговъ — противъ этого не споримъ. Но преувеличивать значеніе внъшнихъ препятствій не слъдуетъ: оно невелико. Не мъсяцы нужны, чтобы обыватель преодолълъ присущій ему личный скептицизмъ и поднялся надъ интересами «своей колокольни». Кто и заявитъ о вступленіи въ партію и тому очень върить нельзя: баллотировка-дъло темное, можно и слукавить.

Уже законъ 6-го августа давалъ на выборахъ преобладаніе крестьянамъ и мелкимъ землевладъльцамъ. Законъ 11-го декабря пошелъ въ этомъ направленіи еще дальше. Правда, онъ расширилъ во много разъ предълы избирательнаго права и для город-

ского населенія: число избирателей въ Петербургъ увеличилось, по меньшей мъръ, въ двадцать разъ. Но вообще опредълится составъ Думы не представителями городовъ. Во-первыхъ, города только по исключенію будуть имѣть особыхъ представителей; въ большинствъ же, выборщики отъ городовъ численно расплываются въ преобладающихъ и чуждыхъ имъ группахъ отъ землевладъльцевъ и крестьянъ. Во-вторыхъ, однородный критерій количества населенія привелъ къ тому, что такіе центры умственной жизни, какъ Петербургъ, Москва и Одесса, будутъ представлены шестью, четырьмя и однимъ членами Думы, а вятская губерніятринадцатью, тамбовская—двънадцатью, уфимская—десятью. Изъ внъгородского населенія закономъ 11-го декабря охвачены всъ землевладъльцы, притомъ крестьяне-собственники вдвойнъ: какъ участники волостныхъ сходовъ и по личному цензу. Этого рода избирателей, совмъстно съ сельскимъ духовенствомъ, было весьма много и по правиламъ 6-го августа, требовавшимъ владънія не менъе, чъмъ десятою частью крупнаго ценза. Теперь же они представляютъ подавляющее количество, даже если принять не число собственниковъ, а число составляемыхъ ихъ владъніями крупныхъ цензовъ, на каждый изъ которыхъ они могутъ выбрать по уполномоченному. Не имъя подъ руками цифровыхъ данныхъ, мы едва ли грубо ошибемся, если скажемъ, что на одного крупнаго собственника въ увздныхъ съвздахъ будетъ приходиться по десяти уполномоченныхъ.

Такимъ образомъ, на увздныхъ съвздахъ рвшающій голосъ будетъ принадлежать мелкимъ землевладвльцамъ. На губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ— твмъ, кого выберутъ они и крестьяне. Что же за элементъ представляютъ собою, въ общемъ, мелкіе землевладвльцы? Отввтить на вопросъ чрезвычайно трудно, потому что мелкіе землевладвльцы, не-дворяне, до настоящаго времени стояли въ сторонв отъ всякаго рода общественныхъ организацій: въ сельскихъ и волостныхъ они не участвовали, въ земскихъ — также. Во всякомъ случав, они менве всвхъ другихъ элементовъ политически воспитаны. Съ другой стороны, они суть люди изввстнаго достатка, слвдовательно не склонны къ экспансивности, какъ крестьяне-общинники, напротивъ, они привыкли двйствовать съ крайней осторожностью. Общіе вопросы ихъ наименве волнують. У нихъ нвтъ того сплошного горя и

той безысходной нужды, которыя заставляютъ невольно крестьянъ додумываться до общихъ вопросовъ. У нихъ нѣтъ образованія, чтобы доходить до этихъ вопросовъ теоретически. А чисто мѣстныя нужды имъ наиболѣе близки. Все это вмѣстѣ взятое даетъ основаніе ожидать, что главные избиратели будутъ выбирать именно людей, т.-е. тѣхъ, кого они лично знаютъ.

Хорошо это иди худо? Мы скоръе думаемъ, что хорошо. Избраніе на основаніи программъ и партійной агитаціи требуетъ, во-первыхъ, строгой продуманности программныхъ требованій и твердо установившихся партійныхъ отличій. Во-вторыхъ, оно требуетъ, чтобы явились имена, олицетворяющія въ сознаніи населенія каждую партію. Отсутствіе же этихъ условій неизбъжно дастъ еще болъе случайный результатъ, чъмъ выборы Петра Петровича или Ивана Ивановича потому, что его въ губерніи знаютъ, какъ человъка честнаго, готоваго послужить общему дълу по мъръ силъ и разумънія.

Долгое время въ Харьковъ существовала своеобразная газетная монополія. Наконецъ, послъ 17-го октября, явилась возможность выпустить ежедневное изданіе, обставленное надлежащимъ образомъ. Во главъ новой газеты («Міръ») сталъ предсъдатель мъстнаго юридическаго общества, проф. Н. А. Гредескулъ, при ближайшемъ участіи нъсколькихъ другихъ профессоровъ и общественныхъ дъятелей; въ числъ сотрудниковъ названо было нъсколько именъ, пользующихся уваженіемъ въ литературъ. Мъстное общество отнеслось къ газетъ съ небывалымъ дотолъ довъріемъ и симпатіей: въ первый же день раскуплено было семнадцать тысячъ экземпляровъ, и дальнъйшій спросъ не могъ быть удовлетворенъ по техническимъ условіямъ скромной типографіи, согласившейся печатать газету. Очевидно, что харьковское общество нуждалось въ такого рода газетъ.

Но лица, которымъ предоставлено безконтрольно опекать общество, очевидно, полагаютъ, что городъ съ двухсотъ-тысячнымъ населеніемъ и тремя высщими учебными заведеніями еще не доросъ до независимой газеты. «Міръ» былъ запрещенъ въ первый же вечеръ по выходъ, подъ предлогомъ, что газета самовольно воспользовалась указаніями Высочайшаго манифеста и

рѣшилась выходить безъ цензуры, когда цензура къ ея услугамъ была еще въ полной готовности (27 ноября 1905). На другой день подоспѣли «временныя правила о печати», и газета опять стала выходить безостановочно... въ продолжение цълыхъ двънадцати дней, послѣ чего въ квартиру редактора явился, ночью, вооруженный отрядъ войска; перерыли все до ниточки, перепугали жену и дътей и отвели профессора (декана факультета) въ исправительное арестантское отдъленіе. Газета тогда же была «пріостановлена», а виновныя въ ея печатаніи двъ машины и наборная-опечатаны и къ нимъ были приставлены солдаты. Въ виду безсрочности «пріостановки», издатель «Міра» уничтожилъ съ значительными убытками договоръ на аренду двухъ скоропечатныхъ машинъ съ типографщикомъ, который, вслъдствіе возвращенія машинъ въ его собственность, просилъ освободить ихъ отъ ареста и дозволить ему заниматься своимъ обычнымъ промысломъ. Просьба эта уже два мъсяца остается безъ удовлетворенія, и ни въ чемъ неповинный человѣкъ терпитъ огромные убытки.

На смѣну «Міра» стала выходить «Волна», при сократившемся числѣ сотрудниковъ. Просуществовала она мѣсяцъ, и частью вольно, частью невольно, перемѣнила четырехъ редакторовъ: проф. М. П. Чубинскій, проф. Н. А. Максимейко, И. П. Бѣлоконскій и Ф. А. Павловскій. Послѣдній пробылъ редакторомъ три дня, и газета «Волна» пріостановлена опять на безконечное время, «впредь до особаго распоряженія».

Черезъ недѣлю стала издаваться княземъ Н. Я. Кутыевымъ, подъ ред. И. П. Бѣлоконскаго, новая газета «Будущее», при прежнихъ сотрудникахъ «Волны» (перерывъ между «Міромъ» и «Волной» длился болѣе двухъ недѣль). Просуществовала эта новая газета, при постоянныхъ угрозахъ и требованіяхъ «измѣнить направленіе», всего пять дней. Отвѣтъ, что газета издается для общества, а не для начальства, вызвалъ предупрежденіе, что, въ противномъ случаѣ, газета будетъ немедленно закрыта, а членовъ редакціи постигнетъ участь проф. Н. А. Гредескула, которому уже объявлено распоряженіе объ административной высылкѣ на четыре года въ отдаленныя мѣста архангельской губерніи. Такимъ образомъ, подъ флагомъ свободы слова, въ

полной мъръ возобновились незабываемыя времена пятидесятыхъ годовъ. Не имъя возможности рисковать ссылкой сотрудниковъ и интересами подписчиковъ, издатели ръшились на самоубійство: «Будущее» перестало выходить...

«Вѣстникъ Европы» 1906 г., № 3.

Escapentade Paccion Bauko akain Book akain Intoha nukan

#### «Свобода» выборовъ.

2 Марта въ доживающемъ свой въкъ государственномъ совътъ стараго состава слушался проектъ мъръ къ огражденію свободы и правильности предстоящихъ выборовъ и объ охраненіи безпрепятственнаго хода занятій въ будущихъ законодательныхъ учрежденіяхъ.

Проектъ — достойный вниманія! Много у насъ есть и было примъчательныхъ законовъ; еще болъе министерскихъ проектовъ, невольно заставлявшихъ вспоминать надворнаго совътника Николая Щедрина. Новый проектъ лишній разъ укръпляетъ безсмертную о немъ память.

Въ ст. второй проекта значится:

«Виновный въ распространеніи, хотя бы и не публично, свѣдѣній и сужденій, возбуждающихъ къ противодѣйствію выборамъ въ Государственную Думу или въ Государственный Совѣтъ, или къ массовому воздержанію отъ участія въ сихъ выборахъ, наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ». Представимъ себѣ убѣжденнаго сторонника неограниченнаго самодержавія. По его искреннему мнѣнію, Дума и Совѣтъ съ законодательными правами приведутъ Россію къ неминуемой гибели. Какъ фанатикъ идеи и патріотъ, онъ не можетъ своими руками создавать гибельныя учрежденія. Онъ рѣшилъ участія въвыборахъ не принимать.

«До этого момента ты не уловимъ для суда и уголовной кары»—говоритъ ему проектъ.

Но къ нему пришелъ колеблющійся пріятель и единомышленникъ. Рѣшившій не баллотировать, истый поклонникъ прежняго режима и потому хорошо знающій, въ чемъ его сила, закрываетъ на ключъ двери, осматриваетъ шкафы, подъ диваномъ, подъ столомъ, и удостовърившись, что нигдъ нътъ посторонняго уха, начинаетъ развивать передъ пріятелемъ свои «сужденія» о вредъ выборнаго начала и о необходимости, чтобы «черные милліоны» фактомъ воздержанія отъ выборовъ доказали, что они «истиннорусскіе люди», не допускающіе никакихъ компромиссовъ.

За это «патріоту» грозитъ тюрьма отъ четырехъ до восьми мъсяцевъ. Быть можетъ, пріятель не только не убъдился его доводами, а оказался просто предателемъ—побъжалъ и донесъ кому слъдуетъ о «преступленіи». Все равно: тюрьма и никакихъ разговоровъ...

Проектъ объявляетъ обывателю: ты свободенъ думать о Государственномъ Совътъ и о Думъ, что тебъ угодно, но таи мысли въ себъ и, если имъешь дерзость держаться «неблагонадежныхъ» сужденій, не смъй ихъ и шепотомъ никому передавать.

Обывателю проектъ предоставляетъ въ день выборовъ заболъть, спрятаться въ подвалъ, даже уъхать въ другой городъ: удостовъренія начальства о законности причинъ неявки отъ него требовать не будутъ. Но раскрывать, «хотя бы не публично», задуманное лукавство, въ цъляхъ заразить имъ другихъ—за это пожалуйте въ тюрьму.

Что все это: свобода или принужденіе?

И штундисты у насъ были свободны. И имъ не возбранялось думать про себя, что читать Евангеліе не гръхъ...

Когда кончится возмутительная нелъпица нашей жизни?..

«Русь» 4 марта 1906 г., № 46.

### Судебные скорпіоны.

I.

Это было такъ недавно и такъ давно: недавно—по календарю, давно—по пережитому... Это было въ памятные октябрьскіе дни.

Газеты бастовали. Жажда сбросить съ себя бюрократическое иго во что бы то ни стало охватила работниковъ пера всѣхъ лагерей и оттѣнковъ. Различіе взглядовъ и направленій выражалось въ различіи рекомендуемыхъ средствъ и пожалуй въ объемѣ желаемой свободы. Но добиться свободы отъ циркуляровъ и всякаго рода безсмысленныхъ цензурныхъ стѣсненій было стремленіемъ общимъ, объединявшимъ «Сынъ Отечества» и «Новое Время», «Нашу Жизнь» и «Петербургскую Газету».

Представители редакцій собрались во второе засъданіе. Обмънъ мнѣній о ненавистномъ гнетѣ уже былъ позади. На очереди стояло принятіе резолюціи, которую всѣ газеты обязались опубликовать въ первый день послѣ окончанія забастовки. Тогда еще не злоупотребляли терминомъ: «явочный» порядокъ. Тогда говорили о созданіи факта выпуска газетъ, не считающихся съ цензурнымъ уставомъ и его безчисленными дополненіями, разъясненіями и примѣчаніями.

Въ резолюцію предполагалось включить прямое заявленіе, что редакціи требуютъ подчиненія печати закону и отвътственности по суду на основаніи опредъленій уголовнаго кодекса.

Авторъ настоящихъ строкъ возражалъ. Не желаніе безформенной свободы для печатнаго слова заставляло его оспаривать такое заявленіе, а близкое знакомство съ конструкціей преступленій печати въ новомъ уголовномъ уложеніи и съ нашей уголовно-правовой политикой. Ему было ясно, что освобожденная отъ административной расправы печать попадетъ изъ огня въ полымя.

Манифестъ 17 октября появился раньше окончанія забастовки. Дарованіе «незыблемыхъ» основъ гражданской свободы, въ частности свободы слова, обратило готовившійся газетами «преступный» фактъ въ правомърный. Резолюція сама собою утратила значеніе. Для печати наступило время абсолютной свободы.

Оно продолжалось мѣсяцъ. 24 ноября послѣдовало изданіе «временныхъ правилъ для печати». Съ внѣшней стороны правила восприняли все, чего желали представители повременныхъ изданій: предварительная цензура, какъ общая, такъ и спеціальная, отмѣнена; постановленія объ административныхъ взысканіяхъ—также; «отвѣтственность за преступныя дѣянія, учиненныя посредствомъ печати въ повременныхъ изданіяхъ», установлена только въ порядкѣ судебномъ. Общепринятыя во всей Европѣ начала, слѣдовательно, соблюдены.

А какой получился результатъ?

Газетъ нътъ. Одни редакторы уже въ кръпости, другіе—ждутъ суда и не менъе суровой кары. Пока большинство газетъ еще въ ожиданіи каръ, пока еще не всъ редакторы испытали, что значитъ годичное лишеніе свободы, пока есть еще надежда на скорый созывъ Думы, на измъненіе условій, на амнистію—и потому пишутъ и печатаютъ болъе или менъе свободно. Не оправдаются надежды, испытается кръпостное и тюремное заключеніе—тогда опять воцарится въ русской печати тишь, гладь и Божья благодать. Не все ли равно почему: по механическому ли препятствію говорить свободно со стороны цензурнаго въдомства, или по психическому давленію на авторовъ и редакторовъ?..

Наша уголовно-судебная процедура бьетъ не скоро — за то, что было въ ноябръ, бьетъ въ мартъ, —но больно. Такъ больно, что и небитымъ, «на то смотря, тако дъяти неповадно» становится...

Въ газетахъ уже появилось извъстіе, что среди петербургскихъ

владъльцевъ типографій обсуждается проектъ петиціи на Высочайшее Имя о возстановленіи предварительной цензуры!.. Должно быть не сладко жить по закону, когда въ силу закона администрація стоитъ сверхъ нормъ и предписаній закона...

II.

Составители уголовнаго уложенія 1903 г., справедливо признавая однимъ изъ главныхъ недостатковъ уложенія 1845 г. его крайнюю казуистичность, прилагали всѣ усилія къ тому, чтобы дать опредѣленія обобщенныя, охватывающія въ одной статьѣ всѣ однородныя по содержанію дѣянія. Классификація по способамъ совершенія ими была рѣшительно отвергнута. Въ отношеніи такъ называемыхъ «преступленій печати» они приняли за исходное положеніе то же начало и выдѣлили въ особую главу лишь нарушенія постановленій о надзорѣ за печатью. Различные же виды оскорбленій, возбужденія къ противозаконнымъ дѣяніямъ и т. п., учиняемые посредствомъ печати, распредѣлены въ уголовномъ уложеніи по соотвѣтственнымъ главамъ и статьямъ, предусматривающимъ совершеніе этихъ преступныхъ дѣяній вообще.

Такая система съ теоретической точки зрѣнія представляется безупречной. Она предполагаетъ однако: невысокій общій критерій наказуемости и значительно широкіе предѣлы усмотрѣнія суда въ выборѣ наказанія, въ зависимости отъ различенія способовъ совершенія дѣянія. Послѣднее въ свою очередь предполагаетъ нормальную, т.-е. качественно совершенную организацію суда—въ смыслѣ обезпеченія всесторонняго, безпристрастнаго, независимаго и юридически правильнаго разсмотрѣнія и рѣшенія дѣлъ.

Если общій критерій наказуемости высокъ, то казуистичность является необходимой для него поправкой, поскольку уравненіе двухъ или болѣе различныхъ способовъ совершенія одного и того же преступнаго дѣянія, допустимое при низкихъ карахъ, не допустимо при высокихъ. Если предѣлы судейскаго усмотрѣнія тѣсны, то оказывается невозможнымъ отличить наказаніемъ одни способы совершенія отъ другихъ. Если, наконецъ, организація суда не стоитъ на надлежащей степени совершенства, то широкіе

предълы наказуемости и вся построенная на этомъ принципъ система ведутъ къ одному слъдствію: къ противоръчію между правдой закона и правдой жизни.

Не задаваясь разборомъ всѣхъ отдѣльныхъ формъ преступленій печати, остановимся лишь на статьѣ 129 угол. уложенія, пополучившей характеръ «боевого» противъ печати средства.

Законъ гласитъ:

- «129. Виновный въ произнесеніи или чтеніи публично ръчи или сочиненія или въ распространеніи или публичномъ выставленіи сочиненія или изображенія, возбуждающихъ:
  - 1) къ учиненію бунтовщическаго или измѣнническаго дѣянія;
- 2) къ ниспроверженію существующаго въ государствъ общественнаго строя;
- 3) къ неповиновенію или противодъйствію закону, или обязательному постановленію, или законному распоряженію власти;
  - 4) къ учиненію тяжкаго, кромѣ указанныхъ выше, преступленія называется:

за возбужденіе, пунктами первымъ или вторымъ сей статьи предусмотрѣнное,—ссылкою на поселеніе;

за возбужденіе, пунктами третьимъ или четвертымъ сей статьи предусмотрѣнное, — заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на срокъ не свыше трехъ лѣтъ».

Далѣе, во второй части, перечислены квалифицирующія условія, которыя влекутъ усиленіе наказаній.

Изъ способовъ пропаганды въ ст. 129, слъдовательно, объединены: а) устное произнесеніе ръчи передъ публикой, б) чтеніе передъ публикой же сочиненія, в) распространеніе и г) публичное выставленіе сочиненія или изображенія. Произнесеніе ръчи или публичное чтеніе сочиненія и выставленіе сочиненій или изображеній суть способы одного, такъ сказать, типа: каждый изъ нихъ представляется законченно опредъленнымъ. Распространеніе же—способъ сложный. Распространеніемъ одинаково будетъ: раздача рукописныхъ прокламацій изъ рукъ въ руки; разбрасываніе или подбрасываніе ихъ, или разсылка по почтъ; раздача, разбрасываніе или разсылка нелегальной печатной литературы, т.-е. такихъ произведеній печати, которыя заключаютъ въ себъ исключительно «возбуждающее» содержаніе или оттиснуты исключительно съ цълью возбужденія къ учиненію бунтовщическихъ и т. п. дъяній;

наконецъ — помъщеніе въ повременномъ изданіи среди другого матеріала воззванія, прокламаціи, заявленія или резолюціи преступнаго содержанія.

Съ внутренней стороны, согласно общему смыслу 129 ст. и мъсту, занимаемому ею въ кодексъ, всъ эти разнородные способы охватываются умышленностью дъянія въ смыслъ наличности намъренія вызвать возбужденіе. Но если бы уголовный законъ классифицировалъ свои опредъленія только по одной внутренней сторонъ дъяній, то не было бы ни многообразныхъ формъ убійства, воровства, подлога, не было бы основанія отдълять пропаганду публичную отъ непубличной и т. д. Одинаково преступное въ принципъ можетъ быть глубоко различно по степени преступности и потому—по размъру наказуемости.

Когда ораторъ, имъя намъреніе возбудить толпу въ желаемомъ ему направленіи, произноситъ зажигательную рѣчь, или лекторъ читаетъ такое же сочиненіе, или агитаторъ раздаетъ, разбрасываетъ или разсылаетъ прокламаціи, или писатель пишетъ, печатаетъ и распространяетъ спеціально въ цѣляхъ возбужденія летучій листокъ—во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ чувствуется нѣчто значительно большее и по напряженію преступной воли виновнаго, и по объективной опасности совершаемаго, нежели когда редакторъ газеты, хотя бы тоже съ намъреніемъ возбудить читателей, включаетъ между тысячъ строкъ иного матеріала десятки или сотню строкъ преступныхъ.

Дъйствія такого редактора съ этической точки зрънія быть можетъ даже еще болъе непохвальны, ибо онъ осуществляетъ свое намъреніе не открыто и явно, а прикрываясь газетнымъ листомъ съ передовицей по мароккскому вопросу, съ научнымъ фельетономъ, съ театральной рецензіей и съ объявленіями. Но съ точки зрънія формально правовой онъ несомнънно менъе преступенъ. Преступныя строки теряются въ непреступныхъ, читатель можетъ и не обратить на нихъ вниманія, впечатлъніе, ими произведенное, можетъ легко изгладиться подъ вліяніемъ чтенія въ томъ же листъ другихъ извъстій и статей. Съ другой стороны, безспорно, что преступная воля должна имъть большую силу напряженія для произнесенія возбуждающей ръчи или для выпуска въ обращеніе летучаго возбуждающаго листка, чъмъ для включенія въ газетный номеръ преступнаго заявленія.

Все это ст. 129 игнорируетъ. Какъ за произнесеніе рѣчи или чтеніе сочиненія и за выставленіе сочиненія или изображенія, такъ и за всѣ формы распространенія, она назначаетъ безразлично одни наказанія, въ зависимости лишь отъ того, на какія дѣянія было направлено возбужденіе.

Притомъ назначаетъ наказанія чрезвычайно суровыя—ссылку на поселеніе или исправительный домъ до трехъ лѣтъ. Наказанія, влекущія сверхъ лишенія свободы потерю правъ состоянія и въ первомъ случаѣ, при ссылкѣ на поселеніе, разрушеніе правъ супружескихъ, родительскихъ и наслѣдственныхъ.

Едва ли кто упрекалъ въ излишней снисходительности къ преступленіямъ вообще и къ преступленіямъ печати въ частности старое уложеніе о наказаніяхъ. А и оно опредѣляло всего заключеніе въ тюрьмѣ до 1 года и 4 мѣсяцевъ, или арестъ до 3 мѣсяцевъ, или денежное взысканіе за напечатаніе «оскорбительныхъ и направленныхъ къ колебанію общественнаго довѣрія отзывовъ о дѣйствующихъ въ Имперіи законахъ, или о постановленіяхъ и распоряженіяхъ правительственныхъ и судебныхъ установленій», а равно за «оспариваніе въ печати обязательной силы законовъ и одобреніе или оправданіе воспрещенныхъ ими дѣйствій, съ цѣлью возбудить къ нимъ неуваженіе».

Такъ было до провозглашенія и признанія свободы печати одною изъ «незыблемыхъ» основъ гражданской свободы. Теперь за напечатаніе отзыва, возбуждающаго «къ неповиновенію или противодъйствію закону, или обязательному постановленію, или законному распоряженію власти», виновному грозитъ исправительный домъ.

Итакъ, для обобщенія всѣхъ способовъ публичной пропаганды нѣтъ основного условія: критерій наказуемости не только не низокъ, но несообразно высокъ.

Что касается предъловъ свободнаго выбора судомъ наказаній, то собственно въ 129 ст. они сужены до послъдней степени. За «возбужденіе», предусмотрънное двумя первыми пунктами, судъникакого другого наказанія кромъ безсрочной ссылки на поселеніе назначить не можетъ. За «возбужденіе», предусмотрънное двумя послъдними пунктами, судъ стъсненъ въ выборъ рода и вида наказанія и свободенъ лишь въ назначеніи срока отъ 1 года и 6 мъс. до 3 лътъ. Нъкоторый коррективъ даетъ ст. 53 угол.

уложенія. Но, во-первыхъ, коррективъ условный: если будетъ признана наличность уменьшающихъ вину обстоятельствъ. Вовторыхъ—весьма слабый: отъ ссылки на поселеніе судъ можетъ перейти къ заключенію въ крѣпости на срокъ не ниже одного года; отъ заключенія въ исправительномъ домѣ—къ заключенію въ тюрьмѣ.

Третья необходимая предпосылка системы также отсутствуетъ. Дѣла по 129 ст. подлежатъ разбору и рѣшенію судебной палаты съ сословными представителями. Эта форма суда, являющаяся наслѣдіемъ печальной памяти восьмидесятыхъ годовъ, есть наислабѣйшая во всемъ нашемъ судебномъ строѣ. Слабѣе ея развѣ только судебно-административныя учрежденія, образованныя по закону 1889 г.: судъ земскихъ начальниковъ, уѣздные съѣзды и губернскія присутствія.

Палата съ сословными представителями по духу и по внутренней сути есть ни что иное, какъ разновидность короннаго суда, которому на манеръ орнамента приданъ общественный элементъ. Сословные представители не имѣютъ ничего общаго съ присяжными засѣдателями. А между тѣмъ ихъ участіе обращаетъ приговоръ изъ подлежащаго апелляціонному обжалованію въ безапелляціонный. Безъ этого, не имѣющаго существеннаго значенія, придатка, судьи менѣе преклоннаго возраста могутъ присуждать только къ низшимъ наказаніямъ. Съ нимъ—судьи болѣе преклоннаго возраста получаютъ полномочія опредѣлять всѣ наказанія, до смертной казни включительно. Спеціальныя гарантіи правосудія, соотвѣтственныя важности преступленій и строгости наказаній, исчерпываются большей продолжительностью службы и болѣе преклоннымъ возрастомъ состава палаты сравнительно съ составомъ окружнаго суда.

Полагаемъ, что нѣтъ надобности далѣе развивать доказательства недопустимости широкихъ правъ въ выборѣ наказанія при такой организаціи суда. Права же эти, ограниченныя въ сторону пониженія, въ сторону назначенія высокихъ каръ отнюдь не малыя. А. А. Суворинъ за напечатаніе резолюціи союза союзовъ приговоренъ къ году заключенія въ крѣпости съ ходатайствомъ передъ Верховной властью о сокращеніи срока до 3 мѣсяцевъ. А имѣла право палата присудить его къ ссылкѣ на поселеніе и даже къ каторгѣ на 8 лѣтъ, если бы признала, что послѣд-

ствіемъ совершеннаго имъ «возбужденія» было учиненіе кѣмълибо бунтовщическаго дѣянія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, если бы палата не признала наличности уменьшающихъ вину обстоятельствъ, то А. А. Суворинъ былъ бы отправленъ въ ссылку, и чрезмѣрная суровость наказанія не могла бы служить основаніемъ для обжалованія приговора: признаніе наличности таковыхъ обстоятельствъ, какъ вопросъ факта, повѣркѣ въ кассаціонномъ порядкѣ не подлежитъ.

Такимъ образомъ, въ дѣлѣ А. А. Суворина палата обнаружила еще исключительную мягкость. Другимъ редакторамъ за аналогичныя провинности пожалуй придется сдѣлаться ссыльнопоселенцами, если не каторжниками...

#### III.

Въ послъдовательномъ развитіи мысли мы дошли до абсурда, ибо само собою разумѣется, что ни что иное, какъ явный абсурдъ, представляетъ сопоставленіе факта напечатанія въ газетѣ возбуждающей резолюціи съ цълью поставить читателей о ней въ извѣстность, съ одной стороны, и ссылки или каторги, какъ законныхъ слъдствій этого факта—съ другой. Доводить же законъ въ его толкованіи до абсурда есть нарушеніе азбуки научной и практической юриспруденціи.

Сколь бы ни былъ дѣйствующій законъ несовершененъ, ни юристъ-теоретикъ, ни юристъ-практикъ не могутъ отнимать отъ него логичности. И въ данномъ случаѣ логичность существуетъ. Звеномъ связующимъ въ ст. 129 преступный фактъ и карательное слѣдствіе служитъ намѣренность дѣянія, т.-е. не просто сознательное отношеніе виновнаго къ своему дѣйствію, а совершеніе этого дѣйствія съ цѣлью возбужденія массы лицъ къ бунтовщическимъ и другимъ перечисленнымъ въ четырехъ пунктахъ преступнымъ дѣяніямъ. Иначе понимать ст. 129 нельзя, такъ какъ иное ея пониманіе ведетъ къ абсурду.

Первый случай авторитетнаго разъясненія 129 ст. въ примѣненіи къ печати сенатъ имѣлъ по дѣлу А. А. Суворина. А потому дѣло это имѣетъ огромное принципіальное значеніе. Мотивированное рѣшеніе сената еще не опубликовано. Но оста-

вленіе кассаціонной жалобы безъ послѣдствій даетъ основаніе считать, что сенатъ руководился тѣми же соображеніями, какъ и палата.

Для простоты юридическаго анализа возьмемъ лишь одно главнѣйшее по выводу палаты обвиненіе. Оно заключается въ томъ, что А. А. Суворинъ, состоя редакторомъ-издателемъ ежедневной газеты «Русь», напечаталъ и распространилъ 30-го ноября 1905 г. № 33 той же газеты, завѣдомо помѣстивъ въ этомъ номерѣ воззваніе отъ имени «союза союзовъ», возбуждающее къ учиненію бунтовщическаго дѣянія. Такой характеръ, по мнѣнію палаты, имѣло въ воззваніи заявленіе о томъ, что «политическая свобода не можетъ быть получена народомъ иначе, какъ путемъ вооруженной борьбы за свободу», и что потому необходимо «готовиться къ всеобщей политической забастовкѣ и къ послѣдней вооруженной схваткѣ съ врагами народной свободы».

Въ соображеніяхъ палаты значится:

«Особое присутствіе пришло къ уб'вжденію въ умышленности дъянія подсудимаго Суворина, такъ какъ онъ, выпуская въ свътъ номера редактируемой имъ газеты «Русь», въ коихъ были помѣщены вышеозначенныя преступныя воззванія, сознательно допускалъ наступленіе послѣдствій, обусловливающихъ преступность сего д'янія (48 ст. угол. улож.) — всл'єдствіе чего присутствіе и не нашло возможнымъ квалифицировать д'яніе подсудимаго лишь какъ неосмотрительность, наказуемую по 7 п. VIII отд. Высочайше утвержден. 24-го ноября 1905 года правилъ о повременныхъ изданіяхъ только денежнымъ взысканіемъ. Изъ преступленій, въ коихъ подсудимый признанъ виновнымъ, тягчайшими являются предусмотрѣнныя 1 п. 1 ч. 129 ст. уголовнаго уложенія, за которыя, въ силу 53 ст. сего уложенія, наказаніе не можетъ быть назначено менъе одного года заключенія въ крѣпости. Между тѣмъ, хотя описанныя дѣянія Суворина по признакамъ своимъ и соотвътствуютъ 1 п. 1 ч. 129 ст. угол. улож., но по дълу не имъется данныхъ, свидътельствующихъ, чтобы Суворинъ помѣстилъ въ своей газетъ вышеуказанныя воззванія къ бунтовщическимъ дівніямъ со прямою цюлью возбуждать читателей ко вооруженному возстанію или къ свертенію существующей въ Россіи формы правленія; онъ скор'ве

стремился къ тому, чтобы возможно полно знакомить своихъ читателей со всѣми проявленіями дѣятельности «союза союзовъ», «совѣта рабочихъ депутатовъ» и другихъ организацій, привлекавшихъ общественный интересъ, и, самъ увлекшись теченіемъ времени и не желая въ дѣлѣ сообщенія животрепещущихъ новостей отставать отъ другихъ повременныхъ изданій, помѣстилъ въ своей газетѣ и распространилъ вышеупомянутыя воззванія, сознательно пренебрецая наступленіемъ послъдствій такого распространенія, выражающихся въ возбужденіи, хотя бы нъкоторыхъ изъ читателей, къ вышеуказаннымъ бунтовщическимъ дѣяніямъ» ¹).

Первая половина соображеній послужила основаніємъ для примѣненія ст. 129. Вторая—для назначенія низшаго изъ находившихся въ распоряженіи палаты наказаній и для ходатайства о дальнъйшемъ его смягченіи Верховной властью.

Ст. 48 угол. уложеніи въ части ея, приведенной въ приговорѣ, гласитъ: «Преступное дѣяніе почитается умышленнымъ не только когда виновный желалъ его учиненія, но также когда онъ сознательно допускалъ наступленіе послѣдствія, обусловливающаго преступность сего дѣянія».

Законъ этотъ, проводя различіе между умысломъ и неосторожностью, объединяетъ то, что въ наукъ уголовнаго права именуется умысломъ «прямымъ» и «непрямымъ». Но изъ этого еще ровно ничего не вытекаетъ.

Что А. А. Суворинъ напечаталъ воззваніе «завѣдомо», т.-е. находясь въ здравомъ умѣ и твердой памяти и отдавая себѣ отчетъ о смыслѣ и содержаніи печатаемаго текста—стоитъ внѣ спора и сомнѣнія. Спорнымъ представляется иное: какое онъ имѣлъ при этомъ намѣреніе?

Палата на это отвъчаетъ: «по дълу не имъется данныхъ, свидътельствующихъ, чтобы Суворинъ помъстилъ въ своей газетъ выщеуказанныя воззванія къ бунтовщическимъ дъяніямъ съ прямою цълью возбуждать читателей къ вооруженному возстанію или къ сверженію существующей въ Россіи формы правленія». Не имъется данныхъ—значитъ виновность по 129 ст. не доказана.

¹) Цитируемъ по отчету, напечатанному въ № 39 «Руси».

Не доказана виновность—значитъ статья эта не можетъ имѣть примѣненія. При чемъ же ссылка на ст. 48?

О дальнъйшихъ разсужденіяхъ, къ чему А. А. Суворинъ стремился «скорѣе», чъмъ онъ былъ «увлекшись» и какое дъйствіе могло произвести его «преступленіе» на «хотя бы нѣкоторыхъ читателей» — говорить серьезно не приходится. Все это произвольныя догадки, въ приговорт совершенно неумъстныя, потому что на основаніи ихъ или никого нельзя сажать въ крѣпость, или можно посадить кого угодно и когда угодно - вплоть до автора правительственнаго сообщенія или сената, печатающаго и распространяющаго ръшенія не только по дъламъ о возбужденіи къ бунту и измънъ, но и о совершенныхъ бунтовщическихъ дъйствіяхъ. Кто знаетъ, а можетъ быть найдется такой чудакъ, который въ ръшеніи сената не замътитъ вовсе кары, назначенной виновному, а прочтетъ одни инкриминированныя слова или описаніе совершенныхъ дъйствій и на котораго эти слова или описаніе произведутъ такое впечатлѣніе, что онъ пойдетъ и станетъ бросать бомбы?

Перенесемъ соображенія палаты отъ сложнаго казуса къ простому. Возьмемъ вмѣсто обвиненія въ распространеніи возбуждающаго воззванія обвиненіе въ убійствъ. Предположимъ, что судъ нашелъ бы, что подсудимый, стръляя въ ногу потерпъвшаго, не имълъ прямою цълью лишать его жизни, но сознательно допускалъ, что смерть можетъ послѣдовать, если раненый будетъ вовсе оставленъ безъ медицинской помощи или попадетъ въ руки неумълаго знахаря, который заразитъ рану. Думаемъ, что судъ разсуждалъ бы такъ: для состава умышленнаго убійства мало сознательности дъйствія вообще, а необходима доказанная наличность намфренія лишить жизны: ея нфтъ-слфдовательно къ дъянію не можетъ быть примъненъ законъ, карающій за убійство. Должно ли дізніе оставить безнаказаннымъ вовсе или наказать, какъ намъренное нанесеніе раны — вопросъ другой. Намъ важно показать, что и при дъйствіи ст. 48 угол. улож, нельзя признавать виновнымъ въ убійствъ того, кто не имълъ намъренія лишать жизни.

Ни минуты не сомнъваемся, что приговоръ, основанный на противоположныхъ разсужденіяхъ, сенатъ не оставилъ бы въ силъ судебнаго ръшенія. Въ Китаъ принята квалификація исклю-

чительно по преступному результату, и тамъ нанесшій рану или побои, слѣдствіемъ коихъ, хотя бы случайнымъ, была смерть раненаго или избитаго, дѣйствительно былъ бы наказанъ за убійство. Въ Европѣ же и въ Россіи этихъ началъ юриспруденція не держится.

Если такъ явна неправильность примѣненія 129 ст. къ дѣлу А. А. Суворина, то гдѣ же разгадка, спроситъ читатель не юристъ, того, что ее примѣнили два судебныхъ мѣста—судъ, разбиравшій дѣло по существу, и судъ кассаціонный?

Разгадка—въ мотивахъ закона. Уже много лѣтъ, какъ у насъ развилось стремленіе дѣлать изъ кодекса талмудъ. Старое уложеніе за время его шестидесятилѣтняго существованія обросло цѣлымъ дремучимъ лѣсомъ толкованій и разъясненій. Сенатъ вопреки точнаго разума опредѣленій устава уголовнаго судопроизводства требуетъ обязательнаго имъ подчиненія не только по дѣламъ, по которымъ они состоялись, но и по всѣмъ другимъ. На помощь практикѣ пришли разнообразные издатели, извлекающіе изъ разъясненій тезисы и печатающіе ихъ подъ текстомъ статей уложенія. Самостоятельно мыслить человѣку всегда тяжело, а въ уголовныхъ дѣлахъ—особенно. Къ тому же и рискованно, ибо за неподчиненіе сенатскому толкованію можно получить выговоръ. Проще, легче и безопаснѣе выискать готовое разъясненіе и подогнать подъ него разбираемый казусъ.

Новое уложеніе обрасти разъясненіями не успъло. Но зато еще раньше введенія его въ дъйствіе оно появилось въ частномъ изданіи Н. С. Таганцева съ тезисами, извлеченными изъ мотивовъ. И вотъ, если прочесть тезисъ 8-й, стоящій подъ ст. 129 этого изданія, то непонятное становится понятнымъ.

«По отношенію къ стать 129, пишетъ Н. С. Таганцевъ, по проекту редакціонной коммиссіи требовалось, чтобы оглашеніе рѣчи, сочиненія или изображенія было употреблено какъ средство возбужденія; слѣдовательно, въ каждомъ случаѣ необходимо было констатировать, что, произнося извѣстную рѣчь или распространяя извѣстное сочиненіе, виновный не только зналъ о противозаконности содержанія, но именно имѣлъ цѣль возбудить другихъ къ извѣстному дѣйствію, такъ что его дѣятельность являлась какъ бы подготовительною дѣятельностью къ извѣстнаго рода преступленіямъ или даже подстрекательствомъ

къ учиненію таковыхъ, но при разсмотрѣніи проекта въ совѣщаніи при министерствѣ юстиціи это указаніе было признано излишнимъ по тѣмъ соображеніямъ, что дѣяніе виновнаго въ томъ видѣ, какъ оно описано въ означенныхъ статьяхъ, при доказанности умысла, едва ли можетъ преслъдовать какую-либо иную, кромть вышеуказанной, цъль. Но если даже допустить возможность умышленнаго произнесенія или чтенія рѣчи или сочиненія, по содержанію своему возбуждающихъ къ перечисленнымъ въ ст. 129 и 130 преступнымъ дѣяніямъ, безъ цѣли достиженія тѣхъ результатовъ, къ которымъ направлено содержаніе рѣчи или сочиненія, то такая преступная пропаганда, въ виду ея несомнѣнной опасности и важности послѣдствій, по справедливости, требовала бы примѣненія къ виновному опредѣленнаго въ сихъ статьяхъ наказанія».

Мы далеки отъ мысли оспаривать научный авторитетъ Н. С. Таганцева или точность сдѣланнаго имъ извлеченія. Но мы въ правѣ сказать, что А. А. Суворинъ осужденъ и вслѣдъ за нимъ будутъ осуждены многіе редакторы газетъ не на основаніи закона, т.-е. ст. 129 угол. улож., а на основаніи законодательныхъ предположеній.

Да, составители ст. 129 полагали, что виновный «при доказанности умысла, едва ли можетъ преслъдовать какую-либо иную цъль» кромъ возбужденія; да, по ихъ мнѣнію, «справедливо» наказывать одинаково преслъдовавшаго цъль возбужденія и не преслъдовавшаго. Но развъ законъ эти мнѣніе и предположеніе воспринялъ? Развъ мотивы имѣютъ Высочайшую санкцію?

Мотивы раскрываютъ то, что законодатель хотѣлъ сказать. А для караемаго и примѣняющаго законъ имѣетъ значеніе исключительно то, что онъ сказалъ. Сказалъ же онъ смысломъ 129 ст. и суровостью положенныхъ въ ней наказаній, что это не формальный проступокъ, а дѣяніе, существенный признакъ котораго—намѣреніе возбудить къ совершенію точно перечисленныхъ дѣйствій. Разъ это намѣреніе не доказано — виновности по ст. 129 нѣтъ.

3 марта въ сенатѣ слушалось аналогичное дѣло Л. В. Ходскаго, къ дѣянію котораго палата статьи 129 не примѣнила. За отмѣну приговора высказался товарищъ оберъ-прокурора, утверждавшій, что въ газетѣ ничѣмъ нельзя парализовать дѣйствія преступной статьи, что разъ преступная статья напечатана, то

редакторъ долженъ понести за нее наказаніе независимо даже отъ того, будетъ ли напечатана другая, противоположная по идеъ статья.

Такая аргументація уже прямо ведетъ къ закрытію «Московскихъ Въдомостей» и къ прекращенію печатанія судебныхъ отчетовъ, кассаціонныхъ ръшеній и правительственныхъ сообщеній.

Разсмотръніе дъла отдъленіе сената передало на уваженіе департамента. Надъемся, что уголовный кассаціонный департаментъ отръшится отъ мотивовъ закона, строго обсудитъ его текстъ и измънитъ взглядъ, выраженный по дълу А. А. Суворина.

> «Русь» 10 марта 1906 г., № 52.

# Преступно и подло!..

Въ Мукденъ, въ Цицикаръ, въ Куанченцзы я много разъ бывалъ въ засъданіяхъ суда и видълъ истязанія и пытки.

Желаніе изучить нравы китайцевъ, ихъ юридическій бытъ и практику судебно-административной расправы пересиливало чувство отвращенія и ужаса и заставляло смотрѣть на мучительство и мученіе.

Я видълъ «малые бамбуки»—какъ били по ладонямъ короткими эластичными палками. Видълъ послъ десяти ударовъ вспухшія, синебагровыя руки. Слышалъ сдавленные вопли и стоны пытаемыхъ...

Я видѣлъ «большіе бамбуки». Палачи хватали несчастнаго, клали ничкомъ на низкую скамейку и привязывали тонкими бичевками за концы пальцевъ. Со свистомъ палка прорѣзывала воздухъ, раздавался звукъ удара—и брызги крови изъ разсѣченнаго человѣческаго тѣла обагряли и палку, и скамейку, и плиты каменнаго пола... Не вопль, а раздирающій душу крикъ сливался съ первымъ ударомъ... За первымъ — слѣдовалъ второй, третій... до сотаго. Мышцы бедеръ и икръ обнажались, кожные покровы исчезали, удары сыпались по живому мясу... Крики становились все слабѣе и прекращались... Со скамейки снимали безжизненное тѣло.

Я видълъ, какъ били по щекамъ кусками толстой кожи. Покровы лица тоже быстро обращались въ лохмотья, а лицо въ безобразную кровавую массу... чительно по преступному результату, и тамъ нанесшій рану или побои, слъдствіемъ коихъ, хотя бы случайнымъ, была смерть раненаго или избитаго, дъйствительно былъ бы наказанъ за убійство. Въ Европъ же и въ Россіи этихъ началъ юриспруденція не держится.

Если такъ явна неправильность примъненія 129 ст. къ дълу А. А. Суворина, то гдъ же разгадка, спроситъ читатель не юристъ, того, что ее примънили два судебныхъ мъста—судъ, разбиравшій дъло по существу, и судъ кассаціонный?

Разгадка—въ мотивахъ закона. Уже много лѣтъ, какъ у насъ развилось стремленіе дѣлать изъ кодекса талмудъ. Старое уложеніе за время его шестидесятилѣтняго существованія обросло цѣлымъ дремучимъ лѣсомъ толкованій и разъясненій. Сенатъ вопреки точнаго разума опредѣленій устава уголовнаго судопроизводства требуетъ обязательнаго имъ подчиненія не только по дѣламъ, по которымъ они состоялись, но и по всѣмъ другимъ. На помощь практикѣ пришли разнообразные издатели, извлекающіе изъ разъясненій тезисы и печатающіе ихъ подъ текстомъ статей уложенія. Самостоятельно мыслить человѣку всегда тяжело, а въ уголовныхъ дѣлахъ—особенно. Къ тому же и рискованно, ибо за неподчиненіе сенатскому толкованію можно получить выговоръ. Проще, легче и безопаснѣе выискать готовое разъясненіе и подогнать подъ него разбираемый казусъ.

Новое уложеніе обрасти разъясненіями не успъло. Но зато еще раньше введенія его въ дъйствіе оно появилось въ частномъ изданіи Н. С. Таганцева съ тезисами, извлеченными изъ мотивовъ. И вотъ, если прочесть тезисъ 8-й, стоящій подъ ст. 129 этого изданія, то непонятное становится понятнымъ.

«По отношенію къ стать 129, —пишетъ Н. С. Таганцевъ, — по проекту редакціонной коммиссіи требовалось, чтобы оглашеніе рѣчи, сочиненія или изображенія было употреблено какъ средство возбужденія; слѣдовательно, въ каждомъ случаѣ необходимо было констатировать, что, произнося извѣстную рѣчь или распространяя извѣстное сочиненіе, виновный не только зналъ о противозаконности содержанія, но именно имѣлъ цѣль возбудить другихъ къ извѣстному дѣйствію, такъ что его дѣятельность являлась какъ бы подготовительною дѣятельностью къ извѣстнаго рода преступленіямъ или даже подстрекательствомъ

къ учиненію таковыхъ, но при разсмотрѣніи проекта въ совѣщаніи при министерствѣ юстиціи это указаніе было признано излишнимъ по тѣмъ соображеніямъ, что дѣяніе виновнаго въ томъ видѣ, какъ оно описано въ означенныхъ статьяхъ, при доказанности умысла, едва ли можетъ преслъдовать какую-либо иную, кромть вышеуказанной, цъль. Но если даже допустить возможность умышленнаго произнесенія или чтенія рѣчи или сочиненія, по содержанію своему возбуждающихъ къ перечисленнымъ въ ст. 129 и 130 преступнымъ дѣяніямъ, безъ цѣли достиженія тѣхъ результатовъ, къ которымъ направлено содержаніе рѣчи или сочиненія, то такая преступная пропаганда, въ виду ея несомнѣнной опасности и важности послѣдствій, по справедливости, требовала бы примѣненія къ виновному опредѣленнаго въ сихъ статьяхъ наказанія».

Мы далеки отъ мысли оспаривать научный авторитетъ Н. С. Таганцева или точность сдѣланнаго имъ извлеченія. Но мы въ правѣ сказать, что А. А. Суворинъ осужденъ и вслѣдъ за нимъ будутъ осуждены многіе редакторы газетъ не на основаніи закона, т.-е. ст. 129 угол. удож., а на основаніи законодательныхъ предположеній.

Да, составители ст. 129 полагали, что виновный «при доказанности умысла, едва ли можетъ преслъдовать какую-либо иную цъль» кромъ возбужденія; да, по ихъ мнѣнію, «справедливо» наказывать одинаково преслъдовавшаго цъль возбужденія и не преслъдовавшаго. Но развъ законъ эти мнѣніе и предположеніе воспринялъ? Развъ мотивы имъютъ Высочайшую санкцію?

Мотивы раскрываютъ то, что законодатель хотѣлъ сказать. А для караемаго и примѣняющаго законъ имѣетъ значеніе исключительно то, что онъ сказалъ. Сказалъ же онъ смысломъ 129 ст. и суровостью положенныхъ въ ней наказаній, что это не формальный проступокъ, а дѣяніе, существенный признакъ котораго—намѣреніе возбудить къ совершенію точно перечисленныхъ дѣйствій. Разъ это намѣреніе не доказано — виновности по ст. 129 нѣтъ.

3 марта въ сенатъ слушалось аналогичное дъло Л. В. Ходскаго, къ дъянію котораго палата статьи 129 не примънила. За отмъну приговора высказался товарищъ оберъ-прокурора, утверждавшій, что въ газетъ ничъмъ нельзя парализовать дъйствія преступной статьи, что разъ преступная статья напечатана, то

редакторъ долженъ понести за нее наказаніе независимо даже отъ того, будетъ ли напечатана другая, противоположная по идеъ статья.

Такая аргументація уже прямо ведетъ къ закрытію «Московскихъ Въдомостей» и къ прекращенію печатанія судебныхъ отчетовъ, кассаціонныхъ ръшеній и правительственныхъ сообщеній.

Разсмотръніе дъла отдъленіе сената передало на уваженіе департамента. Надъемся, что уголовный кассаціонный департаментъ отръшится отъ мотивовъ закона, строго обсудитъ его текстъ и измънитъ взглядъ, выраженный по дълу А. А. Суворина.

«Русь» 10 марта 1906 г., № 52.

#### Преступно и подло!..

Въ Мукденъ, въ Цицикаръ, въ Куанченцзы я много разъ бывалъ въ засъданіяхъ суда и видълъ истязанія и пытки.

Желаніе изучить нравы китайцевъ, ихъ юридическій бытъ и практику судебно-административной расправы пересиливало чувство отвращенія и ужаса и заставляло смотрѣть на мучительство и мученіе.

Я видѣлъ «малые бамбуки»—какъ били по ладонямъ короткими эластичными палками. Видѣлъ послѣ десяти ударовъ вспухшія, синебагровыя руки. Слышалъ сдавленные вопли и стоны пытаемыхъ...

Я видълъ «больше бамбуки». Палачи хватали несчастнаго, клали ничкомъ на низкую скамейку и привязывали тонкими бичевками за концы пальцевъ. Со свистомъ палка проръзывала воздухъ, раздавался звукъ удара—и брызги крови изъ разсъченнаго человъческаго тъла обагряли и палку, и скамейку, и плиты каменнаго пола... Не вопль, а раздирающій душу крикъ сливался съ первымъ ударомъ... За первымъ — слъдовалъ второй, третій... до сотаго. Мышцы бедеръ и икръ обнажались, кожные покровы исчезали, удары сыпались по живому мясу... Крики становились все слабъе и прекращались... Со скамейки снимали безжизненное тъло.

Я видѣлъ, какъ били по щекамъ кусками толстой кожи. Поговы лица тоже быстро обращались въ лохмотья, а лицо въ образную кровавую массу... Я видѣлъ «распятіе»—на часъ, на пять часовъ, на двѣнадцать... И я видѣлъ судей... Они безстрастно смотрѣли на пытку, прихлебывая чай, куря трубки, просматривая «дѣла» или мирно бесѣдуя между собой...

Отвратительныя картины...

Въ памяти воскресали средніе вѣка, инквизиція, гравюры изъ приложеній къ Терезіанѣ, Малюта Скуратовъ... Воскресало давно пережитое европейцемъ и—думалось тогда—русскимъ... Воскресало то, что и воспроизведенное воображеніемъ вызываетъ ужасъ...

Потомъ я бывалъ въ тюрьмахъ, куда уводили и уносили несчастныхъ. Они лежали на полу, безъ сознанія, съ остановившимися или блуждающими глазами, всклокоченные, покрытые язвами... Они подолгу лежали неподвижно, изнеможенные муками...

Бывалъ я и въ засъданіяхъ китайскаго суда въ Харбинъ. Тѣ же подсудимые — хунхузы. Тѣ же судьи — китайцы. Тѣ же законы. Но... среди судей — русскій чиновникъ въ вицъ-мундиръ. Харбинъ — юридически въ Китаъ, фактически въ Россіи. Въ Харбинъ китайцевъ судили и судятъ китайцы же и по китайскимъ законамъ. Въ Харбинъ только не допускаются ни истязанія, ни пытки... Тамъ преступникъ подвергается всей тяжести китайскихъ каръ, только безъ предварительныхъ мукъ... Русскія власти нигдъ и никогда не могутъ допустить пытокъ. Такъ говорятъ представителямъ власти китайской...

Прошло неполныхъ два года...

Россія готовится къ реализаціи новаго политическаго строя. Населенію дарованы «незыблемыя основы гражданской свободы». «Свободу и право» правительство выставило своимъ лозунгомъ... Черезъ мѣсяцъ должны собраться народные представители, съ которыми монархъ раздѣлилъ свою власть. Беззаконіе и произволъ объявлены отошедшими въ прошлое...

И... въ газетахъ напечатано слѣдующее повъствованіе, взятое изъ протокола медицинскаго освидѣтельствованія подсудимой, доставленной въ тамбовскую тюрьму.

У Спиридоновой «лицо все было отечное, въ сильныхъ кровоподтекахъ съ красными и синими полосами. Въ теченіе порядочнаго промежутка времени Спиридонова не могла раскрыть рта, вслѣдствіе страшной опухлости губъ, по которымъ наносились удары. Надъ лѣвымъ глазомъ содрана кожа размѣромъ въ сеотъ крестьянъ той губерніи, въ которой лично принимали участіе въ выборахъ. Только у первыхъ, дающихъ наименьшее число выборщиковъ, преобладали имена болѣе или менѣе политическиопредѣленныя. У вторыхъ—такихъ именъ была небольшая часть, а у третьихъ—мы не нашли почти ни одного.

Въ среду избирателей, баллотировавшихъ въ губернскихъ и даже въ уѣздныхъ городахъ, политическая агитація проникла— это фактъ, если не общій, то значительно распространенный. Объясняется онъ, конечно, прежде всего, тѣмъ, что законъ 11-го декабря влилъ въ съѣзды городскихъ избирателей чуть не поголовно всю уѣздную интеллигенцію, какъ живущую въ городѣ, такъ и живущую въ деревнѣ. Затѣмъ, въ городахъ, хотя и съ большими затрудненіями, все-таки устраивались предвыборныя собранія. Немалую роль, наконецъ, сыграли газеты.

Въ среду же избирателей, баллотировавшихъ въ съвздахъ землевладъльцевъ и уполномоченныхъ отъ волостей, агитація не проникла вовсе, или проникла въ видѣ рѣдкаго исключенія. Избраніе выборщиковъ прошло въ темную. Хорошо еще, если гдѣ были мѣстныя популярныя имена — популярныя, какъ имена земцевъ или просто хорошихъ людей. Тамъ хоть нѣсколько наблюдалось сосредоточеніе голосовъ. Гдѣ такихъ именъ не было, или было меньше, чѣмъ вакансій выборщиковъ, баллотировка по много разъ повторялась, и избраніе опредѣлялось такими факторами, какъ утомленіе избирателей, желаніе наконецъ покончить докучную выборную процедуру и т. п.

Не одни, думаемъ, внѣшнія препятствія помѣшали агитаціи выйти изъ городовъ. Думаемъ также, что и не одна сѣрость и малограмотность народныхъ массъ. Агитація потому не могла проникнуть въ деревню, что она не имѣла тамъ для себя конкретно опредѣленнаго объекта. Задаваться воздѣйствіемъ на всѣхъ крестьянъ и на всѣхъ мелкихъ собственниковъ уѣзда — объ этомъ не могъ мечтать, само собою разумѣется, ни одинъ самый прямолинейный агитаторъ. А кто попадетъ въ уполномоченные, стало извѣстно либо наканунѣ, либо въ самый день избранія выборщиковъ.

Въ газетъ «Страна» ежедневно печатается таблица движенія выборовъ, въ которой даются цифры лицъ, подлежавшихъ избранію и избранныхъ, съ подраздъленіемъ послъднихъ на четыре кате-

то ни было — нѣтъ больше и гаже преступленія. Для нихъ это не стихійный самосудъ, а разгулъ кровожадной силы...

И уголовный законъ во всемъ мірѣ ихъ за это жестоко караетъ. Почему же Ждановъ и Аврамовъ—ихъ имена уже больше мѣсяца у всѣхъ на устахъ—не сидятъ на скамъѣ подсудимыхъ? Почему начальство ихъ преступно бездѣйствуетъ? Ждановъ—полицейскій чиновникъ. Аврамовъ, намъ стыдно это повторить, — офицеръ. Почему губернаторъ не предалъ суду Жданова? Почему начальникъ дивизіи не предалъ суду Аврамова?

«Нельзя колебать авторитета власти, нельзя подрывать уваженія къ офицерской средѣ—особенно теперь, въ революціонное время». Неужели въ этомъ разгадка?

Сколько десятковъ лѣтъ Россія молча терпѣла беззаконія, чтобы не колебать авторитета власти! Губернаторы сѣкли, воровали, земскіе начальники совершали явное неправосудіе... И что же? Куда вдругъ дѣвался этотъ взлелѣянный авторитетъ, въ жертву которому такъ долго и такъ систематично приносилось все и вся? Подите сейчасъ въ уѣзды, въ деревню и поищите его...

Революціонное время! Да кто же и что, какъ не безотвътственные насильники и насиліе питаютъ революцію? Кто разжигаетъ народныя страсти? Что будитъ «боевыя силы» народа?

Уваженіе къ войску и къ носителямъ и выразителямъ воинской чести—къ офицерамъ! Да, достойны полнаго, глубокаго уваженія тѣ, кто умираютъ безропотно на полѣ сраженія или гибнутъ въ пучинѣ океана. Они достойны уваженія и тогда, когда войны нѣтъ: возможность смерти за родину стоитъ предъ ними каждую минуту. Но какія силы заставятъ уважать того, кто истязалъ, мучилъ, билъ кулакомъ по лицу, билъ по кистямъ рукъ, по ступнямъ ногъ схваченную дѣвушку, беззащитную, слабую? Нельзя вырвать никакими силами чувства презрѣнія къ такому офицеру...

И войско его не можетъ не презирать. Оно не можетъ его терпѣть въ своей средѣ и считать своимъ: вѣдь съ нимъ надо разговаривать, ему надо подавать руку... Несмываемый позоръ одного не долженъ пачкать и лишать уваженія среду... Сохраненіе военнаго мундира на Аврамовѣ больше и вѣрнѣе, чѣмъ всѣ «злонамѣренныя» усилія революціонеровъ, подрываетъ уваженіе къ офицерамъ...

Спиридонову задержали на платформѣ вокзала. Ее обезоружили... и обезоруженную избили. Ее отвели въ полицію для допроса. Тамъ, допрашивая, раздѣли до нага, били, топтали, о ея голое тѣло тушили папиросы... Потомъ ее повезли въ вагонѣ. Офицеръ разстегивалъ на ней платье, прикасался руками къ ея обнаженной груди... Спиридонова черезъ два мѣсяца имѣетъ основаніе думать, что она, находясь безъ сознанія, была изнасилована...

Если тотъ, кому поручено было отвезти Спиридонову—имъ же измученную дѣвушку—только плотоядными глазами смотрѣлъ на ея тѣло, и за это каждый вправѣ пригвоздить его къ столбу позора тѣмъ словомъ, которое стыдно ставить рядомъ со словомъ; офицеръ...

«Русь» 14 марта 1906 г., № 56.

# За мъсяцъ.

1 апръля 1906.

Первая стадія выборовъ въ Думу.—Впечатлѣнія избирателя.—Общій тонъ отношенія крестьянъ къ «начальству» и къ «господамъ». — Выборы въ Государственный Совѣтъ и земство. — Казнь Шмидта. — Дѣло Спиридоновой.—Судебные процессы редакторовъ «Руси», «Нашей Жизни», «Начала» и др.—Безпримѣрная репрессія.

Когда настоящая хроника появится въ печати, - въ двадцативосьми губерніяхъ первой очереди, въ которыхъ днемъ губернскихъ избирательныхъ собраній назначено 26-е марта, уже окончательно опредълятся результаты выборовъ въ Государственную Думу. А теперь опредълился пока только составъ выборщиковъ. Еслибы дѣло происходило въ Англіи, то и теперь можно было бы съ большой точностью заключить о политической физіономіи Думы. Но у насъ, и послъ завершенія второй выборной стадіи, нельзя будетъ съ въроятностью гадать не только о судьбъ министерства 17-го октября, но ръшительно ни о чемъ. Теперь же можно сказать одно: вст сужденія о предстоящей побъдт или о предстоящемъ пораженіи той или другой изъ образовавшихся политическихъ партій — абсолютно произвольны. Высказанное нами въ прошломъ мѣсяцѣ предположеніе оправдалось: какъ крестьяне, такъ и землевладъльцы, выбирали, въ громадномъ большинствъ случаевъ, не представителей партій, а людей. Мы видъли списки выборщиковъ отъ городовъ, землевладъльцевъ и

# Преступно и подло!..

Въ Мукденъ, въ Цицикаръ, въ Куанченцзы я много разъ бывалъ въ засъданіяхъ суда и видълъ истязанія и пытки.

Желаніе изучить нравы китайцевъ, ихъ юридическій бытъ и практику судебно-административной расправы пересиливало чувство отвращенія и ужаса и заставляло смотрѣть на мучительство и мученіе.

Я видѣлъ «малые бамбуки»—какъ били по ладонямъ короткими эластичными палками. Видѣлъ послѣ десяти ударовъ вспухшія, синебагровыя руки. Слышалъ сдавленные вопли и стоны пытаемыхъ...

Я видѣлъ «большіе бамбуки». Палачи хватали несчастнаго, клали ничкомъ на низкую скамейку и привязывали тонкими бичевками за концы пальцевъ. Со свистомъ палка прорѣзывала воздухъ, раздавался звукъ удара—и брызги крови изъ разсѣченнаго человѣческаго тѣла обагряли и палку, и скамейку, и плиты каменнаго пола... Не вопль, а раздирающій душу крикъ сливался съ первымъ ударомъ... За первымъ — слѣдовалъ второй, третій... до сотаго. Мышцы бедеръ и икръ обнажались, кожные покровы исчезали, удары сыпались по живому мясу... Крики становились все слабѣе и прекращались... Со скамейки снимали безжизненное тѣло.

Я видѣлъ, какъ били по щекамъ кусками толстой кожи. Покровы лица тоже быстро обращались въ лохмотья, а лицо въ безобразную кровавую массу... горіи: лѣвыхъ партій, центра, правыхъ партій и безпартійныхъ 1). Возьмемъ таблицу, составленную на основаніи свъдъній по 16-е марта (№ 23) и остановимся на тѣхъ губерніяхъ, гдѣ уже избранъ полный комплектъ выборщиковъ. Въ могилевской губерніи, изъ 139 выборщиковъ 14 отнесено къ лѣвымъ партіямъ, 3 — къ центру и 14 — къ безпартійнымъ. Въ самарской, изъ 180-ти, 18-къ лъвымъ, 5-къ центру, 15-къ правымъ, 5-къ безпартійнымъ. Въ тамбовской, изъ 180-ти, 18-къ лѣвымъ, 15къ центру, 2-къ правымъ, 7-къ безпартійнымъ. Въ тверской, изъ 124-хъ, отнесено къ соотвътственнымъ четыремъ категоріямъ: 34, 23, 2 и 4. Въ уфимской, изъ 154-хъ — къ первымъ тремъ: 21, 6 и 1. Только въ московской, изъ 109-ти, разнесено по группамъ партій 100, и остались внѣ распредѣленія 9. Всего, изъ 2.578 выборщиковъ данныя о политическомъ міровоззрѣніи приведены о 708-ми (въ томъ числъ 118 безпартійныхъ), а 1.870-остаются полными «иксами».

Несмотря на такія, неблагопріятныя условія, выборы, все-таки, кое-въ-чемъ обнаружили тонъ настроенія деревенскаго населенія. Самое крупное по значенію изъ непосредственно наблюдавшихся нами явленій — это рѣзко отрицательное отношеніе ко всякаго рода «начальству». Крестьяне, какъ давно извѣстно, не особенно точно различаютъ административное начальство отъ органовъ самоуправленія. Въ ихъ глазахъ и предводитель дворянства, и земскій начальникъ, и членъ или предсѣдатель земской управы, и становой приставъ, охватываются всеобъемлющимъ понятіемъ «начальства». «Довольно поначальствовали», — говорили на выборахъ нѣкоторые изъ нихъ, наименѣе сдержанные на языкъ. Большинство ничего не говорило, но систематично «прокатывало» начальниковъ. Въ цѣлой губерніи изъ тринадцати предводителей дворянства въ выборщики прошелъ одинъ; изъ многихъ

<sup>1)</sup> Къ лъвымъ партіямъ газета причисляетъ соціалъ-демократовъ, конституціоналистовъ-демократовъ, партію демократическихъ реформъ, партію свободомыслящихъ и вообще выборщиковъ «прогрессивнаго направленія»; къ центру — партію 17-го октября, торгово-промышленную и т. п. и вообще выборщиковъ «умъренныхъ»; къ правымъ—партію правового порядка, монархистовъ и т. д.

десятковъ земскихъ начальниковъ — тоже одинъ; изъ состава увздныхъ земскихъ управъ—ни одного. Особенно намъ показались характерными слъдующіе факты. Въ увздъ, близко намъ извъстномъ, въ числъ членовъ мъстной управы имъется два крестьянина — люди самаго противоположнаго направленія, но одинаково популярные въ своихъ волостяхъ. Оба на выборахъ въ земскіе гласные обыкновенно проходили очень успъшно. И оба дважды забаллотированы: на выборахъ уполномоченныхъ отъ волостныхъ сходовъ и на выборахъ отъ мелкихъ землевладъльцевъ. Въ другомъ увздъ забаллотированы: губернскій предводитель дворянства — крайній реакціонеръ, и мъстный увздный—конституціоналистъ-демократъ.

Не рискованно ли обобщать это наблюденіе? Не случайно ли оно? Мы думаемъ, что нътъ. Мы склонны скоръе считать обусловленными случайными обстоятельствами обратные примърыбыть можетъ давленіемъ, быть можетъ личными качествами того или другого должностного лица. Знающіе деревню уже давно замѣчали, что престижъ власти среди крестьянства неудержимо падаетъ. Только близорукость могла относить всецъло на счетъ страсти сутяжничества и на счетъ происковъ «аблакатовъ» безконечное хожденіе крестьянъ по административнымъ и судебнымъ инстанціямъ и не видъть въ этомъ другого показателя, болѣе глубокаго: отсутствія уваженія къ представителямъ власти, къ ихъ знаніямъ и правом' рности. Создатель института земскихъ начальниковъ, графъ Д. А. Толстой, полагалъ, что возможно въ дълъ устроенія мъстной жизни оперировать исключительно на чувствъ страха, и что развитіе страха передъ начальствомъ само собою приведетъ къ уваженію власти. Его преемники послѣдовательно проводили то же начало политическаго воспитанія гражданъ, Сколько трудовыхъ крестьянскихъ грошей ушло на штрафы за неснятіе шапокъ! Сколько оставлялось безъ отмѣны явно незаконныхъ рѣшеній, приговоровъ и постановленій! Сколько людей выслано въ Сибирь за неуважительное отношеніе къ чиновникамъ! Чего только не приносилось въ жертву развитію спасительнаго страха! Казалось бы, если отправная точка была правильна, крестьяне за пятнадцать лѣтъ должны были насквозь проникнуться безусловнымъ уваженіемъ къ авторитету судьиадминистратора и властнаго попечителя ихъ быта и еще большимъ — къ полномочному представителю мѣстнаго дворянства. Что же получилось? Въ первый разъ довелось крестьянству сказать свое слово, и оно объединилось на лозунгѣ: «Довольно поначальствовали»... Дорогой цѣной досталась Россіи побѣда надъ основнымъ принципомъ реакціи восьмидесятыхъ годовъ. Но зато едва ли опять найдутся неразумные, которые снова станутъ повторять присказку о «властной рукѣ»? Миражъ, надѣемся, разсѣется безповоротно...

Въ связи съ отрицательнымъ отношеніемъ къ «начальству», мы наблюдали такое же отношеніе къ «господамъ» и отчасти къ духовенству. Особенно это замѣтно было на выборахъ уполномоченныхъ отъ мелкихъ землевлад вльцевъ. Гдв на предварительныхъ съвздахъ крестьяне были въ большинствъ, они систематично проваливали мелкихъ дворянъ-помъщиковъ, внъ всякаго соотношенія съ политической окраской баллотировавшихся. И это наблюдалось даже на такихъ съвздахъ, на которыхъ нъкоторые избиратели поражали, вообще, пассивностью и малымъ пониманіемъ важности момента. Ни о какомъ предшествующемъ сговоръ или подговоръ не пропускать «господъ» на предварительныхъ съвздахъ не можетъ быть и рвчи. Собиравшіеся по повъсткамъ, полученнымъ за три-четыре дня, крестьяне-собственники, не знающіе другъ друга и во всемъ другомъ напоминавшіе стадо овецъ, въ этомъ, наоборотъ, обнаруживали рѣдкое единодушіе.

Въ увздв, который мы имвемъ въ виду, было образовано восемь предварительныхъ съвздовъ. Собственники, явившіеся на съвзды, представили въ совокупности 94 полныхъ ценза и выбрали уполномоченными: десять священниковъ и діаконовъ, двухъ мвщанъ, одного дворянина и 81 крестьянина — преимущественно изъ владвльцевъ одной, двухъ и до десяти десятинъ, т.-е., въ сущности, крестьянъ-общинниковъ, живущихъ на надвльной землв и имвющихъ, какъ подспорье, небольшой клочокъ земли купленной. Чуткое къ обидв духовенство въ нвсколькихъ случаяхъ, послв забаллотированія перваго священника, поголовно уходило со съвздовъ, снимая свои цензы. Менве, чвмъ на съвздахъ мелкихъ землевладвльцевъ, но все-таки та же рознь между «господами» и крестьянами чувствовалась и на съвздв увздномъ, т.-е. при избраніи выборщиковъ. Изъ крестьянъ

члены Государственнаго совъта, если только онъ соотвътствуетъ общимъ условіямъ подданства, возрастнаго и образовательнаго ценза и неопороченности по суду. Для земскихъ же учрежденій установлено еще особое ограниченіе. «Каждое губернское земское собраніе, - говоритъ законъ, - выбираетъ по одному члену Государственнаго Совъта изъ числа: а) лицъ, владъющихъ въ губерніи, на правъ собственности или пожизненнаго владънія, а въ отношеніи горнозаводскихъ дачъ также и на поссесіонномъ правъ, не менъе трехъ лътъ, пространствомъ обложенной сборомъ на земскія повинности земли, въ три раза превышающимъ количество земли, дающее право на непосредственное участіе въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ; и б) лицъ, владъющихъ въ губерніи, на правъ собственности или пожизненнаго владънія, а въ отношеніи горнозаводскихъ дачъ также и на поссесіонномъ правъ, не менъе того же трехлътняго срока, пространствомъ обложенной сборомъ на земскія повинности земли, дающимъ право на непосредственное участіе въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ, если лица сіи прослужили, не менъе двухъ выборныхъ сроковъ, въ должности губернскаго или убзднаго предводителя дворянства, предсъдателя губернской или уъздной земской управы, городского головы или почетнаго по выборамъ мирового судьи».

Такимъ образомъ, съ одной стороны, права земскихъ собраній нѣсколько шире: они могутъ избирать не только изъ своей среды. Но вмъстъ съ тъмъ права ихъ уже: изъ своей среды имъ предоставляется избрать лишь нѣкоторыхъ привиллегированныхъ гласныхъ. Несовпаденіе по объему пассивнаго и активнаго избирательнаго права имъло примъры въ исторіи и, если намъ не измъняетъ память, допускается нъкоторыми изъ современныхъ конституцій. Поэтому установленіе подобнаго порядка въ неземскихъ губерніяхъ, гдъ избраніе производится не органами мъстнаго самоуправленія, а спеціально образуемыми только для выборовъ събздами, еще не встрвчаетъ неустранимыхъ возраженій. Порядокъ этотъ не встрътилъ бы такихъ возраженій даже въ приложеніи къ дворянскимъ собраніямъ, такъ какъ въ ихъ составъ входятъ дворяне губерніи не по уполномочію, а по личному праву. Въ приложеніи же къ губернскимъ земскимъ собраніямъ онъ не можетъ быть ръшительно ничъмъ оправданъ. Земрованы всѣ, получившіе отъ 12 до 38 записокъ. Время стало клониться къ вечеру и въ избирателяхъ почувствовалась усталость. Начались разговоры о томъ, что пара выборы кончить. Поставлены были на баллотировку два крестьянина, предложенные каждый восемью записками, и оба оказались избранными. Случайность ихъ избранія, полагаемъ, несомнънна. Еслибы они баллотировались ранве, то едва ли получили бы болве, чвмъ по десятку шаровъ. А такъ какъ къ моменту ихъ баллотировки всъ кандидаты съ двадцатью и тридцатью записками уже стояли за конкурсомъ, и у избирателей остыла энергія для того, чтобы, пройдя весь списокъ предложенныхъ лицъ, вернуться къ потерпъвшимъ неудачу при первомъ баллотированіи, то они и получили абсолютное большинство шаровъ. Очевидно, этимъ счастливцамъ помогла неравном врность шансовъ, всегда неизбъжная, когда не всв предложенныя лица баллотируются одновременно. При каждой баллотировкъ шарами должно обязательно сразу ставить столько ящиковъ, сколько предложено къ баллотировкъ кандидатовъ. Только при этомъ условіи для всѣхъ получается равенство шансовъ.

На събздъ уполномоченныхъ отъ волостей въ томъ же увздъ случайность избранія была ничуть не меньшею. Въ тиши петербургскихъ канцелярій привыкли считать крестьянъ увзда и даже цълой губерніи чъмъ-то компактнымъ, слагающимся не изъ индивидуумовъ, а изъ сърой, безцвътной массы. Кого эта масса изъ себя выдълитъ и какъ она найдетъ въ своей средъ истинныхъ выразителей ея идеаловъ-этимъ канцеляріи не интересуются. Только такимъ воззрѣніемъ можно объяснить распоряженіе о производствъ выборовъ уполномоченныхъ, буквально, за сутки до дня съвзда. Въ увздв — 30 волостей, и собралось 60 уполномоченныхъ для избранія девяти выборщиковъ. Долго они между собой судили и рядили и пришли къ заключенію, что самое лучшее бросить жребій-по крайней мъръ, никому не будетъ обидно. Отъ жеребьевки ихъ кое-какъ удалось отговорить. Но, отговаривая, приходилось выслушивать чрезвычайно въское возраженіе: «а кого выбирать, когда мы другь друга не знаемъ?» На запискахъ многіе написали по одной или по двъ всего фамиліи—надо думать каждый писалъ себя и лично знакомыхъ. Голоса, конечно, раздробились. Баллотировать пришлось всёхъ поголовно,

и лишь по второму разу кое-какъ набралось нужное число выборщиковъ.

Что именно заставляетъ крестьянъ стремиться пройти въ Думу самимъ и забаллотировывать «господъ»? Справедливость требуетъ сказать, что немалую роль играютъ въ этомъ десять рублей суточныхъ, полагающихся членамъ Думы. Среди крестьянъ суточныя въ такомъ, съ ихъ точки эрвнія, колоссальномъ размъръ еще съ осени были предметомъ самыхъ оживленныхъ толковъ. Слухи о нихъ росли и доросли до того, что будто бы по десяти рублей полагается и за дни выборовъ. Намъ доводилось видѣть не одного выборщика, спрашивавшаго по окончаніи баллотировки слъдуемые ему десять рублей и уходившаго, послъ отказа, искренно разочарованнымъ. Но, само собою разумвется, было бы большой ошибкой объяснять явленіе цъликомъ денежной приманкой. Корни его—въ сорокалътнемъ прошломъ, 19-ое февраля 1861 г. не могло сразу, вдругъ, заполнить пропасть между рабовладъльцами и рабами. Для ея заполненія нужны были многіе годы и многія реформы. Первые шаги на этомъ пути были, правда, сдъланы - реформами судебной и земской. Но за первыми шагами не только не послъдовали вторые, а, напротивъ, началось сплошное движеніе назадъ, если не въ смыслѣ возсозданія крѣпостной зависимости, то въ смыслѣ поддержанія сословныхъ различій и сословной розни. Откуда же могло явиться у крестьянъ довъріе къ «господамъ?» Въ ихъ глазахъ всѣ люди, не занимающіеся физическимъ трудомъ, органически, такъ сказать, имъ чужды. Сами, по отсутствію умственнаго развитія и вслъдствіе въчной борьбы съ нуждой, далекіе отъ всего отвлеченно-идейнаго, кром'в области религіозной, они и въ другихъ всегда готовы заподозрить стремленіе къ торжеству классовыхъ интересовъ. Не даромъ послѣ 17 октября крестьяне говорили: «господа для себя получили конституцію, а почему же намъ ничего не дано»?..

Долго еще придется считаться съ роковыми ошибками эпохи реакціи! Много еще времени пройдетъ, прежде чѣмъ исчезнутъ «господа» и «мужики», и народится единый русскій свободный гражданинъ!.. Весьма печально будетъ, если и на окончательныхъ выборахъ крестьяне станутъ держаться той же политики. Дума, сплошь крестьянская, будетъ, въ лучшемъ случаѣ, собраніемъ живыхъ свидѣтелей того тупика, въ который уперлась деревня, и

въ которомъ она безсильно бьется, ища выхода. Не только ей не удастся реализировать средства и способы разрѣшенія всѣхъ нашихъ бѣдъ въ формѣ законодательныхъ актовъ, но даже намѣтить эти средства ей будетъ не по силамъ. У деревни еще меньше готовыхъ политическихъ идеаловъ, чѣмъ у города. Съ другой стороны, хотя отрицательное отношеніе къ органамъ власти заложено въ крестьянахъ столь же прочно и глубоко, какъ и недовѣріе къ «господамъ», правительство, все-таки, при желаніи, всегда найдетъ множество способовъ сдѣлать крестьянскую Думу декоративнымъ украшеніемъ. Послѣ первыхъ результатовъ выборной кампаніи сановные администраторы уже стали усиленно поговаривать, что Россія царство мужицкое, и что чѣмъ больше пройдетъ въ Думу крестьянъ, тѣмъ будетъ правильнѣе и лучше...

Одновременно съ выборами въ Государственную Думу идутъ выборы въ Государственный Совътъ. Мы держимся того мнънія, что двухпалатная система представительства предпочтительнъе однопалатной, но мы отнюдь не можемъ себя причислить къ сторонникамъ той искусственной комбинаціи идеи народнаго представительства, выражаемой Думой, и бюрократическаго начала, выражаемаго Совътомъ, которую создалъ законъ 20 февраля. Это—не система, а сочетаніе несочетаемаго, ибо основной элементъ состава Совъта суть члены по назначенію. Имъ, внъ сомнънія, будетъ принадлежать руководящая роль, и они, столь же внъ сомнънія, принесутъ въ новое учрежденіе традиціи того «высшаго въ государствъ сословія», которое ръдко когда гръшило стойкостью убъжденій и которое привыкло къ вершенію дълъ «вопреки» принятому имъ «мнънію».

Любопытна мелкая чёрточка, характеризующая отношеніе составителей закона о выборахъ въ Государственный Совѣтъ къ земству. Всѣ учрежденія—дворянскія общества, академія наукъ, совѣты университетовъ и совѣты торговли и мануфактуръ—производятъ избранія выборщиковъ изъ своей среды, т.-е. каждый участникъ дворянскаго собранія, каждый академикъ и ординарный профессоръ университета или членъ совѣта торговли и мануфактуръ и т. п. можетъ пройти въ выборщики и за симъ въ

лана». Отъ себя добавимъ: у Спиридоновой отбиты легкія и, по свидътельству врача, ея организмъ уже охваченъ неизлъчимымъ легочнымъ недугомъ...

Двънадцать часовъ истязаній и мученій!.. Въ Харбинъ китайцевъ судятъ въ китайскомъ судъ, по китайскимъ законамъ. Русскія власти не вмъшиваются ни въ порядокъ производства суда, ни въ юридическую квалификацію дъяній. Но пытки Въ Харбинъ не допускаются. Китайцамъ говорятъ: гдъ, хотя фактически, владычествуютъ русскіе, тамъ не можетъ бытъ пытокъ... Такъ говорятъ власти въ Харбинъ. А что ихъ агенты безнаказанно дълаютъ въ Россіи?...

Въ газетахъ промелькнула какъ-то любопытная замѣтка: «среди владѣльцевъ петербургскихъ типографій обсуждается проектъ петиціи на Высочайшее имя о возстановленіи предварительной цензуры». Вполнѣ допускаемъ, что эта замѣтка—плодъфантазіи иронизирующаго репортера. Но если бы и въ дѣйствительности среди типографщиковъ курсировала мысль о возвратѣ къ предварительной цензурѣ— въ этомъ не было бы ничего необычайнаго. У сколькихъ изъ нихъ типографіи по недѣлямъ стояли запечатанными! Сколько ихъ разорено! Не будетъ ничего невѣроятнаго, если черезъ нѣсколько времени прочтемъ, что и редакторы газетъ просятъ вернуть цензуру.

Въ одной пьесъ Островскаго есть такая сцена: къ городничему приведенъ обыватель. «Какъ тебя судить, — спрашиваетъ городничій, — по закону»? Обыватель замялся... «По закону? — такъ тащите законы», кричитъ городничій. Увидя принесенное страшилище въ образъ груды толстыхъ книгъ, обыватель взмолился, чтобы его судили не по закону... Съ печатью всегда расправлялись не по закону—она была жалкая, ничтожная, но, всетаки, была. Вдругъ стали расправляться по закону — и черезъчетыре мъсяца уже провидится ея исчезновеніе.

Жизнь «по закону» возможна лишь тогда, когда законъ соотвътствуетъ жизни. Иначе—она хуже беззаконнаго прозябанія по милости начальства. Допустимъ, что, наконецъ, правительство внемлетъ голосу всего общества, вспомнитъ объщаніе, данное 17-го октября, и отмънитъ правила усиленной и чрезвычайной ское собраніе — постоянный органъ мѣстнаго самоуправленія, въ которомъ всѣ гласные одинаково полноправны и равноправны. Образуютъ собранія не всѣ владѣльцы имущественнаго ценза; его образуютъ лица, прошедшія черезъ избраніе, и для участія въ собраніи губернскомъ—черезъ двойное. При такихъ условіяхъ, дѣленіе баллотирующихъ на привиллегированныхъ и безправныхъ глубоко нарушаетъ достоинство баллотирующаго учрежденія. Намъ скажутъ, пожалуй, что подобнымъ образомъ производились по положенію 1864 г. выборы участковыхъ мировыхъ судей и теперь производятся выборы—почетныхъ. Но развѣ это оправданіе? Можно ли одной неправильностью, къ тому же меньшаго значенія, оправдывать другую, значенія неизмѣримо большаго?

Еще одна чёрточка изъ закона 20-го февраля. Суточныя деньги для членовъ Государственнаго Совъта опредълены въ размъръ двадцати-пяти рублей. Зачъмъ понадобилось увеличивать въ два съ половиной раза размъръ, установленный для членовъ Думы? Неужели для того, чтобы у лицъ состоятельныхъ классовъ усилить жажду попасть въ Совътъ? Или, можетъ быть, этимъ думали поднять рангъ членовъ Совъта надъ членами Думы?.. При избраніи выборщиковъ въ дворянскомъ собраніи намъ довелось слышать подробный разсчетъ разорившагося дворянина, не скрывавшаго мечты о двадцати-пяти-рублевыхъ суточныхъ, сколько изъ нихъ сложится тысячъ въ годъ...

Въ извѣстной рѣчи покойнаго Вл. С. Соловьева, которую онъ говорилъ въ тотъ моментъ, когда судьи по дѣлу 1-го марта 1881 г., закончивъ судебное слѣдствіе, совѣщались о приговорѣ, имъ была произнесена такая фраза: «смертная казнь претитъ духу русскаго народа». Затѣмъ, при гробовомъ молчаніи публики, наполнявшей залъ Кредитнаго Общества, Соловьевъ сказалъ: «судъ вынесетъ смертный приговоръ: судъ обязанъ это сдѣлать и не можетъ ничего сдѣлать другого... Но нашъ царь, носитель и выразитель идей русскаго народа — онъ долженъ даровать жизнь преступникамъ!..» Да, смертная казнь претитъ духу русскаго народа! Спеціальная и общая литература даетъ блестящее тому подтвержденіе. Въ то время, какъ на Западѣ и до сихъ поръ нѣтъ-нѣтъ и вдругъ раздастся голосъ теоретика въ оправда-

на годъ въ крѣпость. Сенатъ оставилъ кассаціонную жалобу безъ послъдствій, и приговоръ приведенъ въ исполненіе.

Та же палата въ аналогичномъ дълъ Л. В. Ходскаго усмотръла отсутствіе состава 129 ст., ибо признала доказаннымъ, что судившійся не только не имълъ намъренія способствовать возбужденію читателей въ извъстномъ направленіи, но, напротивъ, желалъ одновременно помъстить опровергающую воззвание статью, чего не сдълалъ лишь по обстоятельствамъ, отъ него не зависъвшимъ. Но сенатъ, по протесту прокуратуры, приговоръ отмънилъ. Очевидно, что и Л. В. Ходскому, вслъдъ за А. А. Суворинымъ, О. К. Нотовичемъ и г. Герценштейномъ, предстоитъ, по крайней мъръ, годичное заключение въ кръпости. Одинаковая участь ожидаетъ В. Г. Короленко, П. Н. Милюкова, Г. В. Гессена и всъхъ, уже привлеченныхъ. А затъмъ начнется привлечение по 129 ст. за напечатаніе судебныхъ отчетовъ по политическимъ д'вламъ и т. д. Если сенатъ будетъ послъдователенъ, то, пожалуй, предстоятъ процессы, по которымъ окажутся на скамъъ подсудимыхъ оберъ-прокуроръ и оберъ-секретарь уголовнаго кассаціоннаго департамента. Вполнъ сознательно они печатаютъ и распространяютъ рѣшенія не только по дѣламъ о возбужденіи къ бунту и измънъ, но и о совершенныхъ бунтовщическихъ дъйствіяхъ. А кто знаетъ, можетъ быть найдется такой чудакъ, который въ рѣшеніи не замѣтитъ вовсе кары, назначенной виновному, а прочтетъ одни инкриминированныя слова или описаніе совершенныхъ дъйствій, и на котораго эти слова или описаніе произведутъ такое впечатлъніе, что онъ пойдетъ и станетъ бросать бомбы?..

Чрезвычайно мѣтко и сильно охарактеризовалъ нынѣшнее положеніе повременной печати г. Герценштейнъ въ послѣднемъ словѣ, сказанномъ имъ при разсмотрѣніи его дѣла въ палатѣ («Русь», № 46): «Я ничего не понимаю. Объясните мнѣ, какимъ образомъ я виноватъ въ томъ, что серьезно отнесся къ докладу гр. Витте, къ резолюціи на немъ и къ категорическимъ словамъ манифеста! Объясните, почему я на скамъѣ подсудимыхъ? Объясните мнѣ, какое дѣло до этого, до меня и газеты охранному отдѣленію? Ко мнѣ приходятъ ночью, обыскиваютъ, перерываютъ весь домъ, арестуютъ — за что? Какое дѣло до меня и газеты жандармскому управленію?! Судъ не автоматическій аппаратъ для

Кромъ дъла Шмидта, приковывали къ себъ вниманіе смертные приговоры за газетныя статьи въ Читъ и дъло несчастной Спиридоновой. Она тоже присуждена кь смерти, но военный судъ постановилъ ходатайствовать о смягченіи наказанія. Спиридонову защищали защитникъ по назначенію-эсаулъ Филимоновъ и присяжный повъренный Н. В. Тесленко. Первый закончилъ свою рѣчь слѣдующимъ обращеніемъ къ суду. «Гг. судьи, я такъ же, какъ и вы, выросъ въ военной средъ, посвящающей всю свою жизнь военному дѣлу. Мы всѣ воспитаны въ сознаніи необходимости прямо и смѣло смотрѣть въ глаза смерти, а въ случаѣ необходимости причинять ее и другимъ. Но я такъ же, какъ и вы, твердо знаю, что рука честнаго воина даже въ пылу брани, въ самомъ горячемъ бою не опускается на голову женщины. Мы знаемъ, что военные люди женщинъ не убиваютъ. Вотъ почему я съ безпокойствомъ и трепетомъ смотрю на ваши лица, чтобы прочесть въ нихъ ваши намъренія... Я хочу върить и върю, что ваши руки, предназначенныя для удара въ открытомъ честномъ бою, не подпишутъ смертнаго приговора этой несчастной дъвушкъ. Я върю, что вы найдете законный исходъ изъ вашего тяжелаго, безотраднаго положенія. Исходъ этотъ подскажетъ вамъ ваша совъсть, указаніе на него вамъ даетъ и законъ. Я же позволю себъ обратиться къ вамъ, моимъ собратьямъ по оружію, съ горячей мольбой: не забывайте, подписывая приговоръ, что военные люди не убиваютъ женщинъ»... «Вы выслушали — сказалъ, между прочимъ, другой защитникъ-потрясающую повъсть подсудимой о нечеловъческихъ мученіяхъ, которымъ ее подвергали. Вы не усомнились въ правдивости ни одного ея слова. Да и нельзя сомнъваться. Каждую пытку, каждый ударъ мучители занесли въ протоколъ, написанный на ея тълъ и здъсь на судъ прочитанный врачемъ. Истязанія длились двівнадцать часовъ. Обнаженную, ее держали въ холодной камеръ, ногами перебрасывали изъ угла въ уголъ, топтали сапогами грудь, ступни ногъ, били нагайками, били по лицу, отрывали по волосу, отдирали кожу, разсъченную нагайкой, гасили на тълъ папиросы, приставали съ дикими, животными ласками. И она не назвала никого, ни разу не крикнула. Чтобы оцѣнить все безчеловѣчіе, весь ужасъ этихъ пытокъ, надо идти дальше застънковъ Ивана Грознаго и испанской инквизиціи, надо спуститься ко временамъ гунновъ и Тамер10-мъ марта 1906 года: «По распоряженію г. коменданта кронштадтской крѣпости симъ доводится до свѣдѣнія родителей учениковъ кронштадтской гимназіи, что въ случаѣ кто-либо изъ учениковъ гимназіи позволитъ себѣ осуждать, порицать или оказывать неповиновеніе власти, какъ гимназической, такъ и всякой другой, какъ въ зданіи гимназіи, такъ и во всякомъ другомъ мѣстѣ, то тотъ классъ гимназіи, въ которомъ таковой ученикъ числится, будетъ немедленно закрытъ, и ученики будутъ лишены права держать экзамены, родители же виновнаго ученика будутъ подлежать административной отвѣтственности. — Директоръ гимназіи N».

Значитъ, если ученикъ кронштадтской гимназіи, на улицѣ, окажетъ неповиновеніе околоточному надзирателю, то всѣ его товарищи по классу будутъ лишены права учиться; если ученикъ въ классѣ не послушается учителя, родители ученика будутъ подлежать тремъ мѣсяцамъ ареста, или тремъ тысячамъ рублей штрафа, или высылкѣ изъ города... «Документъ» этотъ былъ напечатанъ 16 марта въ «Руси» (№ 58). Мы не рискнули бы его воспроизвести, если бы потомъ не видѣли собственными глазами подлиннаго экземпляра...

«Въстникъ Европы» 1906 г., № 4. съченія, о которомъ мечтали нъкоторые администраторы, и не гильотина, ножъ которой падаетъ на того, кого ей подложатъ. Судъ своими ръшеніями толкуетъ и разъясняетъ законъ, практически его примъняетъ, и я вправъ ждать разъясненія: какимъ образомъ я могу быть виновенъ въ пользованіи свободой слова, если манифестъ 17 октября и резолюція Государя на упомянутомъ докладъ не отмънены?! Нельзя же въ самомъ дълъ понимать свободу слова, какъ понимала свободу критики одна красивая барышня, говорившая, что допускаетъ свободу критики въ предълахъ комплимента. Нътъ того деспотическаго правительства, которое не допускало бы свободы въ предълахъ комплимента, но, очевидно, не о такой свободъ шла ръчь и не за нее мы боролись»...

Заслуживаетъ особеннаго вниманія еще одно мъсто изъ той же рѣчи. Ораторъ остановился на «стремленіи втягивать главу государства въ литературные процессы, которые буквально никакого, даже отдаленнъйшаго отношенія къ этой власти не имъютъ. Почему реакція отождествляется съ главой государства-мнѣ непонятно»... «Я долженъ сказать, что при всей ръзкости борьбы, которую вело «Начало», какъ я, такъ и всъ сотрудники, строжайшимъ образомъ соблюдали парламентскій принципъ — оставлять главу государства внъ партійной борьбы и полемики. Я не хотълъ бы, гг. судьи, чтобы вы меня заподозрили въ желаніи смягчить свою участь выставленіемъ на показъ своей лояльности. Поэтому я приведу вамъ раціональныя тому основанія. Разъ у главы государства отрицается право все дълать, то, ео ipso, онъ не можетъ отвъчать за все, и — наоборотъ — если онъ за все отвъчаетъ, то, разумъется, онъ долженъ имъть право все дълать, всъмъ распоряжаться. А этого мы, конечно, не желали. И я смъло могу сказать, что мы, дъятели «Начала», можемъ гордиться строгимъ и неуклоннымъ проведеніемъ этого принципа, и лишь незнакомствомъ еще нашей прокуратуры съ парламентарнымъ режимомъ я объясняю столь легкое отношеніе къ этому принципу въ различныхъ процессахъ».

Приводимъ извъщеніе, полученное подъ росписку о прочтеніи родителями учениковъ кронштадтской гимназіи и помъченное

10-мъ марта 1906 года: «По распоряженію г. коменданта кронштадтской крѣпости симъ доводится до свѣдѣнія родителей учениковъ кронштадтской гимназіи, что въ случаѣ кто-либо изъ учениковъ гимназіи позволитъ себѣ осуждать, порицать или оказывать неповиновеніе власти, какъ гимназической, такъ и всякой другой, какъ въ зданіи гимназіи, такъ и во всякомъ другомъ мѣстѣ, то тотъ классъ гимназіи, въ которомъ таковой ученикъ числится, будетъ немедленно закрытъ, и ученики будутъ лишены права держать экзамены, родители же виновнаго ученика будутъ подлежать административной отвѣтственности. — Директоръ гимназіи N».

Значитъ, если ученикъ кронштадтской гимназіи, на улицѣ, окажетъ неповиновеніе околоточному надзирателю, то всѣ его товарищи по классу будутъ лишены права учиться; если ученикъ въ классѣ не послушается учителя, родители ученика будутъ подлежать тремъ мѣсяцамъ ареста, или тремъ тысячамъ рублей штрафа, или высылкѣ изъ города... «Документъ» этотъ былъ напечатанъ 16 марта въ «Руси» (№ 58). Мы не рискнули бы его воспроизвести, если бы потомъ не видѣли собственными глазами подлиннаго экземпляра...

«Въстникъ Европы» 1906 г., № 4.

### Кто побъдилъ на выборахъ и кто побъжденъ?

На одномъ изъ партійныхъ собраній въ Петербургѣ М. М. Ковалевскій говорилъ, что какъ въ Государственной Думѣ, такъ и въ послѣдній моментъ выборовъ, политическія партіи сами собой сконцентрируются въ двѣ: правительственную и оппозиціонную. Слова эти, въ разгаръ партійной борьбы между близкими другъ къ другу теченіями политической мысли, казались ошибочными. Казалось, что такая концентрація возможна у насълишь въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ и что на первыхъ выборахъ теоретическая рознь взглядовъ отразится въ полной силѣ. Полученныя свѣдѣнія объ исходѣ баллотировки въ губерніяхъ первой очереди и вынесенныя нами личныя впечатлѣнія показываютъ, насколько былъ правъ М. М. Ковалевскій.

Въ городскихъ выборахъ Петербурга и Москвы еще было нъкоторое дробленіе голосовъ болѣе, чѣмъ по двумъ политическимъ группамъ. Въ губерніяхъ окраинныхъ кое-гдѣ, повидимому, надъ политической группировкой имѣла преобладающее значеніе группировка національная. Въ центральныхъ же губерніяхъ голоса складывались либо за правительство, либо противъ него.

Для оппозиціонно настроенныхъ избирателей, голосовавшихъ съ конституціонно-демократической партіей, суть дѣла была не столько въ ея программѣ, сколько въ томъ, что она является партіей, рѣзко и открыто отрицающей нынѣшнее направленіе

правительственной дѣятельности. Избирателей, настроенныхъ въ противоположномъ смыслѣ, также точно влекла къ себѣ не программа союза 17-го октября, а заявленіе о необходимости оказать поддержку правительству, возглашенное при образованіи союза.

И именно это заявленіе, въ сущности, погубило союзъ. Сказанное въ тотъ моментъ, когда, съ одной стороны, широкіе слои общества еще върили, или хотъли върить въ искренность намъреній министерства 17-го октября и въ его конституціонную лояльность, и когда съ другой — уже стали обнаруживаться эксцессы революціи, оно осталось за союзомъ и послѣ полнаго измѣненія условій и обстоятельствъ. Върность началамъ конституціонализма, ярко проведеннымъ въ программѣ союза, затмилась передъ отсутствіемъ оппозиціонной въ отношеніи правительства ноты. Слова М. А. Стаховича на московскомъ съъздъ союза не разрушили впечатлѣнія привѣтствій, обращенныхъ къ московскому генералъ-губернатору за «энергичное» подавленіе возстанія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ конституціонализмъ программы затмили имена. Въ рядахъ октябристовъ на выборахъ въ губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ оказались такія лица, все прошлое которыхъ состояло изъ сплошного служенія реакціи. Для сплоченія въ самостоятельную группу «истинно-русскіе» люди мало гдѣ имѣли достаточно численныхъ силъ — и они пошли къ октябристамъ.

Уже на увздныхъ выборахъ замвтно проглядывало въ крестьянахъ рвшительно отрицательное отношеніе къ «начальству». «Довольно, поначальствовали»—служило лозунгомъ, согласно которому крестьяне дружно забаллотировывали предводителей дворянства, земскихъ начальниковъ, предсвателей и членовъ земскихъ управъ, словомъ всвхъ представителей мвстной власти: деревня слабо различаетъ, гдв кончается «земскій» начальникъ и гдв начинается «земская» управа. Но параллельно съ отрицательнымъ отношеніемъ къ «начальству» въ увздахъ видно было такое же отношеніе къ «господамъ». А потому трудно было точно формулировать основную черту настроенія крестьянъ-избирателей. Трудно было предсказать: пойдутъ-ли на окончательныхъ выборахъ крестьяне съ «господами» противъ «начальства», или съ «начальствомъ» противъ «господъ».

Показателемъ возможности второго исхода былъ исключительный интересъ къ аграрному вопросу, т.-е. въ землѣ, замѣтно все другое превозмогавшій въ глазахъ уѣздныхъ избирателей. «Какъ будетъ насчетъ земли?» — неотступно спрашивали крестьяне на предвыборныхъ собраніяхъ въ уѣздахъ. И они жадно ловили слова о землѣ, весьма пассивно въ то же время реагируя на слова о свободѣ и правахъ. Отсюда естественно было заключить, что центральный крестьянскій интересъ—экономическій. А, слѣдовательно, что наиболѣе глубокая пропасть отдѣляетъ ихъ отъ «господъ», какъ представителей давящей деревню частной земельной собственности.

Совершенно другое обнаружилось на губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ. Выборщики-крестьяне, прошедшіе сквозь двойную фильтрацію — одни, предварительных и у вздных в съвздовъ, другіе-волостныхъ сходовъ и собраній уполномоченныхъ-оказались высоко поднятыми надъ непосредственными интересами повседневной жизни. Выборщики принесли съ собою въ губернскіе города иные запросы: «Какъ будетъ на счетъ правовъ?» Они принесли съ собою требованіе ръшенія рокового крестьянскаго вопроса во всемъ его объемъ, а не одной его части-удовлетворенія земельнаго голода. Вмъсто нищаго, думающаго только о кускъ насущнаго хлъба, крупные землевладъльцы увидъли передъ собою гражданина, доросшаго до пониманія экономическаго значенія гражданской свободы и политическаго полноправія. «Будутъ права-будетъ земля; не будетъ правовъ-не поможетъ земля-опять пойдетъ по старому». Эти слова не разъ мы лично слышали передъ выборами отъ самыхъ типичныхъ мужиковъ.

Слова—въ высокой степени характерныя. И ими опредѣлился результатъ выборовъ. Крестьяне слились съ «господами», въ цѣляхъ борьбы съ безправіемъ и его виновникомъ — съ «начальствомъ». Естественно, что они, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, пошли за «кадетами».

Крестьянская деревня себя раскрыла. Духъ политическаго протеста—вотъ основная черта настроенія крестьянъ. Духъ протеста настолько силенъ, что такія чисто отвлеченныя для коренной русской деревни пугала, какъ учредительныя функціи Государственной Думы или какъ автономія Польши, конечно, без-

сильны были что-либо сдълать. Какъ проникъ въ деревню духъ протеста—вопросъ другой. Важно то, что онъ проникъ до самыхъ глубинъ и что это фактъ несомнънный.

26-го марта приказный строй побъжденъ безвозвратно. Побъдила—идея народной свободы. На этотъ разъ побъда достигнута не бумажная, какъ было 17-го октября, а живая, реальная. Послъ выборовъ крестьяне говорили первымъ представителямъ народа: «Вы только насъ не выдавайте, а мы не выдадимъ...» И не выдадутъ! Степенное избраніе неизмъримо тъснъе связало избранниковъ съ населеніемъ, чъмъ могло сдълать на первый разъ прямое...

> «XX въкъ» 1 апръля 1906 г., № 8.



### Христосъ воскресе!..

Христосъ воскресе!..

Слишкомъ девятьсотъ лътъ минуло, какъ каждую весну раздается на Руси радостный возгласъ...

Онъ неизмънно раздавался въ годины татарскаго ига, смутъ, внутреннихъ усобицъ и внъшнихъ войнъ...

Сотни лътъ онъ раздавался изъ устъ рабовъ и владъвшихъ «крещеной собственностью»...

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ и сущимъ во гробъхъ животъ даровавъ!..

Распятый за гръхи міра и крестными страданіями и смертью ихъ искупившій, Христосъ воскресъ и воскресилъ въ человъкъ любовь—величайшее начало общественнаго существованія... Любовь восторжествовала надъ ненавистью, злобой. Всепрощеніе—надъ мстительностью. Радость—надъ горемъ...

Восторжествовала любовь въ сознаніи и въ душт христіанина. А торжествуєтъ ли она въ его жизни?!

Въ жизни—горе, горе и горе... Въ жизни—месть, злоба. Въ жизни — человъкъ человъку — звърь... Въ жизни торжествуетъ грубая сила и власть.

Люди раздълили себя перегородками. Люди разбились на классы. Люди давятъ другъ друга... А всъхъ ихъ вмъстъ давитъ государство...

Оно создалось во имя обезпеченія свободы человъка, — дабы безформенная свобода каждаго обратилась въ гражданскую сво-

боду всѣхъ. Оно создалось для огражденія правомъ правды... И оно оторвалось и отъ правды, и отъ права... Оно стало всепожирающимъ Молохомъ, требующимъ однѣхъ только жертвъ... Зачѣмъ ему жертвы—забылось...

Свътлый лучъ виднъется вдали. Заря обновленія истерзанной, тонущей въ моръ крови несчастной родины занимается...

Новыя формы государственнаго бытія должны влить въ жизнь новое содержаніе. Новое ли? Нѣтъ, то вѣчное, старое, какъміръ, которое было дано ветхозавѣтному человѣку, которое онъ извратилъ и которое возродилъ своей смертью и воскресеніемъ— Христосъ...

Лай-то Богь!

Дай Богъ, чтобы голосъ народа прозвучалъ сильно и твердо... Дай Богъ, чтобы онъ былъ встрѣченъ съ довъріемъ и какъ властный голосъ хозяина русской земли...

Дай Богъ, чтобы темныя силы покорно предъ нимъ разступились...

Народъ истомился. Народъ рвется къ свъту. Народъ требуетъ свободы и правды. И онъ добьется...

Дай Богъ, чтобы безъ новыхъ жертвъ, безъ новой крови... Христосъ воскресе!..

Во истину воскресе!...

«XX въкъ» 2-го апръля 1906 г., № 9.

# Карающая и милующая администрація.

Въ напечатанныхъ вчера телеграммахъ значится, что въ разныхъ городахъ «къ празднику» освобождено изъ тюремъ 383 заклю-ченныхъ.

Особенно характерна телеграмма изъ Риги: «Губернаторъ, объъзжая мъста заключенія, освободилъ къ Свътлому празднику 115 политическихъ заключенныхъ».

Изъ евангельскаго повъствованія знаемъ, что въ Палестинъ существоваль обычай освобождать по случаю Пасхи одного преступника. Но чтобы въ современной Россіи, претендующей на титулъ правового государства, законъ признавалъ за администраціей право кого-либо выпускать изъ тюремъ «къ празднику»— этого ни въ сводъ, ни въ учебникахъ читать не приходилось.

Освобожденіе изъ десятковъ тысячъ арестованныхъ за послѣднее время хотя бы 383 томившихся узниковъ и хотя бы «къ празднику» само по себѣ, конечно, не можетъ вызывать иного чувства, кромѣ живѣйшей радости. Въ то же время однако оно невольно наталкиваетъ на размышленія, которыя лишній разъ будятъ раздраженіе противъ пережившаго себя, умирающаго и все еще не умершаго режима.

Почему заключенные освобождены только въ нѣкоторыхъ городахъ, а не во всѣхъ? Почему освобождены 383 человѣка, а не тысячи? Гдѣ ручательство, что только эти 383 человѣка по

характеру и свойству причинъ ихъ ареста могли быть нынѣ выпущены на свободу, а всѣ остальные должны оставаться въ тюрьмахъ?

Для арестованія въ какомъ бы то ни было порядкѣ, арестовавшій должень быль имѣть законныя основанія. Для освобожденія законныя основанія столь же необходимы. Какъ могли эти послѣднія сразу вдругь найтись въ отношеніи 383 лицъ и почему они нашлись именно 1-го апрѣля? Несомнѣнно, несостоятельность причинъ ареста обнаруживалась постепенно и раскрылась не въ неприсутственные дни Страстной недѣли. Такъ по какому же праву замедлили освобожденіе 383 заключенныхъ, которымъ дорога каждая лишняя минута свободы? Какъ смѣли ихъ держать дни, а быть можетъ недѣли, чтобы создать эфектную картину: милующій губернаторъ объѣзжаетъ тюрьмы и «къ свѣтлому празднику» даруетъ свободу?...

Въ конституціонныхъ странахъ отвергается даже право монарха миловать «по случаю» — радостныхъ ли событій, или пообять надъ врагомъ, или праздниковъ. А у насъ милуютъ слуги исполнительной власти!.. Довольно! Они исполнители—и только. Не надо ихъ милости, какъ не надо ихъ карающей силы...

Человъческая свобода не можетъ регламентироваться «по случаю». «По случаю» праздника, «по случаю» темперамента и расположенія духа даннаго администратора, «по случаю» замѣны одного чиновника другимъ...

Кто быль лишень свободы безъ законнаго основанія, тотъ должень быть освобожденъ немедленно, какъ только отсутствіе основаній для ареста его обнаружилось—независимо отъ какого бы то ни было «случая». Противъ кого стоитъ формальная правда закона, тотъ подлежитъ суду. Если правда закона не совпадаетъ съ правдой жизни, нужна общая для всъхъ городовъ и для всъхъ заключенныхъ амнистія, а не самочинная милость чиновниковъ.

«XX въкъ» 5 апръля 1906 г., № 10.

### Раздвоившаяся правда закона.

Криминалисты всего міра до сихъ поръ наивно полагали, что въ уголовномъ законѣ можетъ существовать только одна правда. И этимъ единствомъ формальной правды закона они привыкли объяснять неизбѣжную необходимость внѣшней регламентаціи государствомъ запрещеннаго и дозволеннаго, преступнаго и безразличнаго.

Внѣшняя регламентація всегда болѣе или менѣе произвольна и случайна и не заключаетъ въ себѣ абсолютной истины. Достаточно вспомнить, насколько подвижны въ исторіи границы преступнаго, какъ въ отношеніи состава наказуемыхъ дѣяній, такъ еще болѣе въ отношеніи размѣра отвѣтственности. Но зато для даннаго момента они строго опредѣленны. Внутренній критерій нравственнаго и безнравственнаго, заложенный въ каждаго человѣка—совѣсть и правосознаніе — столь же различенъ, сколь различны люди. Единства внутренней правды, слѣдовательно, быть не можетъ. А потому приходится мириться съ условной по существу, но внѣшнимъ авторитетомъ объявленной безусловною правдой закона.

На единствъ правды закона построена вся карательная дъятельность государства. Преступнымъ и влекущимъ уголовную отвътственность называется дъяніе, воспрещенное закономъ подъ страхомъ наказанія—этимъ положеніемъ начинаются опредъленія каждаго современнаго уголовнаго кодекса. Обратно: всякое дъяніе, воспрещенное закономъ подъ страхомъ наказанія, преступно и должно влечь отвѣтственность, если не имѣется въ наличности, закономъ же предусмотрѣнныхъ, причинъ невмѣняемости или невмѣненія, которыя, въ данномъ конкретномъ случаѣ, устраняютъ отвѣтственность.

Каждая статья уголовнаго закона содержить въ себъ изложеніе состава дъянія и карательную санкцію. Составъ дъянія образуетъ совокупность его признаковъ. Если въ томъ или иномъ поступкъ лица заключаются признаки преступнаго дъянія, то для власти возникаетъ право и обязанность—въ публично-правовой области эти понятія совпадаютъ—возбудить судебное преслъдованіе, которое, проходя послъдовательно черезъ рядъ стадій уголовнаго процесса, завершается судебнымъ приговоромъ.

Въ продолженіе процесса могутъ, конечно, возникать конфликты между различными представителями власти, какъ судебной, такъ и административной, поскольку представители послъдней, обладая правомъ возбужденія преслъдованія, также участвуютъ въ отправленіи правосудія. Всякій конфликтъ, однако, долженъ обязательно получить разръшеніе и получаетъ его либо въ инстанціонномъ, либо въ спеціальномъ порядкъ. Ибо оставленіе въ силъ обоихъ столкнувшихся воззръній было бы явнымъ абсурдомъ. Нельзя допустить, чтобы въ одномъ и томъ же государствъ одинъ представитель власти говорилъ: данное дъйствіе преступно, и потому примънялъ бы карательныя послъдствія. А другой отказывался бы отъ ихъ примъненія, не находя дъйствія преступнымъ.

Нъчто подобное, правда, у насъ существуетъ. Неръдки случаи, когда оправданный судомъ тутъ же подвергается аресту на основаніи положенія объ усиленной охранъ. Но случаи эти имъютъ, съ юридической точки зрънія, спеціальное объясненіе. По положенію объ охранъ и по постановленіямъ о мъстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, власть генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ стоитъ внъ закона и надъ закономъ. Утвержденіе, что они самодержцы—не пустая фраза. Съ другой стороны, законъ подобныхъ случаевъ въ норму отнюдь не возводитъ. Онъ допускаетъ лишь, вводя неменьшую, но иного рода неправильность, что параллельно съ правдой закона можетъ существовать правда генералъ-губернаторскаго или губернаторскаго усмотрънія.

Впервые возвелъ въ норму раздвоеніе формальной правды законъ 18-го марта, дополнившій временныя правила о періодической печати 24-го ноября 1905 года.

«Мѣстному установленію или должностному лицу по дѣламъ печати,—гласитъ статья 6, — предоставляется право немедленно наложить арестъ на всѣ экземпляры предназначеннаго къ распространенію номера повременнаго изданія, содержащаго эстампы, рисунки и другія изображенія, съ текстомъ или безъ текста, когда въ этомъ номерѣ заключаются признаки преступнаю дълнія, предусмотръннаю уголовнымъ закономъ, за исключеніемъ предусмотрѣнныхъ въ порядкѣ частнаго обвиненія, или не иначе, какъ по жалобамъ, сообщеніямъ или объявленіямъ потерпѣвшаго».

А слѣдующая статья опредѣляетъ:

«Въ случать отсутствія основаній къ возбужденію уголовнаго преслъдованія (ст. 6) судъ, если въ данномъ номерѣ повременнаго изданія заключаются признаки преступнаго дъянія, постановляетъ приговоръ объ уничтоженіи означеннаго номера или части его, а также стереотиповъ и другихъ принадлежностей тисненія, заготовленныхъ для его печатанія».

Итакъ, получается нѣчто невѣроятное: не противозаконная и не наказуемая преступность, или непреступная противозаконность. Законъ объявляетъ, что могутъ существовать признаки преступнаго дѣянія сами по себѣ, а основанія къ возбужденію уголовнаго преслѣдованія — сами по себѣ. Въ силу закона судъ обязанъ будетъ постановлять приговоръ—не рѣшеніе въ порядкѣ гражданскаго судопроизводства, а приговоръ въ порядкѣ уголовномъ—при отсутствіи основаній къ возбужденію уголовнаго преслѣдованія.

Нев фроятно, но все это напечатано чернымъ по бѣлому и составляетъ отнынѣ правовую норму. Какъ будетъ ее примѣнять судъ—рѣшительно нельзя понять. Будетъ ли онъ имѣтъ право ставить на свое разрѣшеніе вопросъ: «заключаются ли въ данномъ номерѣ повременнаго изданія признаки преступнаго дѣянія?» Если да, то, конечно, онъ будетъ всегда отвѣчать отрицательно, разъ признаетъ, что основанія къ возбужденію уголовнаго преслѣдованія отсутствуютъ (не по причинѣ душевной болѣзни обвиняемаго). Но въ такомъ случаѣ, зачѣмъ было писать законъ?

Если нѣтъ, то судъ окажется въ роли или судебнаго пристава, или простого агента полиціи, приводящаго въ дѣйствіе рѣшеніе «мѣстнаго установленія или должностного лица по дѣламъ печати». Въ такомъ случаѣ зачѣмъ не быть откровеннымъ, почему не вернуться къ отмѣненной цензурѣ и къ административной расправѣ, зачѣмъ возрожденію этой расправы придавать видъ судебнаго надзора за печатью?..

Законъ 18-го марта еще и въ другихъ отношеніяхъ останавливаетъ на себѣ вниманіе. Главная отвѣтственность за содержаніе номеровъ повременнаго изданія, особенно заключающихъ въ себѣ эстампы, рисунки и другія изображенія, перенесена имъ съ идейнаго руководителя изданія, т.-е. съ редактора, на такихъ лицъ, которыя участвуютъ въ изданіи или какъ предприниматели, вложившіе въ дѣло капиталъ, или какъ владѣльцы заведеній, воспроизводящихъ написанное или нарисованное—на издателей и содержателей типографій.

Въ сущности это не что иное, какъ возстановленіе цензуры, притомъ въ наиболѣе гибельной для свободы печати формѣ. Какъ цензоръ-чиновникъ не заинтересованъ въ идейной сторонѣ изданія, такъ и содержатель типографіи. Если перваго заставляла быть суровымъ перспектива служебныхъ взысканій, то второй, подъ угрозой закрытія типографіи, лишенія права заниматься своимъ промысломъ, штрафа до тысячи рублей и заключенія въ тюрьму, конечно, не будетъ снисходительнѣе и станетъ широко пользоваться статьею 4 закона, которая предоставляетъ ему право прибѣгать къ услугамъ предварительнаго просмотра отдѣльныхъ оттисковъ эстамповъ или рисунковъ.

Любопытна, далъе, статья 9-я:

«Издателю пріостановленнаю или прекращеннаго въ судебномъ порядкѣ повременнаго изданія воспрещается издавать, лично или черезъ другое лицо, взамѣнъ пріостановленнаго или прекращеннаго изданія, какія-либо новыя повременныя изданія, впредь до постановленія, по поводу пріостановленнаю изданія, судебнаю приговора или до истеченія указаннаго въ приговорѣ срока».

Издательство произведеній періодической печати, на языкъ уголовнаго закона, составляетъ промыселъ. Воспрещеніе заниматься своимъ промысломъ есть одна изъ такъ называемыхъ дополнительныхъ карательныхъ мъръ. Какъ и всякая кара, она можетъ быть назначена только судомъ.

Съ другой стороны, пріостановленіе изданія есть мѣра предварительная и, какъ таковая, условная: она можетъ повлечь за собою прекращеніе изданія, но можетъ и не повлечь. Отсюда, еще, пожалуй, до нѣкоторой степени логично вытекаетъ воспрещеніе до судебнаго приговора продолжать данное «провинившееся» изданіе. Но распространять это воспрещеніе на занятіе издательствомъ, какъ промысломъ, равносильно назначенію наказанія, такъ сказать, авансомъ. Даже убійцы, подлежащіе лишенію всѣхъ правъ состоянія, если они не сидятъ въ предварительномъ заключеніи, не подвергаются до вступленія въ законную силу судебнаго приговора никакимъ имущественнымъ правоограниченіямъ.

Нельзя не отмътить вступительной формулы закона 18-го марта. Изъ нея видно, что, проектъ былъ выработанъ совътомъ министровъ и затъмъ обсуждался въ государственномъ совътъ. Каковы же были «заключенія» государственнаго совъта, изъ нея не видно. Отвътственность за содержаніе закона цъликомъ остается на совътъ министровъ.

«XX въкъ» 9 апръля 1906 г., № 14

### Заключеніе въ крѣпости.

#### Законъ и практика.

I.

Одни редакторы уже осуждены къ заключенію въ кръпости, другимъ это наказаніе предстоитъ въ болье или менье близкомъ будущемъ.

Кромѣ «преступниковъ печати» немало и другихъ лицъ самыхъ разнообразныхъ профессій приговорено въ послѣднее время, на основаніи опредѣленій новаго уголовнаго уложенія, за государственныя преступленія къ тому же виду лишенія свободы.

Но сидитъ ли хоть одинъ изъ осужденныхъ дъйствительно въ кръпости — объ этомъ слышать не приходилось. Извъстно, напротивъ, что всъ присужденные къ кръпости отбываютъ наказаніе въ тюрьмахъ.

Почему такъ? Что такое заключеніе въ крѣпости, какія основныя особенности этого наказанія и чѣмъ оно отличается отъ заключенія въ тюрьмѣ? Какой смыслъ присуждать въ крѣпость и отправлять въ тюрьму? Почему не поступать проще и пе приговаривать прямо—къ тюремному заключенію? Имѣются ли юридическія основанія для замѣны крѣпости тюрьмой? Насколько традаютъ интересы заключенныхъ отъ этого противорѣчія между акономъ и судебными приговорами, съ одной стороны, и спосоомъ ихъ исполненія — съ другой?

Заключеніе въ крѣпости, въ ряду другихъ карательныхъ мѣръ, занимаетъ мсключительное мѣсто. Оно составляетъ наказаніе почетное — custodia honesta. Такой характеръ оно, отчасти, имѣетъ по уложенію о наказаніяхъ 1845 г., такимъ его очерчивала редакціонная комиссія, составлявшая проектъ уголовнаго уложенія и предполагавшая дать ему названіе «заточеніе», и такимъ же оно сохранено въ получившемъ утвержденіе текстѣ уголовнаго уложенія.

«По соображенію свойствъ и цъли карательныхъ мъръ, —разсуждала комиссія, — государство не должно забывать, что существуютъ преступныя дъянія, по отношенію къ коимъ государственная безопасность требуетъ долгосрочнаго лишенія свободы, между тъмъ помъщеніе ихъ (осужденныхъ) въ общія тюрьмы, съ примъненіемъ общаго режима, было бы ничъмъ не оправдываемою жестокостью». Перейдя далъе къ опредъленію случаевъ примъненія заточенія, комиссія признала, что наказаніе это «должно быть назначаемо за такія дъянія, которыя хотя и заключаютъ въ себъ иногда весьма тяжкія нарушенія закона, причиняютъ существенный вредъ и сопряжены съ значительною даже опасностью для общества, но вмъстъ съ тъмъ не выказываютъ ни особой испорченности, ни безнравственности виновнаго, а болъе свидътельствуютъ объ его неумъньи подчинять порывы своихъ желаній требованіямъ закона» 1).

Исходя изъ этихъ общихъ сужденій, комиссія проектировала, во-первыхъ, не соединять заточенія ни съ какимъ пораженіемъ правъ и, во-вторыхъ, отнюдь не подчинять осужденныхъ къ заточенію тюремному режиму. Въ частности, имъ, между прочимъ, предполагалось предоставить полную возможность занятія осуществимымъ при лишеніи свободы умственнымъ трудомъ. Комиссія не предръшала вопроса, будетъ ли наказаніе непремънно отбываться въ кръпостяхъ, и допускала его отбываніе въ «совершенно отдъльныхъ частяхъ зданія, общаго съ какимъ-либо инымъ родомъ заключенія».

Особое присутствіе государственнаго совъта признало, однако, что условность въ опредъленіи мъста отбытія заточенія «можетъ повести къ нежелательнымъ послъдствіямъ, такъ какъ, напри-

<sup>1)</sup> Объясненія къ проекту уголовнаго уложенія, т. І, стр. 178 и 179.

мъръ, отдъльная камера въ общей тюрьмъ съ отдъльнымъ входомъ можетъ считаться за особо устроенное помъщеніе, а такое помъщеніе едва ли можетъ быть признано за custodia honesta 1).

Поэтому въ окончательной редакціи закона устранена допустимость отбытія наказанія въ какомъ бы то ни было иномъмъстъ, кромъ кръпостей.

Такъ сложилась ст. 19 уголовнаго уложенія, гласящая: «Заключеніе въ крѣпости назначается на срокъ отъ двухъ недѣль до шести лѣтъ. Приговоренные содержатся въ общемъ заключеніи». Единственное дополненіе къ этому опредѣленію въ законѣ о порядкѣ введенія уложенія въ дѣйствіе касается того, что «въ крѣпостяхъ преступники разобщаются на ночь, если имѣются необходимыя къ тому приспособленія». Никакая замѣна заключенія въ крѣпости по уголовному уложенію не можетъ имѣть мѣста.

А въ дъйствительности, осужденные къ заключенію въ кръпости всъ поголовно сидятъ въ тюрьмахъ! Въ дъйствительности, кръпостного заключенія не существуетъ. Какъ въ былое время у насъ десятки лътъ существовали только на бумагъ рабочіе и смирительные дома и тюрьмы разнообразныхъ наименованій, жизнь же знала одинъ острогъ, такъ осталось и теперь, по крайней мъръ въ отношеніи кръпости.

Составители уложенія не допускали даже содержанія въ отдѣльныхъ камерахъ тюрьмы «съ отдѣльнымъ входомъ». Въ петер-бургской же тюрьмѣ, гдѣ отбываютъ наказаніе заключеніемъ въ крѣпости пока два редактора, а готовятся отбывать не менѣе десяти, и входа-то отдѣльнаго никакого нѣтъ. Сидятъ заключенные въ общемъ корпусѣ, въ такихъ же точно камерахъ, какъ осужденные за дѣянія, которыя «выказываютъ особую испорченность и безнравственность виновныхъ» и рядомъ съ ними. Общее для всѣхъ мѣсто прогулокъ, общія мѣры надзора и т. д. Мало того, вопреки прямого смысла закона, вмѣсто общаго содержанія осужденные подвергнуты одиночному.

Фактическое объясненіе явнаго противозаконія чрезвычайно просто. Создатели карательной системы уголовнаго уложенія не потрудились справиться, сколько вообще въ Россіи имѣется мѣстъ

<sup>1)</sup> Н. Таганцевъ. Уголовное уложение съ мотивами, стр. 35.

крѣпостного заключенія, и не разсчитали, какъ велика будетъ въ нихъ потребность.

По оффиціальнымъ даннымъ, во всѣхъ крѣпостяхъ, вмѣстѣ взятыхъ, имѣется мѣстъ для отбывающихъ наказаніе по судебнымъ приговорамъ, не считая мѣстъ для подвергаемыхъ предварительному заключенію, всего 20. Изъ нихъ около 15 мѣстъ постоянно занято отбывающими наказаніе военнослужащими. Для лицъ гражданскаго вѣдомства остается, слѣдовательно, свободныхъ только 5. Число лицъ, приговаривавшихся къ заключенію въ крѣпости до введенія въ дѣйствіе нѣкоторыхъ отдѣловъ новаго уложенія—преимущественно за дуэли — колебалось въ годъ отъ 3 до 9. И 5 мѣстъ, поэтому, кое-какъ могли удовлетворять потребность. Новое же уложеніе внесло заключеніе въ крѣпости въ 5,5 проц. общаго числа статей особенной части. Ясно, что и безъ спеціальныхъ условій, выросшихъ на почвѣ провозглашенія свободы слова и печати, пять мѣстъ должны были оказаться совершенно недостаточными.

Но фактическаго объясненія, само собою разумѣется, мало. Въ области права каждое явленіе, дабы оно не было преступнымъ произволомъ, должно имѣть объясненіе и оправданіе юридическое. Нѣтъ мѣстъ въ крѣпостяхъ — слѣдовательно, нельзя приводить приговора въ исполненіе. Отсюда, разъ законъ не допускаетъ замѣны наказанія, логически вытекаетъ одно: исполненіе приговора подлежитъ отсрочкѣ, впредь до устройства соотвѣтственныхъ мѣстъ заключенія, или впредь до того момента, когда для осужденнаго по очереди найдется свободное мѣсто.

Такой исходъ, конечно, близокъ къ абсурду, если принять во вниманіе состояніе финансовъ, общую нашу неторопливость въ возведеніи благоустроенныхъ мѣстъ лишенія по суду свободы и, съ другой стороны—вдругъ посыпавшіеся десятками приговоры къ крѣпостному заключенію на продолжительные сроки. Но чѣмъ виноватъ во всемъ этомъ тотъ, кому законъ ясно и точно говоритъ: «судъ не можетъ назначить иного наказанія кромѣ того, которое за судимое дѣяніе именно предназначено», и «никто не можетъ быть подвергнутъ иному наказанію кромѣ того, которое опредѣлено въ приговорѣ суда»? Почему «не выказавшій ни особой испорченности, ни безнравственности» долженъ нести наказаніе свыше мѣры содѣяннаго и расплачиваться уравненіемъ съ

«испорченными» и «безнравственными» за плохое состояніе финансовъ или за то, что, совершенно отъ него независимо, многіе другіе учинили одновременно однородныя дѣянія?

Формальнымъ основаніемъ для отправленія въ тюрьмы присужденныхъ къ заключенію въ крѣпости судебныя палаты и окружные суды очевидно считаютъ статью 79 улож. о наказ 1845 г. Но при этомъ они дѣлаютъ не одну, а цѣлыхъ двѣ грубыхъ юридическихъ ошибки.

#### 11.

«Въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ крѣпостей,—говоритъ статья 79 улож. о наказ. 1845 г., — когда пересылка осужденныхъ въ оныя могла бы быть затруднительна, заключеніе въ крѣпости можетъ быть замѣняемо заключеніемъ въ тюрьмѣ».

Смыслъ приведеннаго текста устраняетъ малѣйшія сомнѣнія относительно объема примѣненія этого правила. Замѣна крѣпости тюрьмой допускается при совмѣстной наличности двухъ условій: отдаленности данной мѣстности отъ крѣпости и затруднительности пересылки осужденныхъ. Никакія другія условія—въ частности отсутствіе свободныхъ въ крѣпости помѣщеній—не могутъ служить основаніемъ для такой замѣны. А потому въ Петербургѣ, напримѣръ, 79 ст. никогда не можетъ имѣтъ примѣненія. Петропавловская крѣпость, въ которой устроены помѣщенія для отбытія крѣпостного заключенія, находится въ чертѣ города, и затруднительности въ доставленіи осужденныхъ черезъ Троицкій мостъ быть не можетъ. Всякое иное пониманіе 79 ст. нарушаетъ одно изъ основныхъ началъ толкованія закона. Статья эта заключаетъ въ себѣ изъятіе; изъятія же никогда распространительному толкованію не подлежатъ.

Вторая ошибка состоитъ въ томъ, что къ наказанію, назначенному по правиламъ одного кодекса, примѣняется опредѣленіе, содержащееся въ другомъ. Между тѣмъ, общее для заключенія въ крѣпости по уголовному уложенію 1903 г. и по уложенію о наказаніяхъ 1845 г. — только въ названіи. Въ самыхъ главныхъ чертахъ это суть различныя кары. По уложенію о наказаніяхъ характеръ custodia honesta выдержанъ менѣе послѣдовательно—

кръпость на время отъ 1 г. 4 м. до 4 л. обязательно влечетъ лишеніе нъкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ. По уголовному же уложенію, даже осужденные на 6 лътъ заключенія не подвергаются никакому правопораженію. Если при меньшей выдержанности исключительнаго характера наказанія допустимо, въ порядкъ замъны, его смъшеніе съ наказаніемъ, не имъющимъ исключительнаго характера вовсе, то заключать отсюда о допустимости подобнаго же смъшенія при большей выдержанности—явно неправильно.

Но какъ же быть? Разъ въ уголовномъ уложеніи 1903 г. замѣна заключенія въ крѣпости не предусмотрѣна, то рѣшительно никакой исходъ, кромѣ отсрочки наказанія, не можетъ имѣть полнаго юридическаго оправданія. Всякій неизбѣжно будетъ болѣе или менѣе произвольнымъ. Задача суда, слѣдовательно, найти такой, который наименѣе бы нарушалъ существенныя черты замѣняемаго наказанія.

Съ этой точки зрѣнія заслуживаютъ вниманія слѣдующія соображенія. Крѣпость, какъ наказаніе, составляетъ спеціально воинскій видъ лишенія свободы. Перечень ст. 2 устава о содержащихся подъ стражею (св. зак. т. XIV) о крѣпости не упоминаетъ. Статья же 4 гласитъ: «Лица гражданскаго вѣдомства, въ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ закономъ случаяхъ, содержатся также въ мѣстахъ заключенія, состоящихъ въ вѣдомствѣ военномъ, именно: 1) на гауптвахтахъ и 2) въ крѣпостяхъ. Правила о сихъ мѣстахъ опредѣлены, по принадлежности, въ сводѣ военныхъ постановленій».

Эти правила, насколько они касаются заключенія въ крѣпости, изложены въ приложеніи къ книгѣ XVII св. воен. пост., и среди нихъ есть такія, которыя весьма характерно очерчиваютъ особенности режима custodia honesta. Напримѣръ: заключеннымъ не воспрещается, съ разрѣшенія коменданта, имѣть въ камерѣ собственные предметы, «служащіе удобствомъ въ помѣщеніи», т.-е. свою постель, мебель и т. п. (ст. 7); на собственныя средства заключенные могутъ получать улучшенную пищу (ст. 11); свиданія дозволяются не только съ родственниками, но и съ знакомыми (ст. 18); допускается переписка съ посторонними, куреніе табаку, чтеніе собственныхъ книгъ и журналовъ

(ст. 22 и 26) и т. д. Режимъ этотъ, конечно, невозможно соединить съ тюрьмой и, кромѣ крѣпости, онъ возможенъ только на военной гауптвахтѣ.

Такимъ образомъ, единственно военная гауптвахта соотвѣтствуетъ по режиму заключенію въ крѣпости. И для военнослужащихъ именно гауптвахта служитъ замѣняющимъ крѣпость наказаніемъ, когда крѣпостное заключеніе не влечетъ лишенія нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ (ст. 58 воинск. уст. о нак.).

Съ другой стороны, если нѣтъ прямого указанія въ законѣ на такую замѣну крѣпости для лицъ гражданскаго вѣдомства, то нѣтъ и воспрещенія. Формальная же возможность вытекаетъ изъ примѣчанія къ ст. 4 уст. о содержащихся подъ стражей, гдѣ сказано, что «мѣстныя гражданскія начальства имѣютъ право требовать помѣщенія арестантовъ своего вѣдомства на военныхъ гауптвахтахъ, когда гражданскихъ помѣщеній недостаточно, а на военныхъ гауптвахтахъ есть излишнія для арестантовъ мѣста». Она вытекаетъ условно, ибо законъ имѣетъ въ виду случай «когда гражданскихъ помѣщеній недостаточно». Но, повторяемъ, вопросъ о замѣнѣ крѣпости, по буквѣ и по точному разуму закона, неразрѣшимъ, а потому всякое разрѣшеніе его нарушаетъ законъ, и дѣло сводится къ тому, какъ можно наименѣе рѣзко и наименѣе чувствительно для лицъ, коимъ наказаніе замѣняется, его нарушить.

Выше было отмѣчено, что по уголовному уложенію, приговоренные къ крѣпости содержатся въ общемъ заключеніи, а что въ дѣйствительности нынѣ отбывающіе это наказаніе сидятъ, по крайней мѣрѣ въ Петербургѣ, въ одиночныхъ камерахъ. Для самихъ отбывающихъ наказаніе это составляетъ пожалуй не отягченіе участи, а облегченіе. Ужъ если судьба привела сидѣтъ въ тюрьмѣ, то конечно лучше въ одиночной камерѣ, чѣмъ въ общей съ уголовными. Но по закону одиночное содержаніе тяжеле общаго. И эта большая тяжесть выражается учетомъ трехъ дней за четыре. Слѣдовательно, присужденные къ годичному заключенію въ крѣпости и посаженные вмѣсто того въ одиночную тюрьму подлежатъ освобожденію черезъ девять мѣсяцевъ.

«XX въкъ» 13 и 15 апръля 1906 г., .№№ 18 и 20.

## Передъ открытіемъ Государственной Думы.

Близокъ день открытія Государственной Думы!..

Еще недъля—и русскій народъ вступитъ въ свои права... Еще недъля—и онъ перестанетъ быть объектомъ мъропріятій: изъ предмета обратится въ лицо—полномочное, полноправное и самодъятельное...

Готовится великій день!..

Великій—по своему реальному значенію. Не менъе того великій по значенію внутреннему, психологическому.

Второй годъ Россія живетъ на—пока. Нормальная жизнь государства остановилась. Мысль всѣхъ и каждаго фиксировалась на одномъ моментѣ—теперь такомъ близкомъ—на созывѣ народныхъ представителей.

Крестьяне не вносятъ платежей, земскихъ, государственныхъ и выкупныхъ, и не заключаютъ арендныхъ договоровъ на землю— до Думы. Брошенные во множествъ по тюрьмамъ и въ Якутскую область или въ Архангельскую и Вологодскую губерніи считаютъ дни не до конца сроковъ, назначенныхъ имъ судомъ или администраціей, а до дня созыва Думы. Печать съежилась — тоже до Думы. И въ частной жизни даже все откладывается, все отсрочивается—до прихода властнаго и авторитетнаго хозяина...

Какъ у Некрасова:

«Вотъ прівдетъ баринъ-баринъ насъ разсудитъ»...

...« Малые, большіе—дъло чуть за споромъ—воть прівдеть баринъ!—повторяють хоромъ»...

Одни послѣдніе могикане отживающаго режима какъ будто не ждуть Думы. Хватають, вѣшають, сѣкуть, дѣлають заемъ, нагромождають новые законы—одинъ другого непонятнѣе, одинъ другого рѣзче нарушающіе возглашенную гражданскую свободу...

Но нѣть! И они ее ждутъ Быть можетъ ждутъ еще болѣе болѣзненно, чѣмъ всѣ другіе. Они ждутъ съ нею своей смерти... Не смерти на эшафотѣ: народу претитъ кровь, народъ не хочетъ крови и мести—и они это знаютъ. Но они знаютъ также, что

«Вотъ прівдетъ баринъ-баринъ насъ осудитъ»...

Осудить безповоротно и положить конець всему тому, чѣмъ они живы—безотвътственности, произволу, самовластію. И какъ передъ смертью, уже готовый обратиться въ прахъ, обезсиленный и изможденный организмъ вдругъ находитъ откуда-то силы для послѣдней агоніи, такъ лихорадочно торопится испить до дна чашу жизни умирающая бюрократія...

Что же скажетъ Дума? Къ какому дълу она приступитъ и какъ?

Отъ Думы ждутъ всего. Жизнь уперлась въ тупикъ. Идти впередъ по старому пути некуда и нельзя. Назадъ возврата—нътъ. Надо проложить новый путь и поставить на него жизнь необъятной страны.

Только ли поставить или и повести—хоть попытаться сдѣлать первые шаги по новому пути?—вотъ главный вопросъ минуты...

Дума должна ограничить свою задачу лишь тѣмъ, чтобы поставить русскую государственную жизнь на новый путь, говорятъ тѣ, кто раньше требовали не Думы, а учредительнаго собранія, и кто отказывались идти на выборы. Съ ними—иронія судьбы!—готовы соединиться тѣ, чьи симпатіи всегда были на сторонѣ совѣщательнаго представительства — тѣ, кто были на выборахъ и потерпѣли неудачу.

Съ двухъ концовъ раздается: голосовалъ за членовъ Думы не непосредственно и не весь народъ, голосовали цензовики—одни за уполномоченныхъ, другіе за выборщиковъ и только немногіе за получившихъ званіе представителей народа. Такіе представители обязаны провести законъ о выборахъ по четырехчленной фурмулѣ и разойтись.

Менѣе прямолинейные допускаютъ, чтобы Дума сверхъ того порѣшила и другіе учредительные вопросы: о соотношеніи властей, о системѣ представительныхъ учрежденій, о правахъ и предѣлахъ свободы гражданъ. Еще прибавляютъ, чтобы Дума потребовала къ отвѣту давящихъ народъ въ тискахъ, разстрѣливавшихъ, вѣшающихъ, ссылающихъ, до послѣдняго дня продолжающихъ творить зло.

Но развѣ въ этомъ именно и въ этомъ только страшная потребность минуты? Развѣ люди живутъ учрежденіями и формами? Развѣ въ силахъ основные законы, провозглашеніемъ новыхъ теоретическихъ началъ, влить новое содержаніе въ правоотношенія? Развѣ всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право нужно само по себѣ?

Содержаніе человѣческой жизни, поскольку она зависитъ отъ законовъ, учрежденій и отъ исполнительной власти государства, даютъ матеріальныя блага и огражденная свобода духа. Дышать русскій человѣкъ не можетъ и изголодался онъ, — вотъ его реальное дѣйствительное горе. Нервы всѣхъ слоевъ населенія напряжены до послѣдней степени. Мы живемъ среди воплей и крика. Крика—придавленнаго, воплей—заглушенныхъ Можно ли въ такую минуту работать во имя одного отдаленнаго будущаго, создавать условія наиболѣе полнаго и наилучшаго образованія средствъ и способовъ руководительства государственной и общественной жизнью, а передъ настоящимъ складывать руки?

А что будетъ, пока сойдутся представители, избранные всѣмъ народомъ и не посредственно? Что будетъ, пока останется гражданская свобода возглашенной и не осуществленной, пока подъновымъ угломъ зрѣнія не подвергнутся передѣлкѣ хотя главнѣйшія опредѣленія свода законовъ? Опять то же, чѣмъ мы живемъ седьмой мѣсяцъ—съ 17 октября...

Созыва Думы ждутъ, на Думу надъются, Думу боятся.

Ждутъ Думу отъ Варшавы до Владивостока, отъ Архангельска до Эривани. Не менъе, а еще съ большимъ нетерпъніемъ ее ждетъ глухая, голодная и темная деревня, нежели люди теоретической мысли. На нее у деревни вся надежда. И если для города еще возможна новая жертва—отсрочка начала конца царящаго хаоса—во имя созданія совершеннъйшихъ формъ разръшенія кризиса, то большой вопросъ, возможна ли такая жертва для деревни...

Два возраженія выставляють противь органической работы Государственной Думы перваго созыва: она на такую работу не имѣетъ права и она ничего не сможетъ. Члены Думы выбраны по неправильной системѣ—они не суть истинные народные представители, получившіе полномочіе говорить и дѣйствовать отъ лица народа. Рядомъ съ Думой на формально равныхъ правахъ поставленъ Государственный Совѣтъ, учрежденіе полу-бюрократическое, полу-сословное, о косность котораго разобьются всѣ попытки что-либо сдѣлать. А не разобьются онѣ о косность Совѣта,—тогда Дума встрѣтитъ передъ собою штыки и пулеметы... Дума будетъ разогнана—это зловѣщее предсказаніе повторяютъ особенно настойчиво.

Какъ мы точны и пунктуальны въ повъркъ полномочій! Петербургское городское самоуправленіе, ръшивъ оказать широкую поддержку безработнымъ, немедленно образовало комиссію съ участіемъ въ ней представителей безработныхъ, и ассигновало въ распоряженіе комиссіи крупную сумму. Комиссія собралась вмъстъ съ являвшимися въ городскую думу депутатами отъ безработныхъ. Думалось, немедленно приступятъ къ дълу. Но нътъ—повърили полномочія и оказалось, что депутаты были уполномочены только заявить требованія, а на участіе въ комиссіи имъ довъренности не дано. Оказалось также, что они избраны не всеобщимъ, равнымъ и прямымъ голосованіемъ. Постановлено произвести правильные выборы. Для этого оповъстить, найти помъщенія, испросить разрътеніе и т. д., и т. д. А дъло тъмъ временемъ замерло. Голодный—о, онъ подождетъ! Зато форма будетъ безукоризненно соблюдена!..

Въ вѣкъ критицизма въ отвлеченной наукѣ и торжества идей коллективизма—форма давитъ содержаніе. Люди гораздо болѣе сосредоточиваютъ вниманіе на средствахъ, чѣмъ на цѣли. При этомъ забываютъ старое: «пока взойдетъ солнце, роса очи выѣстъ»...

Да, члены Думы выбраны по неправильной систем в. Но разв в народъ сейчасъ им ветъ кром в нихъ другихъ представителей?

Полномочія ихъ—въ ихъ совѣсти и въ сознаніи отвѣтственности передъ тѣми, кто ихъ послалъ, хотя и на основаніи невѣрной системы, передъ родиной, передъ лицомъ несчастной многострадальной деревни...

На второе возраженіе можно отвътить вопросомъ. Если Дума въ лицъ Государственнаго Совъта встрътитъ неодолимое препятствіе въ благотворной органической работъ, то почему она его не встрътитъ въ работъ учредительной? Одно изъ двухъ: или въ силу этого соображенія Думъ слъдуетъ отказаться отъ работы вовсе, или не дълать различія по характеру предстоящей дъятельности.

Мы конечно стоимъ за послъднее. Кто, идя въ бой, считаетъ врага прежде, чъмъ врагъ себя обнаружилъ, тотъ уже заранъе обрекаетъ себя на пораженіе.

Онъ отступитъ навърное. Онъ не выдержитъ и первой неудачи... Тотъ, кто идетъ съ върой въ правоту дъла, кто сознаетъ величіе принятой на себя обязанности и свою ни на кого и ни на что не перелагаемую отвътственность, для того никакія препятствія не страшны—и онъ побъдитъ...

«Думу разгонятъ!»...

На это скажемъ: пусть разгонятъ!...

Изъ опасенія, что разгонятъ, она сама не можетъ разойтись—и не разойдется...

Она будетъ работать. Оба будетъ работать надъ созданіемъ условій болѣе плодотворной дѣятельности будущихъ представителей народа. Она будетъ работать вмѣстѣ съ тѣмъ во имя реальнаго настоящаго. Когда для нея наступитъ срокъ уйти—гадать трудно. Тогда, когда станетъ возможнымъ съ спокойнымъ сознаніемъ исполненнаго долга передать дѣло въ руки другихъ людей, инымъ порядкомъ выбранныхъ.

Работа предстоитъ безконечно трудная. Но такъ характерно выразившійся тонъ настроенія избирателей служитъ залогомъ успѣха.

Выборщики-крестьяне говорили: «Вы за насъ постойте, а мы не выдадимъ»... И не выдадутъ!...

17 октября завершило первый періодъ русской революціи. 27 апръля—завершитъ второй.

«XX Въкъ» 18 апръля 1906 г., № 22.



# Крестьянскій вопросъ—насущная ближайшая задача Государственной Думы.

Когда пять мѣсяцевъ назадъ мощная волна революціи подняла со дна моря слезъ, горя и нужды всѣ наши вѣками накопившіяся потребности и бѣды и, вынеся ихъ на поверхность, обнажила общественные недуги и язвы, тогда воочію развернулась картина полнаго кризиса. Вездѣ горе, вездѣ нужда, вездѣ несправедливость. Стало ясно, что все требуетъ реформы и притомъ скорѣйшей.

Вспомните резолюціи, заявленія, требованія, воззванія—съѣздовъ, союзовъ, партій, солдатъ, почтовыхъ чиновниковъ, поляковъ, евреевъ, женщинъ, учащихся и т. д. Вспомните и сложите вмѣстѣ, что требовалось осуществить безотлагательно «революціоннымъ путемъ».

Рабочіе соглашались ждать до рѣшенія учредительнаго собранія всего, кромѣ восьмичасового рабочаго дня и другихъ мѣръ по охранѣ труда. Крестьянскій союзъ также все готовъ быль отложить, но передачу казенной и частновладѣльческой земли земледѣльцамъ требовалъ произвести немедленно. Солдаты требовали, чтобы до созыва народныхъ представителей былъ сокращенъ срокъ службы и улучшены условія ихъ быта. Евреи—немедленнаго уравненія въ правахъ съ христіанами и уничтоже-

нія черты осъдлости. Поляки — чтобы имъ была сейчасъ гарантирована автономія. Учащіеся — революціоннаго преобразованія средней и высшей школы...

Передъ стороннимъ наблюдателемъ въ то время невольно возникалъ вопросъ: да зачѣмъ же Дума или учредительное собраніе? Требуютъ сразу обновленія рѣшительно всего государственнаго и общественнаго строя. Если это возможно, то зачѣмъ сложная процедура выборовъ представителей, зачѣмъ отвлекать отъ непосредственнаго производительнаго труда, хотя на короткое время, все населеніе, а наиболѣе активные элементы — на цѣлые годы?

Ни одинъ изъ авторовъ резолюцій конечно ни минуты не думалъ, что мыслимо прочное переустройство громаднаго организма страны, въ основахъ и въ деталяхъ, сразу, «революціоннымъ путемъ». Каждый оцѣнивалъ только картину общей неправды подъ опредѣленнымъ угломъ зрѣнія, и ему казалось, что то, что подъ этимъ угломъ особенно выдѣляется на первый планъ, таковымъ представляется и въ перспективѣ. У каждаго слишкомъ наболѣло, наиболѣе ему близкое, и страстное желаніе освободиться отъ своихъ страданій заставляло забывать, что страданія другого не менѣе сильны и что въ государствѣ все тѣснѣйшимъ образомъ связано и находится въ постоянномъ взаимодѣйствіи.

Отвлеченная теоретическая мысль отвъчала: сразу, сейчасъничего; вст усилія должны быть сосредоточены на созданіи наилучшихъ способовъ разръшенія кризиса — на примъненіи къ
выбору представителей самой совершенной системы, на формальномъ обезпеченіи представительству полноты власти и т. д.
Даже гарантіи гражданской свободы требовались теоретиками не
столько по внутреннему значенію свободы, сколько какъ условіе,
безъ котораго нельзя разсчитывать на втрное отраженіе въ
выборахъ настроенія, желаній и воли народа.

Пять мѣсяцевъ прошли. Кое-кто и кое въ чемъ добились удовлетворенія требованій «революціоннымъ путемъ» — солдаты, желѣзнодорожные служащіе, остававшіеся «вѣрными долгу»... другіе что-то не припоминаются. Въ массахъ населенія горе, нужда и вѣковыя обиды еще сильнѣе обострились... Теоретическая мысль тоже осталась неудовлетворенной...

#### Преступно и подло!..

Въ Мукденъ, въ Цицикаръ, въ Куанченцзы я много разъ бывалъ въ засъданіяхъ суда и видълъ истязанія и пытки.

Желаніе изучить нравы китайцевъ, ихъ юридическій бытъ и практику судебно-административной расправы пересиливало чувство отвращенія и ужаса и заставляло смотрѣть на мучительство и мученіе.

Я видѣлъ «малые бамбуки»—какъ били по ладонямъ короткими эластичными палками. Видѣлъ послѣ десяти ударовъ вспухшія, синебагровыя руки. Слышалъ сдавленные вопли и стоны пытаемыхъ...

Я видълъ «большіе бамбуки». Палачи хватали несчастнаго, клали ничкомъ на низкую скамейку и привязывали тонкими бичевками за концы пальцевъ. Со свистомъ палка проръзывала воздухъ, раздавался звукъ удара—и брызги крови изъ разсъченнаго человъческаго тъла обагряли и палку, и скамейку, и плиты каменнаго пола... Не вопль, а раздирающій душу крикъ сливался съ первымъ ударомъ... За первымъ — слъдовалъ второй, третій... до сотаго. Мышцы бедеръ и икръ обнажались, кожные покровы исчезали, удары сыпались по живому мясу... Крики становились все слабъе и прекращались... Со скамейки снимали безжизненное тъло.

Я видѣлъ, какъ били по щекамъ кусками толстой кожи. Покровы лица тоже быстро обращались въ лохмотья, а лицо въ безобразную кровавую массу... Я видѣлъ «распятіе»—на часъ, на пять часовъ, на двѣнадцать... И я видѣлъ судей... Они безстрастно смотрѣли на пытку, прихлебывая чай, куря трубки, просматривая «дѣла» или мирно бесѣдуя между собой...

Отвратительныя картины...

Въ памяти воскресали средніе вѣка, инквизиція, гравюры изъ приложеній къ Терезіанѣ, Малюта Скуратовъ... Воскресало давно пережитое европейцемъ и—думалось тогда—русскимъ... Воскресало то, что и воспроизведенное воображеніемъ вызываетъ ужасъ...

Потомъ я бывалъ въ тюрьмахъ, куда уводили и уносили несчастныхъ. Они лежали на полу, безъ сознанія, съ остановившимися или блуждающими глазами, всклокоченные, покрытые язвами... Они подолгу лежали неподвижно, изнеможенные муками...

Бывалъ я и въ засъданіяхъ китайскаго суда въ Харбинъ. Тѣ же подсудимые — хунхузы. Тѣ же судьи — китайцы. Тѣ же законы. Но... среди судей — русскій чиновникъ въ вицъ-мундиръ. Харбинъ — юридически въ Китаъ, фактически въ Россіи. Въ Харбинъ китайцевъ судили и судятъ китайцы же и по китайскимъ законамъ. Въ Харбинъ только не допускаются ни истязанія, ни пытки... Тамъ преступникъ подвергается всей тяжести китайскихъ каръ, только безъ предварительныхъ мукъ... Русскія власти нигдъ и никогда не могутъ допустить пытокъ. Такъ говорятъ представителямъ власти китайской...

Прошло неполныхъ два года...

Россія готовится къ реализаціи новаго политическаго строя. Населенію дарованы «незыблемыя основы гражданской свободы». «Свободу и право» правительство выставило своимъ лозунгомъ... Черезъ мѣсяцъ должны собраться народные представители, съ которыми монархъ раздѣлилъ свою власть. Беззаконіе и произволъ объявлены отошедшими въ прошлое...

И... въ газетахъ напечатано слѣдующее повѣствованіе, взятое изъ протокола медицинскаго освидѣтельствованія подсудимой, доставленной въ тамбовскую тюрьму.

У Спиридоновой «лицо все было отечное, въ сильныхъ кровоподтекахъ съ красными и синими полосами. Въ теченіе порядочнаго промежутка времени Спиридонова не могла раскрыть рта, вслѣдствіе страшной опухлости губъ, по которымъ наносились удары. Надъ лѣвымъ глазомъ содрана кожа размѣромъ въ серебряную монету въ пятьдесятъ копеекъ, обнаживъ живое мясо. Въ серединѣ лба имѣется продолговатая гноящаяся полоса, на которой содрана кожа. На правой сторонѣ, на лбу, ближе къ волосамъ тоже содрана кожа. Лѣвая сторона лица особенно сильно отечна. Вслѣдствіе страшной опухлости этой части лица лѣвый глазъ закрылся. Правый глазъ тоже пострадалъ; вся часть около глаза сильно отекла, вѣки опухли, оставивъ только маленькую щелку, черезъ которую больная могла смотрѣть на окружающее. Зрѣніе праваго глаза сильно уменьшено».

«Кисти рукъ синія, отечныя, сильно вспухшія, потому что были избиты и носили слѣды ударовъ нагайки. Лѣвая кисть особенно сильно вспухла и имѣетъ большіе кровоподтеки; надъ мизинцемъ лѣвой руки содрана кожа съ обнаженіемъ мяса величиною съ серебряный пятакъ. На лѣвомъ предплечьѣ нѣсколько сильныхъ кровоподтековъ и красныхъ полосъ отъ нагаекъ».

«Ступни объихъ ногъ страшно отечныя, есть кровоизліянія и красныя полосы отъ нагаекъ; такія же полосы и кровоизліянія имъются на бедрахъ и на колъняхъ. На ступняхъ ногъ имъется содранная кожа. Около колънъ на объихъ ногахъ тоже есть содранная кожа порядочнаго размъра. Большой палецъ одной ноги сильно опухъ и окровавленъ отъ удара чъмъ-то тупымъ».

«Шея вся отечная, сильный кровоподтекъ распространяется изъ-подъ праваго уха назадъ, на спину, надо думать отъ того, что на шею мучители наступали сапогами и давили ее».

«Легкіе совершенно отбиты, и въ нихъ произошло кровоизліяніе».

Читаемъ все это не въ судебномъ отчетъ о дълъ мучителей Спиридоновой, а въ корреспонденціи, напечатать которую оказалось возможнымъ лишь тогда, когда ея авторъ, окончивъ «разслъдованіе», уъхалъ изъ Тамбова!..

Какое преступленіе и по какимъ мотивамъ совершила Спиридонова—безразлично. Какъ ни безконечно гадки ея мучители, но если бы и они были доставлены въ тюрьму съ избитыми лицами, доведенные до безсознательнаго состоянія и со слъдами каблуковъ на шеяхъ, если бы ихъ истязали и мучили органы власти, юристъ тоже былъ бы возмущенъ до глубины души. Еще толпъ простительно было бы излить на нихъ свою злобу. Но для органовъ власти, избивающихъ, мучающихъ, топчущихъ ногами кого бы то ни было — нътъ больше и гаже преступленія. Для нихъ это не стихійный самосудъ, а разгулъ кровожадной силы...

И уголовный законъ во всемъ мірѣ ихъ за это жестоко караетъ. Почему же Ждановъ и Аврамовъ—ихъ имена уже больше мѣсяца у всѣхъ на устахъ—не сидятъ на скамъѣ подсудимыхъ? Почему начальство ихъ преступно бездѣйствуетъ? Ждановъ—полицейскій чиновникъ. Аврамовъ, намъ стыдно это повторить, — офицеръ. Почему губернаторъ не предалъ суду Жданова? Почему начальникъ дивизіи не предалъ суду Аврамова?

«Нельзя колебать авторитета власти, нельзя подрывать уваженія къ офицерской средѣ—особенно теперь, въ революціонное время». Неужели въ этомъ разгадка?

Сколько десятковъ лѣтъ Россія молча терпѣла беззаконія, чтобы не колебать авторитета власти! Губернаторы сѣкли, воровали, земскіе начальники совершали явное неправосудіе... И что же? Куда вдругъ дѣвался этотъ взлелѣянный авторитетъ, въ жертву которому такъ долго и такъ систематично приносилось все и вся? Подите сейчасъ въ уѣзды, въ деревню и поищите его...

Революціонное время! Да кто же и что, какъ не безотвътственные насильники и насиліе питаютъ революцію? Кто разжигаетъ народныя страсти? Что будитъ «боевыя силы» народа?

Уваженіе къ войску и къ носителямъ и выразителямъ воинской чести—къ офицерамъ! Да, достойны полнаго, глубокаго уваженія тѣ, кто умираютъ безропотно на полѣ сраженія или гибнутъ въ пучинѣ океана. Они достойны уваженія и тогда, когда войны нѣтъ: возможность смерти за родину стоитъ предъ ними каждую минуту. Но какія силы заставятъ уважать того, кто истязалъ, мучилъ, билъ кулакомъ по лицу, билъ по кистямъ рукъ, по ступнямъ ногъ схваченную дѣвушку, беззащитную, слабую? Нельзя вырвать никакими силами чувства презрѣнія къ такому офицеру...

И войско его не можетъ не презирать. Оно не можетъ его терпѣть въ своей средѣ и считать своимъ: вѣдь съ нимъ надо разговаривать, ему надо подавать руку... Несмываемый позоръ одного не долженъ пачкать и лишать уваженія среду... Сохраненіе военнаго мундира на Аврамовѣ больше и вѣрнѣе, чѣмъ всѣ «элонамѣренныя» усилія революціонеровъ, подрываетъ уваженіе къ офицерамъ...

Спиридонову задержали на платформѣ вокзала. Ее обезоружили... и обезоруженную избили. Ее отвели въ полицію для допроса. Тамъ, допрашивая, раздѣли до нага, били, топтали, о ея голое тѣло тушили папиросы... Потомъ ее повезли въ вагонѣ. Офицеръ разстегивалъ на ней платье, прикасался руками къ ея обнаженной груди... Спиридонова черезъ два мѣсяца имѣетъ основаніе думать, что она, находясь безъ сознанія, была изнасилована...

Если тотъ, кому поручено было отвезти Спиридонову—имъ же измученную дѣвушку—только плотоядными глазами смотрѣлъ на ея тѣло, и за это каждый вправѣ пригвоздить его къ столбу позора тѣмъ словомъ, которое стыдно ставить рядомъ со словомъ: офицеръ...

«Русь» 14 марта 1906 г.,

#### За мъсяцъ.

1 апръля 1906

Первая стадія выборовъ въ Думу.—Впечатлѣнія избирателя.—Общій тонъ отношенія крестьянъ къ «начальству» и къ «господамъ». — Выборы въ Государственный Совѣтъ и земство. — Казнь Шмидта. — Дѣло Спиридоновой.—Судебные процессы редакторовъ «Руси», «Нашей Жизни», «Начала» и др.—Безпримърная репрессія.

Когда настоящая хроника появится въ печати, -- въ двадцативосьми губерніяхъ первой очереди, въ которыхъ днемъ губернскихъ избирательныхъ собраній назначено 26-е марта, уже окончательно опредълятся результаты выборовъ въ Государственную Думу. А теперь опредълился пока только составъ выборщиковъ. Еслибы дъло происходило въ Англіи, то и теперь можно было бы съ большой точностью заключить о политической физіономіи Думы. Но у насъ, и послъ завершенія второй выборной стадіи, нельзя будеть съ въроятностью гадать не только о судьбъ министерства 17-го октября, но ръшительно ни о чемъ. Теперь же можно сказать одно: всъ сужденія о предстоящей побъдъ или о предстоящемъ пораженіи той или другой изъ образовавшихся политическихъ партій — абсолютно произвольны. Высказанное нами въ прошломъ мѣсяцѣ предположеніе оправдалось: какъ крестьяне, такъ и землевладъльцы, выбирали, въ громадномъ большинствъ случаевъ, не представителей партій, а людей. Мы видѣли списки выборщиковъ отъ городовъ, землевладѣльцевъ и

отъ крестьянъ той губерніи, въ которой лично принимали участіе въ выборахъ. Только у первыхъ, дающихъ наименьшее число выборщиковъ, преобладали имена болѣе или менѣе политическиопредѣленныя. У вторыхъ—такихъ именъ была небольшая часть, а у третьихъ—мы не нашли почти ни одного.

Въ среду избирателей, баллотировавшихъ въ губернскихъ и даже въ уѣздныхъ городахъ, политическая агитація проникла— это фактъ, если не общій, то значительно распространенный. Объясняется онъ, конечно, прежде всего, тѣмъ, что законъ 11-го декабря влилъ въ съѣзды городскихъ избирателей чуть не поголовно всю уѣздную интеллигенцію, какъ живущую въ городѣ, такъ и живущую въ деревнѣ. Затѣмъ, въ городахъ, хотя и съ большими затрудненіями, все-таки устраивались предвыборныя собранія. Немалую роль, наконецъ, сыграли газеты.

Въ среду же избирателей, баллотировавшихъ въ съвздахъ землевладвльцевъ и уполномоченныхъ отъ волостей, агитація не проникла вовсе, или проникла въ видв рвдкаго исключенія. Избраніе выборщиковъ прошло въ темную. Хорошо еще, если гдв были мвстныя популярныя имена — популярныя, какъ имена земцевъ или просто хорошихъ людей. Тамъ хоть нвсколько наблюдалось сосредоточеніе голосовъ. Гдв такихъ именъ не было, или было меньше, чвмъ вакансій выборщиковъ, баллотировка по много разъ повторялась, и избраніе опредвлялось такими факторами, какъ утомленіе избирателей, желаніе наконецъ покончить докучную выборную процедуру и т. п.

Не одни, думаемъ, внѣшнія препятствія помѣшали агитаціи выйти изъ городовъ. Думаемъ также, что и не одна сѣрость и малограмотность народныхъ массъ. Агитація потому не могла проникнуть въ деревню, что она не имѣла тамъ для себя конкретно опредѣленнаго объекта. Задаваться воздѣйствіемъ на всѣхъ крестьянъ и на всѣхъ мелкихъ собственниковъ уѣзда — объ этомъ не могъ мечтать, само собою разумѣется, ни одинъ самый прямолинейный агитаторъ. А кто попадетъ въ уполномоченные, стало извѣстно либо наканунѣ, либо въ самый день избранія выборщиковъ.

Въ газетъ «Страна» ежедневно печатается таблица движенія выборовъ, въ которой даются цифры лицъ, подлежавшихъ избранію и избранныхъ, съ подраздъленіемъ послъднихъ на четыре кате-

горіи: лъвыхъ партій, центра, правыхъ партій и безпартійныхъ 1). Возьмемъ таблицу, составленную на основаніи свъдъній по 16-е марта (№ 23) и остановимся на тъхъ губерніяхъ, гдѣ уже избранъ полный комплектъ выборщиковъ. Въ могилевской губерніи, изъ 139 выборщиковъ 14 отнесено къ лъвымъ партіямъ, 3 - къ центру и 14 — къ безпартійнымъ. Въ самарской, изъ 180-ти, 18-къ лъвымъ, 5-къ центру, 15-къ правымъ, 5-къ безпартійнымъ. Въ тамбовской, изъ 180-ти, 18-къ лъвымъ, 15къ центру, 2-къ правымъ, 7-къ безпартійнымъ. Въ тверской, изъ 124-хъ, отнесено къ соотвътственнымъ четыремъ категоріямъ: 34, 23, 2 и 4. Въ уфимской, изъ 154-хъ — къ первымъ тремъ: 21, 6 и 1. Только въ московской, изъ 109-ти, разнесено по группамъ партій 100, и остались вні распредівленія 9. Всего, изъ 2.578 выборщиковъ данныя о политическомъ міровоззрѣніи приведены о 708-ми (въ томъ числъ 118 безпартійныхъ), а 1.870-остаются полными «иксами».

Несмотря на такія, неблагопріятныя условія, выборы, все-таки, кое-въ-чемъ обнаружили тонъ настроенія деревенскаго населенія. Самое крупное по значенію изъ непосредственно наблюдавшихся нами явленій — это рѣзко отрицательное отношеніе ко всякаго рода «начальству». Крестьяне, какъ давно извѣстно, не особенно точно различаютъ административное начальство отъ органовъ самоуправленія. Въ ихъ глазахъ и предводитель дворянства, и земскій начальникъ, и членъ или предсѣдатель земской управы, и становой приставъ, охватываются всеобъемлющимъ понятіемъ «начальства». «Довольно поначальствовали», — говорили на выборахъ нѣкоторые изъ нихъ, наименѣе сдержанные на языкъ. Большинство ничего не говорило, но систематично «прокатывало» начальниковъ. Въ цѣлой губерніи изъ тринадцати предводителей дворянства въ выборщики прошелъ одинъ; изъ многихъ

<sup>1)</sup> Къ лъвымъ партіямъ газета причисляєть соціалъ-демократовъ, конституціоналистовъ-демократовъ, партію демократическихъ реформъ, партію свободомыслящихъ и вообще выборщиковъ «прогрессивнаго направленія»; къ центру — партію 17-го октября, торгово-промышленную и т. п. и вообще выборщиковъ «умъренныхъ»; къ правымъ—партію правового порядка, монархистовъ и т. д.

десятковъ земскихъ начальниковъ — тоже одинъ; изъ состава увздныхъ земскихъ управъ—ни одного. Особенно намъ показались характерными слъдующіе факты. Въ увздъ, близко намъ извъстномъ, въ числъ членовъ мъстной управы имъется два крестьянина — люди самаго противоположнаго направленія, но одинаково популярные въ своихъ волостяхъ. Оба на выборахъ въ земскіе гласные обыкновенно проходили очень успъшно. И оба дважды забаллотированы: на выборахъ уполномоченныхъ отъ волостныхъ сходовъ и на выборахъ отъ мелкихъ землевладъльцевъ. Въ другомъ увздъ забаллотированы: губернскій предводитель дворянства — крайній реакціонеръ, и мъстный увздный—конституціоналистъ-демократъ.

Не рискованно ли обобщать это наблюденіе? Не случайно ли оно? Мы думаемъ, что нътъ. Мы склонны скоръе считать обусловленными случайными обстоятельствами обратные примъры -быть можетъ давленіемъ, быть можетъ личными качествами того или другого должностного лица. Знающіе деревню уже давно замѣчали, что престижъ власти среди крестьянства неудержимо падаетъ. Только близорукость могла относить всецъло на счетъ страсти сутяжничества и на счетъ происковъ «аблакатовъ» безконечное хожденіе крестьянъ по административнымъ и судебнымъ инстанціямъ и не видъть въ этомъ другого показателя, болъе глубокаго: отсутствія уваженія къ представителямъ власти, къ ихъ знаніямъ и правом врности. Создатель института земскихъ начальниковъ, графъ Д. А. Толстой, полагалъ, что возможно въ дълъ устроенія мъстной жизни оперировать исключительно на чувствъ страха, и что развитіе страха передъ начальствомъ само собою приведетъ къ уваженію власти. Его преемники послъдовательно проводили то же начало политическаго воспитанія гражданъ. Сколько трудовыхъ крестьянскихъ грошей ушло на штрафы за неснятіе шапокъ! Сколько оставлялось безъ отмѣны явно незаконныхъ рѣшеній, приговоровъ и постановленій! Сколько людей выслано въ Сибирь за неуважительное отношеніе къ чиновникамъ! Чего только не приносилось въ жертву развитію спасительнаго страха! Казалось бы, если отправная точка была правильна, крестьяне за пятнадцать лътъ должны были насквозь проникнуться безусловнымъ уваженіемъ къ авторитету судьиадминистратора и властнаго попечителя ихъ быта и еще большимъ — къ полномочному представителю мѣстнаго дворянства. Что же получилось? Въ первый разъ довелось крестьянству сказать свое слово, и оно объединилось на лозунгѣ: «Довольно поначальствовали»... Дорогой цѣной досталась Россіи побѣда надъ основнымъ принципомъ реакціи восьмидесятыхъ годовъ. Но зато едва ли опять найдутся неразумные, которые снова станутъ повторять присказку о «властной рукѣ»? Миражъ, надѣемся, разсѣется безповоротно...

Въ связи съ отрицательнымъ отношеніемъ къ «начальству», мы наблюдали такое же отношеніе къ «господамъ» и отчасти къ духовенству. Особенно это замътно было на выборахъ уполномоченныхъ отъ мелкихъ землевладъльцевъ. Гдъ на предварительныхъ съвздахъ крестьяне были въ больщинствъ, они систематично проваливали мелкихъ дворянъ-помъщиковъ, внъ всякаго соотношенія съ политической окраской баллотировавшихся. И это наблюдалось даже на такихъ съвздахъ, на которыхъ нъкоторые избиратели поражали, вообще, пассивностью и малымъ пониманіемъ важности момента. Ни о какомъ предшествующемъ сговорѣ или подговорѣ не пропускать «господъ» на предварительныхъ съвздахъ не можетъ быть и рвчи. Собиравшіеся по повъсткамъ, полученнымъ за три-четыре дня, крестьяне-собственники, не знающіе другъ друга и во всемъ другомъ напоминавшіе стадо овецъ, въ этомъ, наоборотъ, обнаруживали рѣдкое единодушіе.

Въ увздв, который мы имвемъ въ виду, было образовано восемь предварительныхъ съвздовъ. Собственники, явившеся на съвзды, представили въ совокупности 94 полныхъ ценза и выбрали уполномоченными: десять священниковъ и діаконовъ, двухъ мвщанъ, одного дворянина и 81 крестьянина—преимущественно изъ владвльцевъ одной, двухъ и до десяти десятинъ, т.-е., въ сущности, крестьянъ-общинниковъ, живущихъ на надвльной землв и имвющихъ, какъ подспорье, небольшой клочокъ земли купленной. Чуткое къ обидв духовенство въ нвсколькихъ случаяхъ, послв забаллотированія перваго священника, поголовно уходило со съвздовъ, снимая свои цензы. Менве, чвмъ на съвздахъ мелкихъ землевладвльцевъ, но все-таки та же рознь между «господами» и крестьянами чувствовалась и на съвздв увздномъ, т.-е. при избраніи выборщиковъ. Изъ крестьянъ

уполномоченныхъ не явилось только девять. Крупныхъ собственниковъ прибыло изъ 73-около сорока. При такомъ соотношеніи силъ, перевъсъ былъ явно на сторонъ крестьянъ. Въ виду того, что предварительные събзды были закончены лишь за два дня до увзднаго съвзда, и попытка устроить наканунв предвыборное совъщание не удалась, за невозможностью своевременно разослать уполномоченнымъ приглашенія, нісколько лицъ изъ крупныхъ собственниковъ ръшили использовать для выясненія кандидатуръ хоть два часа, назначенные на запись явившихся. Едва, однако, всъ собрались, крестьяне стали по одиночкъ уходить, сначала въ корридоръ, затъмъ на дворъ, и тамъ образовали свое совъщаніе. Вернулись они съ готовымъ ръшеніемъ: избрать одно опредъленное лицо изъ крупныхъ землевладъльцевъ, а на всъ остальныя вакансіи — непремънно крестьянъ. Затъмъ они обратились къ намъченному ими лицу съ просьбою объяснить значеніе Государственной Думы и «какъ будетъ насчетъ земли». Такимъ образомъ, вмѣсто предвыборнаго собранія, вышло нѣчто вродѣ лекціи. Всѣ старанія вызвать на разговоръ самихъ уполномоченныхъ были тщетны.

Послѣдующая подача записокъ и баллотировка шарами показали, между тъмъ, всю необходимость не односторонней лекціи и совъщанія на дворъ, а именно предвыборнаго собранія-общаго, съ публичнымъ обмѣномъ мнѣній и съ взаимными опроверженіями однихъ взглядовъ другими. Когда пришлось писать записки, передъ всъми — и крупными собственниками, и мелкими — сталъ неразрѣшимый вопросъ: кого писать? Для первыхъ писать имена только изъ своей среды было явно безцъльно; а на чьихъ остановиться именахъ изъ уполномоченныхъ-неизвъстно. Для вторыхъ имена желательныхъ и подходящихъ выборщиковъ были столь же неизвъстны. Въ результатъ абсолютное большинство голосовъ по запискамъ получилъ только одинъ кандидатъ. Началась баллотировка. Ящиковъ оказалось всего два, а число лицъ, предложенныхъ въ выборщики-64. Первый кандидатъ, имъвшій 109 записокъ, конечно, прошелъ. За нимъ получилъ 77 шаровъ крестьянинъ, за котораго было подано 59 записокъ. Слъдующій кандидатъ, при 46 запискахъ, получилъ 67 избирательныхъ шаровъ и 54 неизбирательныхъ. Потомъ выбранъ былъ еще одинъ 64 шарами противъ 57. Далъе послъдовательно были забаллотированы всъ, получившіе отъ 12 до 38 записокъ. Время стало клониться къ вечеру и въ избирателяхъ почувствовалась усталость. Начались разговоры о томъ, что пара выборы кончить. Поставлены были на баллотировку два крестьянина, предложенные каждый восемью записками, и оба оказались избранными. Случайность ихъ избранія, полагаемъ, несомнънна. Еслибы они баллотировались ранте, то едва ли получили бы болте, чтмъ по десятку шаровъ. А такъ какъ къ моменту ихъ баллотировки всъ кандидаты съ двадцатью и тридцатью записками уже стояли за конкурсомъ, и у избирателей остыла энергія для того, чтобы, пройдя весь списокъ предложенныхъ лицъ, вернуться къ потерпъвшимъ неудачу при первомъ баллотированіи, то они и получили абсолютное большинство шаровъ. Очевидно, этимъ счастливцамъ помогла неравномърность шансовъ, всегда неизбъжная, когда не всъ предложенныя лица баллотируются одновременно. При каждой баллотировкъ шарами должно обязательно сразу ставить столько ящиковъ, сколько предложено къ баллотировкъ кандидатовъ. Только при этомъ условіи для всѣхъ получается равен-

На съвздв уполномоченныхъ отъ волостей въ томъ же увздв случайность избранія была ничуть не меньшею. Въ тиши петербургскихъ канцелярій привыкли считать крестьянъ увзда и даже цълой губерніи чъмъ-то компактнымъ, слагающимся не изъ индивидуумовъ, а изъ сърой, безцвътной массы. Кого эта масса изъ себя выдълитъ и какъ она найдетъ въ своей средъ истинныхъ выразителей ея идеаловъ-этимъ канцеляріи не интересуются. Только такимъ воззръніемъ можно объяснить распоряженіе о производств' выборовъ уполномоченныхъ, буквально, за сутки до дня съвзда. Въ увздв — 30 волостей, и собралось 60 уполномоченныхъ для избранія девяти выборщиковъ. Долго они между собой судили и рядили и пришли къ заключенію, что самое лучшее бросить жребій-по крайней мірть, никому не будетъ обидно. Отъ жеребьевки ихъ кое-какъ удалось отговорить. Но, отговаривая, приходилось выслушивать чрезвычайно въское возраженіе: «а кого выбирать, когда мы другь друга не знаемъ?» На запискахъ многіе написали по одной или по двъ всего фамиліи—надо думать каждый писалъ себя и лично знакомыхъ. Голоса, конечно, раздробились. Баллотировать пришлось встхъ поголовно,

и лишь по второму разу кое-какъ набралось нужное число выборшиковъ.

Что именно заставляетъ крестьянъ стремиться пройти въ Луму самимъ и забаллотировывать «господъ»? Справедливость требуетъ сказать, что немалую роль играютъ въ этомъ десять рублей суточныхъ, полагающихся членамъ Думы. Среди крестьянъ суточныя въ такомъ, съ ихъ точки зрѣнія, колоссальномъ размъръ еще съ осени были предметомъ самыхъ оживленныхъ толковъ. Слухи о нихъ росли и доросли до того, что будто бы по десяти рублей полагается и за дни выборовъ. Намъ доводилось видѣть не одного выборщика, спрашивавшаго по окончаніи баллотировки слѣдуемые ему десять рублей и уходившаго, послѣ отказа, искренно разочарованнымъ. Но, само собою разумъется, было бы большой ошибкой объяснять явленіе цъликомъ денежной приманкой. Корни его—въ сорокалътнемъ прошломъ. 19-оефевраля 1861 г. не могло сразу, вдругъ, заполнить пропасть между рабовладъльцами и рабами. Для ея заполненія нужны были многіе годы и многія реформы. Первые шаги на этомъ пути были, правда, сдъланы-реформами судебной и земской. Но за первыми шагами не только не послъдовали вторые, а, напротивъ, началось сплошное движеніе назадъ, если не въ смыслѣ возсозданія крѣпостной зависимости, то въ смыслъ поддержанія сословныхъ различій и сословной розни. Откуда же могло явиться у крестьянъ довъріе къ «господамъ?» Въ ихъ глазахъ всъ люди, не занимающіеся физическимъ трудомъ, органически, такъ сказать, имъ чужды. Сами, по отсутствію умственнаго развитія и вслъдствіе вѣчной борьбы съ нуждой, далекіе отъ всего отвлеченно-идейнаго, кром'в области религіозной, они и въ другихъ всегда готовы заподозрить стремленіе къ торжеству классовыхъ интересовъ. Не даромъ послѣ 17 октября крестьяне говорили: «господа для себя получили конституцію, а почему же намъ ничего не дано»?..

Долго еще придется считаться съ роковыми ошибками эпохи реакціи! Много еще времени пройдетъ, прежде чѣмъ исчезнутъ «господа» и «мужики», и народится единый русскій свободный гражданинъ!.. Весьма печально будетъ, если и на окончательныхъ выборахъ крестьяне станутъ держаться той же политики. Дума, сплошь крестьянская, будетъ, въ лучшемъ случаѣ, собраніемъ живыхъ свидѣтелей того тупика, въ который уперлась деревня, и

въ которомъ она безсильно бьется, ища выхода. Не только ей не удастся реализировать средства и способы разрѣшенія всѣхъ нашихъ бѣдъ въ формѣ законодательныхъ актовъ, но даже намѣтить эти средства ей будетъ не по силамъ. У деревни еще меньше готовыхъ политическихъ идеаловъ, чѣмъ у города. Съ другой стороны, хотя отрицательное отношеніе къ органамъ власти заложено въ крестьянахъ столь же прочно и глубоко, какъ и недовѣріе къ «господамъ», правительство, все-таки, при желаніи, всегда найдетъ множество способовъ сдѣлать крестьянскую Думу декоративнымъ украшеніемъ. Послѣ первыхъ результатовъ выборной кампаніи сановные администраторы уже стали усиленно поговаривать, что Россія царство мужицкое, и что чѣмъ больше пройдетъ въ Думу крестьянъ, тѣмъ будетъ правильнѣе и лучше...

Одновременно съ выборами въ Государственную Думу идутъ выборы въ Государственный Совътъ. Мы держимся того мнънія, что двухпалатная система представительства предпочтительнъе однопалатной, но мы отнюдь не можемъ себя причислить къ сторонникамъ той искусственной комбинаціи идеи народнаго представительства, выражаемой Думой, и бюрократическаго начала, выражаемаго Совътомъ, которую создалъ законъ 20 февраля. Это—не система, а сочетаніе несочетаемаго, ибо основной элементъ состава Совъта суть члены по назначенію. Имъ, внъ сомнънія, будетъ принадлежать руководящая роль, и они, столь же внъ сомнънія, принесутъ въ новое учрежденіе традиціи того «высшаго въ государствъ сословія», которое ръдко когда гръшило стойкостью убъжденій и которое привыкло къ вершенію дълъ «вопреки» принятому имъ «мнънію».

Любопытна мелкая чёрточка, характеризующая отношеніе составителей закона о выборахъ въ Государственный Совѣтъ къ земству. Всѣ учрежденія—дворянскія общества, академія наукъ, совѣты университетовъ и совѣты торговли и мануфактуръ—производятъ избранія выборщиковъ изъ своей среды, т.-е. каждый участникъ дворянскаго собранія, каждый академикъ и ординарный профессоръ университета или членъ совѣта торговли и мануфактуръ и т. п. можетъ пройти въ выборщики и за симъ въ

члены Государственнаго совъта, если только онъ соотвътствуетъ общимъ условіямъ подданства, возрастнаго и образовательнаго ценза и неопороченности по суду. Для земскихъ же учрежденій установлено еще особое ограниченіе. «Каждое губернское земское собраніе, -- говоритъ законъ, -- выбираетъ по одному члену Государственнаго Совъта изъ числа: а) лицъ, владъющихъ въ губерніи, на прав' собственности или пожизненнаго влад'внія, а въ отношеній горнозаводскихъ дачъ также и на поссесіонномъ правъ, не менъе трехъ лътъ, пространствомъ обложенной сборомъ на земскія повинности земли, въ три раза превышающимъ количество земли, дающее право на непосредственное участіе въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ; и б) лицъ, владѣющихъ въ губерніи, на прав' собственности или пожизненнаго влад'внія, а въ отношеніи горнозаводскихъ дачъ также и на поссесіонномъ правъ, не менъе того же трехлътняго срока, пространствомъ обложенной сборомъ на земскія повинности земли, дающимъ право на непосредственное участіе въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ, если лица сіи прослужили, не менъе двухъ выборныхъ сроковъ, въ должности губернскаго или увзднаго предводителя дворянства, предсъдателя губернской или уъздной земской управы, городского головы или почетнаго по выборамъ мирового судьи».

Такимъ образомъ, съ одной стороны, права земскихъ собраній нѣсколько шире: они могутъ избирать не только изъ своей среды. Но вмѣстѣ съ тѣмъ права ихъ уже: изъ своей среды имъ предоставляется избрать лишь нѣкоторыхъ привиллегированныхъ гласныхъ. Несовпаденіе по объему пассивнаго и активнаго избирательнаго права имѣло примѣры въ исторіи и, если намъ не измѣняетъ память, допускается нѣкоторыми изъ современныхъ конституцій. Поэтому установленіе подобнаго порядка въ неземскихъ губерніяхъ, гдѣ избраніе производится не органами мъстнаго самоуправленія, а спеціально образуемыми только для выборовъ събздами, еще не встрвчаетъ неустранимыхъ возраженій. Порядокъ этотъ не встрътилъ бы такихъ возраженій даже въ приложеніи къ дворянскимъ собраніямъ, такъ какъ въ ихъ составъ входятъ дворяне губерніи не по уполномочію, а по личному праву. Въ приложеніи же къ губернскимъ земскимъ собраніямъ онъ не можетъ быть ръшительно ничъмъ оправданъ. Земское собраніе — постоянный органъ мѣстнаго самоуправленія, въ которомъ всѣ гласные одинаково полноправны и равноправны. Образуютъ собранія не всѣ владѣльцы имущественнаго ценза; его образуютъ лица, прошедшія черезъ избраніе, и для участія въ собраніи губернскомъ—черезъ двойное. При такихъ условіяхъ, дѣленіе баллотирующихъ на привиллегированныхъ и безправныхъ глубоко нарушаетъ достоинство баллотирующаго учрежденія. Намъ скажутъ, пожалуй, что подобнымъ образомъ производились по положенію 1864 г. выборы участковыхъ мировыхъ судей и теперь производятся выборы—почетныхъ. Но развѣ это оправданіе? Можно ли одной неправильностью, къ тому же меньшаго значенія, оправдывать другую, значенія неизмѣримо большаго?

Еще одна чёрточка изъ закона 20-го февраля. Суточныя деньги для членовъ Государственнаго Совъта опредълены въ размъръ двадцати-пяти рублей. Зачъмъ понадобилось увеличивать въ два съ половиной раза размъръ, установленный для членовъ Думы? Неужели для того, чтобы у лицъ состоятельныхъ классовъ усилить жажду попасть въ Совътъ? Или, можетъ быть, этимъ думали поднять рангъ членовъ Совъта надъ членами Думы?.. При избраніи выборщиковъ въ дворянскомъ собраніи намъ довелось слышать подробный разсчетъ разорившагося дворянина, не скрывавшаго мечты о двадцати-пяти-рублевыхъ суточныхъ, сколько изъ нихъ сложится тысячъ въ годъ...

Въ извъстной ръчи покойнаго Вл. С. Соловьева, которую онъ говорилъ въ тотъ моментъ, когда судьи по дълу 1-го марта 1881 г., закончивъ судебное слъдствіе, совъщались о приговоръ, имъ была произнесена такая фраза: «смертная казнь претитъ духу русскаго народа». Затъмъ, при гробовомъ молчаніи публики, наполнявшей залъ Кредитнаго Общества, Соловьевъ сказалъ: «судъ вынесетъ смертный приговоръ: судъ обязанъ это сдълать и не можетъ ничего сдълать другого... Но нашъ царь, носитель и выразитель идей русскаго народа — онъ долженъ даровать жизнь преступникамъ!..» Да, смертная казнь претитъ духу русскаго народа! Спеціальная и общая литература даетъ блестящее тому подтвержденіе. Въ то время, какъ на Западъ и до сихъ поръ нътъ-нътъ и вдругъ раздастся голосъ теоретика въ оправда-

ніе наказанія смертью, у насъ нельзя назвать ни одного скольконибудь замѣтнаго криминалиста, который бы не пытался вложить и свою лепту въ пользу скорѣйшаго уничтоженія этого жестокаго и ненужнаго наслѣдія варварства. А общая литература! Безчисленное множество разъ въ ней трактовался вопросъ о смертной казни и всегда въ одномъ направленіи... Въ устахъ Соловьева—принципіальнаго защитника царскаго абсолютизма слова, обращенныя къ царю, имѣли глубокое внутреннее значеніе. Онъ не просилъ, не убѣждалъ: онъ говорилъ: «царь долженъ». Ибо все оправданіе абсолютизма, по Соловьеву—въ вѣрности олицетворенія царемъ народнаго духа. Положительный законъ, пока онъ существуетъ и не отмѣненъ, неподвиженъ и мертвъ. Самодержавный царь—и въ этомъ Соловьевъ видѣлъ значеніе идеи абсолютизма—стоитъ надъ закономъ, дабы творить живую правду.

Едва ли когда раньше вопросъ о смертной казни такъ волновалъ все русское общество, какъ въ теченіе первой половины минувшаго марта. Сначала общество съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдило за ходомъ очаковскаго процесса о лейтенантъ Шмидтъ. Затъмъ, послъ вердикта суда, оно уже не напряжено было-оно трепетало. «Повъсять или не повъсять?»-стояло неотступнымъ мучительнымъ вопросомъ. Страстное желаніе, чтобы не повъсили, заставляло надъяться... Пришло извъстіе: повъшеніе зам'внено разстр'вляніемъ... И все-таки надежда продолжала копошиться... Телеграфъ оповъстилъ: въ четыре часа утра, на островъ Березани, Шмидтъ и три матроса разстръляны... Не будемъ спрашивать: за что? Не будемъ говорить, велико или нътъ совершенное Шмидтомъ преступленіе. Спросимъ; зачъмъ? Какая цъль достигнута лишеніемъ его жизни? Неужели за кръпкими стънами и замками очаковскаго каземата онъ былъ опасенъ государству? Неужели государство настолько утратило силу, что не могло сдълать его безвреднымъ? Или, можетъ быть, онъ разстрълянъ для устрашенія возможныхъ будущихъ преступниковъ? Такъ въдь имя Шмидта отнынъ окружено ореоломъ геройства и мученичества за свободу... Его посмертная слава развъ можетъ устрашить? Развъ она не манитъ къ себъ?..

Въ смертной казни всего ужаснъе ея безповоротность. Всего противнъе—кровожадная мстительность могущественнаго государства тому, кто лишенъ уже возможности вредить...

Кромъ дъла Шмидта, приковывали къ себъ вниманіе смертные приговоры за газетныя статьи въ Читъ и дъло несчастной Спиридоновой. Она тоже присуждена кь смерти, но военный судъ постановилъ ходатайствовать о смягченіи наказанія. Спиридонову защищали защитникъ по назначенію-эсаулъ Филимоновъ и присяжный повъренный Н. В. Тесленко. Первый закончилъ свою рѣчь слѣдующимъ обращеніемъ къ суду. «Гг. судьи, я такъ же, какъ и вы, выросъ въ военной средъ, посвящающей всю свою жизнь военному дълу. Мы всъ воспитаны въ сознаніи необходимости прямо и смъло смотръть въ глаза смерти, а въ случаъ необходимости причинять ее и другимъ. Но я такъ же, какъ и вы, твердо знаю, что рука честнаго воина даже въ пылу брани, въ самомъ горячемъ бою не опускается на голову женщины. Мы знаемъ, что военные люди женщинъ не убиваютъ. Вотъ почему я съ безпокойствомъ и трепетомъ смотрю на ваши лица, чтобы прочесть въ нихъ ваши намъренія... Я хочу върить и върю, что ваши руки, предназначенныя для удара въ открытомъ честномъ бою, не подпишутъ смертнаго приговора этой несчастной дъвушкъ. Я върю, что вы найдете законный исходъ изъ вашего тяжелаго, безотраднаго положенія. Исходъ этотъ подскажетъ вамъ ваша совъсть, указаніе на него вамъ даетъ и законъ. Я же позволю себъ обратиться къ вамъ, моимъ собратьямъ по оружію, съ горячей мольбой: не забывайте, подписывая приговоръ, что военные люди не убиваютъ женщинъ»... «Вы выслушали — сказалъ, между прочимъ, другой защитникъ-потрясающую повъсть подсудимой о нечеловъческихъ мученіяхъ, которымъ ее подвергали. Вы не усомнились въ правдивости ни одного ея слова. Да и нельзя сомнъваться. Каждую пытку, каждый ударъ мучители занесли въ протоколъ, написанный на ея тълъ и здъсь на судъ прочитанный врачемъ. Истязанія длились дв внадцать часовъ. Обнаженную, ее держали въ холодной камеръ, ногами перебрасывали изъ угла въ уголъ, топтали сапогами грудь, ступни ногъ, били нагайками, били по лицу, отрывали по волосу, отдирали кожу, разсъченную нагайкой, гасили на тълъ папиросы, приставали съ дикими, животными ласками. И она не назвала никого, ни разу не крикнула. Чтобы оцѣнить все безчеловѣчіе, весь ужасъ этихъ пытокъ, надо идти дальше застѣнковъ Ивана Грознаго и испанской инквизиціи, надо спуститься ко временамъ гунновъ и Тамерлана». Отъ себя добавимъ: у Спиридоновой отбиты легкія и, по свидѣтельству врача, ея организмъ уже охваченъ неизлѣчимымъ легочнымъ недугомъ...

Двънадцать часовъ истязаній и мученій!.. Въ Харбинъ китайцевъ судятъ въ китайскомъ судъ, по китайскимъ законамъ. Русскія власти не вмъшиваются ни въ порядокъ производства суда, ни въ юридическую квалификацію дъяній. Но пытки Въ Харбинъ не допускаются. Китайцамъ говорятъ: гдъ, хотя фактически, владычествуютъ русскіе, тамъ не можетъ бытъ пытокъ... Такъ говорятъ власти въ Харбинъ. А что ихъ агенты безнаказанно дълаютъ въ Россіи?...

Въ газетахъ промелькнула какъ-то любопытная замѣтка: «среди владѣльцевъ петербургскихъ типографій обсуждается проектъ петиціи на Высочайшее имя о возстановленіи предварительной цензуры». Вполнѣ допускаемъ, что эта замѣтка—плодъфантазіи иронизирующаго репортера. Но если бы и въ дѣйствительности среди типографщиковъ курсировала мысль о возвратѣ къ предварительной цензурѣ— въ этомъ не было бы ничего необычайнаго. У сколькихъ изъ нихъ типографіи по недѣлямъ стояли запечатанными! Сколько ихъ разорено! Не будетъ ничего невѣроятнаго, если черезъ нѣсколько времени прочтемъ, что и редакторы газетъ просятъ вернуть цензуру.

Въ одной пьесѣ Островскаго есть такая сцена: къ городничему приведенъ обыватель. «Какъ тебя судить, — спрашиваетъ городничій, — по закону»? Обыватель замялся... «По закону? — такъ тащите законы», кричитъ городничій. Увидя принесенное страшилище въ образѣ груды толстыхъ книгъ, обыватель взмолился, чтобы его судили не по закону... Съ печатью всегда расправлялись не по закону—она была жалкая, ничтожная, но, всетаки, была. Вдругъ стали расправляться по закону — и черезъчетыре мѣсяца уже провидится ея исчезновеніе.

Жизнь «по закону» возможна лишь тогда, когда законъ соотвътствуетъ жизни. Иначе—она хуже беззаконнаго прозябанія по милости начальства. Допустимъ, что, наконецъ, правительство внемлетъ голосу всего общества, вспомнитъ объщаніе, данное 17-го октября, и отмънитъ правила усиленной и чрезвычайной охраны и военнаго положенія, но, дабы неповадно было совершать преступленія, издастъ краткій законъ: всѣмъ и за все полагается смертная казнь, или, во вниманіе къ уменьшающимъ вину обстоятельствамъ, какъ милость — каторга. Судебная расправа бъетъ нескоро, и, пока она не начнетъ бить, обыватели станутъ ликовать: мы — граждане, у насъ все по закону, безъ закона и суда ни урядникъ, ни губернаторъ, ни министръ, пальцемъ никого не могутъ тронуть... Повѣситъ судъ десятокъ гражданъ и сошлетъ въ каторгу сотню — всѣ взмолятся: подайте назадъ военное положеніе и охраны!..

Когда составлялось уголовное уложеніе, печать находилась подъ бдительнымъ надзоромъ цензуры, циркуляровъ и административныхъ распоряженій, и объ отношеніи къ ней карательныхъ опредъленій новаго кодекса — мало кто думалъ. Прошло почти незамъченнымъ, что единство и стройная красота юридической конструкціи превозмогли всѣ практическія соображенія, вслъдствіе чего, напр., въ ст. 129, оказались не различенными способы совершенія предусматриваемаго ею «возбужденія». Еще менъе интересовались тогда авторы и редакторы тъмъ, что, по мотивамъ закона, для признанія лица виновнымъ въ возбужденіи и для отправленія его въ ссылку или въ исправительный домъ съ лишеніемъ правъ (въ первомъ случав правъ супружескихъ, родительскихъ и наслъдственныхъ, не говоря уже о политическихъ) вовсе не требуется доказаннаго намъренія возбудить другихъ къ совершенію бунтовщическихъ и т. п. дъйствій, а достаточно сознательности поступка вообще. Все это упало на печать, какъ снътъ на голову. Петербургская судебная палата признала, что по дълу А. А. Суворина «не имъется данныхъ, свидътельствующихъ, чтобы онъ помъстилъ въ своей газетъ («Русь») вышеуказанныя воззванія (резолюціи, заявленія и пр. союза союзовъ, совъта рабочихъ депутатовъ и другихъ организацій) къ бунтовщическимъ дъяніямъ съ прямою цълью возбуждать читателей къ вооруженному возстанію или къ сверженію существующей въ Россіи формы правленія», и, все-таки, вопреки точнаго смысла 129 ст., выраженнаго не въ мотивахъ, а въ ея текстъ, подвела его дѣянія подъ это опредѣленіе. Только, въ видѣ особаго снисхожденія, А. А. Суворинъ, вмѣсто ссылки, приговоренъ на годъ въ крѣпость. Сенатъ оставилъ кассаціонную жалобу безъ послѣдствій, и приговоръ приведенъ въ исполненіе.

Та же палата въ аналогичномъ дълъ Л. В. Ходскаго усмотръла отсутствіе состава 129 ст., ибо признала доказаннымъ, что судившійся не только не им'ть нам'тренія способствовать возбужденію читателей въ извъстномъ направленіи, но, напротивъ, желалъ одновременно помъстить опровергающую воззвание статью, чего не сдълалъ лишь по обстоятельствамъ, отъ него не зависъвшимъ. Но сенатъ, по протесту прокуратуры, приговоръ отмънилъ. Очевидно, что и Л. В. Ходскому, вслъдъ за А. А. Суворинымъ, О. К. Нотовичемъ и г. Герценштейномъ, предстоитъ, по крайней мъръ, годичное заключение въ кръпости. Одинаковая участь ожидаетъ В. Г. Короленко, П. Н. Милюкова, І. В. Гессена и всъхъ, уже привлеченныхъ. А затъмъ начнется привлечение по 129 ст. за напечатаніе судебныхъ отчетовъ по политическимъ д'вламъ и т. д. Если сенатъ будетъ послъдователенъ, то, пожалуй, предстоятъ процессы, по которымъ окажутся на скамъв подсудимыхъ оберъ-прокуроръ и оберъ-секретарь уголовнаго кассаціоннаго департамента. Вполнъ сознательно они печатаютъ и распространяютъ рѣшенія не только по дѣламъ о возбужденіи къ бунту и измѣнѣ, но и о совершенныхъ бунтовщическихъ дъйствіяхъ. А кто знаетъ, можетъ быть найдется такой чудакъ, который въ рѣшеніи не замѣтитъ вовсе кары, назначенной виновному, а прочтетъ одни инкриминированныя слова или описаніе совершенныхъ дъйствій, и на котораго эти слова или описаніе произведутъ такое впечатлъніе, что онъ пойдетъ и станетъ бросать бомбы?..

Чрезвычайно мѣтко и сильно охарактеризовалъ нынѣшнее положеніе повременной печати г. Герценштейнъ въ послѣднемъ словѣ, сказанномъ имъ при разсмотрѣніи его дѣла въ палатѣ («Русь», № 46): «Я ничего не понимаю. Объясните мнѣ, какимъ образомъ я виноватъ въ томъ, что серьезно отнесся къ докладу гр. Витте, къ резолюціи на немъ и къ категорическимъ словамъ манифеста! Объясните, почему я на скамъѣ подсудимыхъ? Объясните мнѣ, какое дѣло до этого, до меня и газеты охранному отдѣленію? Ко мнѣ приходятъ ночью, обыскиваютъ, перерываютъ весь домъ, арестуютъ — за что? Какое дѣло до меня и газеты жандармскому управленію?! Судъ не автоматическій аппаратъ для

свченія, о которомъ мечтали нѣкоторые администраторы, и не гильотина, ножъ которой падаетъ на того, кого ей подложатъ. Судъ своими рѣшеніями толкуетъ и разъясняетъ законъ, практически его примѣняетъ, и я вправѣ ждать разъясненія: какимъ образомъ я могу быть виновенъ въ пользованіи свободой слова, если манифестъ 17 октября и резолюція Государя на упомянутомъ докладѣ не отмѣнены?! Нельзя же въ самомъ дѣлѣ понимать свободу слова, какъ понимала свободу критики одна красивая барышня, говорившая, что допускаетъ свободу критики въ предѣлахъ комплимента. Нѣтъ того деспотическаго правительства, которое не допускало бы свободы въ предѣлахъ комплимента, но, очевидно, не о такой свободѣ шла рѣчь и не за нее мы боролись»...

Заслуживаетъ особеннаго вниманія еще одно м'єсто изъ той же рѣчи. Ораторъ остановился на «стремленіи втягивать главу государства въ литературные процессы, которые буквально никакого, даже отдаленнъйшаго отношенія къ этой власти не имъютъ. Почему реакція отождествляется съ главой государства-мнѣ непонятно»... «Я долженъ сказать, что при всей ръзкости борьбы, которую вело «Начало», какъ я, такъ и всѣ сотрудники, строжайшимъ образомъ соблюдали парламентскій принципъ — оставлять главу государства внѣ партійной борьбы и полемики. Я не хотълъ бы, гг. судьи, чтобы вы меня заподозрили въ желаніи смягчить свою участь выставленіемъ на показъ своей лояльности. Поэтому я приведу вамъ раціональныя тому основанія. Разъ у главы государства отрицается право все дѣлать, то, ео ipso, онъ не можетъ отвъчать за все, и - наоборотъ - если онъ за все отвъчаетъ, то, разумъется, онъ долженъ имъть право все дълать, всѣмъ распоряжаться. А этого мы, конечно, не желали. И я смѣло могу сказать, что мы, дъятели «Начала», можемъ гордиться строгимъ и неуклоннымъ проведеніемъ этого принципа, и лишь незнакомствомъ еще нашей прокуратуры съ парламентарнымъ режимомъ я объясняю столь легкое отношеніе къ этому принципу въ различныхъ процессахъ».

Приводимъ извѣщеніе, полученное подъ росписку о прочтеніи родителями учениковъ кронштадтской гимназіи и помѣченное

10-мъ марта 1906 года: «По распоряженію г. коменданта кронштадтской крѣпости симъ доводится до свѣдѣнія родителей учениковъ кронштадтской гимназіи, что въ случаѣ кто-либо изъ учениковъ гимназіи позволитъ себѣ осуждать, порицать или оказывать неповиновеніе власти, какъ гимназической, такъ и всякой другой, какъ въ зданіи гимназіи, такъ и во всякомъ другомъ мѣстѣ, то тотъ классъ гимназіи, въ которомъ таковой ученикъ числится, будетъ немедленно закрытъ, и ученики будутъ лишены права держать экзамены, родители же виновнаго ученика будутъ подлежать административной отвѣтственности. — Директоръ гимназіи N».

Значитъ, если ученикъ кронштадтской гимназіи, на улицѣ, окажетъ неповиновеніе околоточному надзирателю, то всѣ его товарищи по классу будутъ лишены права учиться; если ученикъ въ классѣ не послушается учителя, родители ученика будутъ подлежать тремъ мѣсяцамъ ареста, или тремъ тысячамъ рублей штрафа, или высылкѣ изъ города... «Документъ» этотъ былъ напечатанъ 16 марта въ «Руси» (№ 58). Мы не рискнули бы его воспроизвести, если бы потомъ не видѣли собственными глазами подлиннаго экземпляра...

«Въстникъ Европы» 1906 г.,

### Кто побъдилъ на выборахъ и кто побъжденъ?

На одномъ изъ партійныхъ собраній въ Петербургѣ М. М. Ковалевскій говорилъ, что какъ въ Государственной Думѣ, такъ и въ послѣдній моментъ выборовъ, политическія партіи сами собой сконцентрируются въ двѣ: правительственную и оппозиціонную. Слова эти, въ разгаръ партійной борьбы между близкими другъ къ другу теченіями политической мысли, казались ошибочными. Казалось, что такая концентрація возможна у насълишь въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ и что на первыхъ выборахъ теоретическая рознь взглядовъ отразится въ полной силѣ. Полученныя свѣдѣнія объ исходѣ баллотировки въ губерніяхъ первой очереди и вынесенныя нами личныя впечатлѣнія показываютъ, насколько былъ правъ М. М. Ковалевскій.

Въ городскихъ выборахъ Петербурга и Москвы еще было нъкоторое дробленіе голосовъ болѣе, чѣмъ по двумъ политическимъ группамъ. Въ губерніяхъ окраинныхъ кое-гдѣ, повидимому, надъ политической группировкой имѣла преобладающее значеніе группировка національная. Въ центральныхъ же губерніяхъ голоса складывались либо за правительство, либо противъ него.

Для оппозиціонно настроенныхъ избирателей, голосовавшихъ съ конституціонно-демократической партіей, суть дѣла была не столько въ ея программѣ, сколько въ томъ, что она является партіей, рѣзко и открыто отрицающей нынѣшнее направленіе

правительственной дѣятельности. Избирателей, настроенныхъ въ противоположномъ смыслѣ, также точно влекла къ себѣ не программа союза 17-го октября, а заявленіе о необходимости оказать поддержку правительству, возглашенное при образованіи союза.

И именно это заявленіе, въ сущности, погубило союзъ. Сказанное въ тотъ моментъ, когда, съ одной стороны, широкіе слои общества еще вѣрили, или хотѣли вѣрить въ искренность намѣреній министерства 17-го октября и въ его конституціонную лояльность, и когда съ другой — уже стали обнаруживаться эксцессы революціи, оно осталось за союзомъ и послѣ полнаго измѣненія условій и обстоятельствъ. Вѣрность началамъ конституціонализма, ярко проведеннымъ въ программѣ союза, затмилась передъ отсутствіемъ оппозиціонной въ отношеніи правительства ноты. Слова М. А. Стаховича на московскомъ съѣздѣ союза не разрушили впечатлѣнія привѣтствій, обращенныхъ къ московскому генералъ-губернатору за «энергичное» подавленіе возстанія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ конституціонализмъ программы затмили имена. Въ рядахъ октябристовъ на выборахъ въ губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ оказались такія лица, все прошлое которыхъ состояло изъ сплошного служенія реакціи. Для сплоченія въ самостоятельную группу «истинно-русскіе» люди мало гдѣ имѣли достаточно численныхъ силъ — и они пошли къ октябристамъ.

Уже на увздныхъ выборахъ замвтно проглядывало въ крестьянахъ рвшительно отрицательное отношеніе къ «начальству». «Довольно, поначальствовали»—служило лозунгомъ, согласно которому крестьяне дружно забаллотировывали предводителей дворянства, земскихъ начальниковъ, предсвателей и членовъ земскихъ управъ, словомъ всвхъ представителей мвстной власти: деревня слабо различаетъ, гдв кончается «земскій» начальникъ и гдв начинается «земская» управа. Но параллельно съ отрицательнымъ отношеніемъ къ «начальству» въ увздахъ видно было такое же отношеніе къ «господамъ». А потому трудно было точно формулировать основную черту настроенія крестьянъ-избирателей. Трудно было предсказать: пойдутъ-ли на окончательныхъ выборахъ крестьяне съ «господами» противъ «начальства», или съ «начальствомъ» противъ «господъ».

Показателемъ возможности второго исхода былъ исключительный интересъ къ аграрному вопросу, т.-е. въ землѣ, замѣтно все другое превозмогавшій въ глазахъ уѣздныхъ избирателей. «Какъ будетъ насчетъ земли?» — неотступно спрашивали крестьяне на предвыборныхъ собраніяхъ въ уѣздахъ. И они жадно ловили слова о землѣ, весьма пассивно въ то же время реагируя на слова о свободѣ и правахъ. Отсюда естественно было заключить, что центральный крестьянскій интересъ—экономическій. А, слѣдовательно, что наиболѣе глубокая пропасть отдѣляетъ ихъ отъ «господъ», какъ представителей давящей деревню частной земельной собственности.

Совершенно другое обнаружилось на губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ. Выборщики-крестьяне, прошедшіе сквозь двойную фильтрацію одни, предварительных и убздных събздовъ, пругіе-волостных сходовъ и собраній уполномоченных - оказались высоко поднятыми надъ непосредственными интересами повседневной жизни. Выборщики принесли съ собою въ губернскіе города иные запросы: «Какъ будетъ на счетъ правовъ?» Они принесли съ собою требованіе р'вшенія рокового крестьянскаго вопроса во всемъ его объемъ, а не одной его части-удовлетворенія земельнаго голода. Вмітсто нищаго, думающаго только о кускъ насущнаго хлъба, крупные землевладъльцы увидъли передъ собою гражданина, доросшаго до пониманія экономическаго значенія гражданской свободы и политическаго полноправія. «Будутъ права-будетъ земля; не будетъ правовъ-не поможетъ земля-опять пойдетъ по старому». Эти слова не разъ мы лично слышали передъ выборами отъ самыхъ типичныхъ мужиковъ.

Слова—въ высокой степени характерныя. И ими опредѣлился результатъ выборовъ. Крестьяне слились съ «господами», въ цѣляхъ борьбы съ безправіемъ и его виновникомъ — съ «начальствомъ». Естественно, что они, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, пошли за «кадетами».

Крестьянская деревня себя раскрыла. Духъ политическаго протеста—вотъ основная черта настроенія крестьянъ. Духъ протеста настолько силенъ, что такія чисто отвлеченныя для коренной русской деревни пугала, какъ учредительныя функціи Государственной Думы или какъ автономія Польши, конечно, без-

сильны были что-либо сдълать. Какъ проникъ въ деревню духъ протеста—вопросъ другой. Важно то, что онъ проникъ до самыхъ глубинъ и что это фактъ несомнънный.

26-го марта приказный строй побъжденъ безвозвратно. Побъдила—идея народной свободы. На этотъ разъ побъда достигнута не бумажная, какъ было 17-го октября, а живая, реальная. Послъ выборовъ крестьяне говорили первымъ представителямъ народа: «Вы только насъ не выдавайте, а мы не выдадимъ...» И не выдадутъ! Степенное избраніе неизмъримо тъснъе связало избранниковъ съ населеніемъ, чъмъ могло сдълать на первый разъ прямое...

> «XX вѣкъ» 1 апрѣля 1906 г., № 8.



Христосъ воскресе!..

Христосъ воскресе!..

Слишкомъ девятьсотъ лѣтъ минуло, какъ каждую весну раздается на Руси радостный возгласъ...

Онъ неизмѣнно раздавался въ годины татарскаго ига, смутъ, внутреннихъ усобицъ и внѣшнихъ войнъ...

Сотни лътъ онъ раздавался изъ устъ рабовъ и владъвшихъ «крещеной собственностью»...

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ и сущимъ во гробъхъ животъ даровавъ!..

Распятый за грѣхи міра и крестными страданіями и смертью ихъ искупившій, Христосъ воскресъ и воскресилъ въ человѣкѣ любовь—величайшее начало общественнаго существованія... Любовь восторжествовала надъ ненавистью, злобой. Всепрощеніе—надъ мстительностью. Радость—надъ горемъ...

Восторжествовала любовь въ сознаніи и въ душт христіанина. А торжествуєтъ ли она въ его жизни?!

Въ жизни—горе, горе и горе... Въ жизни—месть, злоба. Въ жизни — человъкъ человъку — звърь... Въ жизни торжествуетъ грубая сила и власть.

Люди раздѣлили себя перегородками. Люди разбились на классы. Люди давятъ другъ друга... А всѣхъ ихъ вмѣстѣ давитъ государство...

Оно создалось во имя обезпеченія свободы челов'вка, — дабы безформенная свобода каждаго обратилась въ гражданскую сво-

боду всъхъ. Оно создалось для огражденія правомъ правды... И оно оторвалось и отъ правды, и отъ права... Оно стало всепожирающимъ Молохомъ, требующимъ однъхъ только жертвъ... Зачъмъ ему жертвы—забылось...

Свътлый лучъ виднъется вдали. Заря обновленія истерзанной, тонущей въ моръ крови несчастной родины занимается...

Новыя формы государственнаго бытія должны влить въ жизнь новое содержаніе. Новое ли? Нѣтъ, то вѣчное, старое, какъ міръ, которое было дано ветхозавѣтному человѣку, которое онъ извратилъ и которое возродилъ своей смертью и воскресеніемъ— Христосъ...

Дай-то Богъ!

Дай Богъ, чтобы голосъ народа прозвучалъ сильно и твердо... Дай Богъ, чтобы онъ былъ встръченъ съ довъріемъ и какъ властный голосъ хозяина русской земли...

Дай Богъ, чтобы темныя силы покорно предъ нимъ разступились...

Народъ истомился. Народъ рвется къ свъту. Народъ требуетъ свободы и правды. И онъ добьется...

Дай Богъ, чтобы безъ новыхъ жертвъ, безъ новой крови... Христосъ воскресе!..

Во истину воскресе!...

«XX вѣкъ» 2-го апрѣля 1906 г., № 9.

## Карающая и милующая администрація.

Въ напечатанныхъ вчера телеграммахъ значится, что въ разныхъ городахъ «къ празднику» освобождено изъ тюремъ 383 заключенныхъ.

Особенно характерна телеграмма изъ Риги: «Губернаторъ, объъзжая мъста заключенія, освободиль къ Свътлому празднику 115 политическихъ заключенныхъ».

Изъ евангельскаго повъствованія знаемъ, что въ Палестинъ существовалъ обычай освобождать по случаю Пасхи одного преступника. Но чтобы въ современной Россіи, претендующей на титулъ правового государства, законъ признавалъ за администраціей право кого-либо выпускать изъ тюремъ «къ празднику»— этого ни въ сводъ, ни въ учебникахъ читать не приходилось.

Освобожденіе изъ десятковъ тысячъ арестованныхъ за послѣднее время хотя бы 383 томившихся узниковъ и хотя бы «къ празднику» само по себѣ, конечно, не можетъ вызывать иного чувства, кромѣ живѣйшей радости. Въ то же время однако оно невольно наталкиваетъ на размышленія, которыя лишній разъ будятъ раздраженіе противъ пережившаго себя, умирающаго и все еще не умершаго режима.

Почему заключенные освобождены только въ нѣкоторыхъ городахъ, а не во всѣхъ? Почему освобождены 383 человѣка, а не тысячи? Гдѣ ручательство, что только эти 383 человѣка по

характеру и свойству причинъ ихъ ареста могли быть нынѣ выпущены на свободу, а всѣ остальные должны оставаться въ тюрьмахъ?

Для арестованія въ какомъ бы то ни было порядкѣ, арестовавшій долженъ былъ имѣть законныя основанія. Для освобожденія законныя основанія столь же необходимы. Какъ могли эти послѣднія сразу вдругь найтись въ отношеніи 383 лицъ и почему они нашлись именно 1-го апрѣля? Несомнѣнно, несостоятельность причинъ ареста обнаруживалась постепенно и раскрылась не въ неприсутственные дни Страстной недѣли. Такъ по какому же праву замедлили освобожденіе 383 заключенныхъ, которымъ дорога каждая лишняя минута свободы? Какъ смѣли ихъ держать дни, а быть можетъ недѣли, чтобы создать эфектную картину: милующій губернаторъ объѣзжаетъ тюрьмы и «къ свѣтлому празднику» даруетъ свободу?..

Въ конституціонныхъ странахъ отвергается даже право монарха миловать «по случаю» — радостныхъ ли событій, или побъдъ надъ врагомъ, или праздниковъ. А у насъ милуютъ слуги исполнительной власти!.. Довольно! Они исполнители—и только. Не надо ихъ милости, какъ не надо ихъ карающей силы...

Человъческая свобода не можетъ регламентироваться «по случаю». «По случаю» праздника, «по случаю» темперамента и расположенія духа даннаго администратора, «по случаю» замѣны одного чиновника другимъ...

Кто былъ лишенъ свободы безъ законнаго основанія, тотъ долженъ быть освобожденъ немедленно, какъ только отсутствіе основаній для ареста его обнаружилось—независимо отъ какого бы то ни было «случая». Противъ кого стоитъ формальная правда закона, тотъ подлежитъ суду. Если правда закона не совпадаетъ съ правдой жизни, нужна общая для всѣхъ городовъ и для всѣхъ заключенныхъ амнистія, а не самочинная милость чиновниковъ.

«XX въкъ» 5 апръля 1906 г., № 10.

### Раздвоившаяся правда закона.

Криминалисты всего міра до сихъ поръ наивно полагали, что въ уголовномъ законѣ можетъ существовать только одна правда. И этимъ единствомъ формальной правды закона они привыкли объяснять неизбѣжную необходимость внѣшней регламентаціи государствомъ запрещеннаго и дозволеннаго, преступнаго и безразличнаго.

Внѣшняя регламентація всегда болѣе или менѣе произвольна и случайна и не заключаетъ въ себѣ абсолютной истины. Достаточно вспомнить, насколько подвижны въ исторіи границы преступнаго, какъ въ отношеніи состава наказуемыхъ дѣяній, такъ еще болѣе въ отношеніи размѣра отвѣтственности. Но зато для даннаго момента они строго опредѣленны. Внутренній критерій нравственнаго и безнравственнаго, заложенный въ каждаго человѣка—совѣсть и правосознаніе — столь же различенъ, сколь различны люди. Единства внутренней правды, слѣдовательно, быть не можетъ. А потому приходится мириться съ условной по существу, но внѣшнимъ авторитетомъ объявленной безусловною правдой закона.

На единствѣ правды закона построена вся карательная дѣятельность государства. Преступнымъ и влекущимъ уголовную отвѣтственность называется дѣяніе, воспрещенное закономъ подъ страхомъ наказанія—этимъ положеніемъ начинаются опредѣленія каждаго современнаго уголовнаго кодекса. Обратно: всякое дѣяніе, воспрещенное закономъ подъ страхомъ наказанія, преступно и должно влечь отвѣтственность, если не имѣется въ наличности, закономъ же предусмотрѣнныхъ, причинъ невмѣняемости или невмѣненія, которыя, въ данномъ конкретномъ случаѣ, устраняютъ отвѣтственность.

Каждая статья уголовнаго закона содержить въ себѣ изложеніе состава дѣянія и карательную санкцію. Составъ дѣянія образуетъ совокупность его признаковъ. Если въ томъ или иномъ поступкѣ лица заключаются признаки преступнаго дѣянія, то для власти возникаетъ право и обязанность—въ публично-правовой области эти понятія совпадаютъ—возбудить судебное преслѣдованіе, которое, проходя послѣдовательно черезъ рядъ стадій уголовнаго процесса, завершается судебнымъ приговоромъ.

Въ продолженіе процесса могутъ, конечно, возникать конфликты между различными представителями власти, какъ судебной, такъ и административной, поскольку представители послъдней, обладая правомъ возбужденія преслъдованія, также участвуютъ въ отправленіи правосудія. Всякій конфликтъ, однако, долженъ обязательно получить разръшеніе и получаетъ его либо въ инстанціонномъ, либо въ спеціальномъ порядкъ. Ибо оставленіе въ силъ обоихъ столкнувшихся воззръній было бы явнымъ абсурдомъ. Нельзя допустить, чтобы въ одномъ и томъ же государствъ одинъ представитель власти говорилъ: данное дъйствіе преступно, и потому примънялъ бы карательныя послъдствія. А другой отказывался бы отъ ихъ примъненія, не находя дъйствія преступнымъ.

Нѣчто подобное, правда, у насъ существуетъ. Нерѣдки случаи, когда оправданный судомъ тутъ же подвергается аресту на основаніи положенія объ усиленной охранѣ. Но случаи эти имѣютъ, съ юридической точки зрѣнія, спеціальное объясненіе. По положенію объ охранѣ и по постановленіямъ о мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, власть генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ стоитъ внѣ закона и надъ закономъ. Утвержденіе, что они самодержцы—не пустая фраза. Съ другой стороны, законъ подобныхъ случаевъ въ норму отнюдь не возводитъ. Онъ допускаетъ лишь, вводя неменьшую, но иного рода неправильность, что параллельно съ правдой закона можетъ существовать правда генералъ-губернаторскаго или губернаторскаго усмотрѣнія.

Впервые возвелъ въ норму раздвоеніе формальной правды законъ 18-го марта, дополнившій временныя правила о періодической печати 24-го ноября 1905 года.

«Мѣстному установленію или должностному лицу по дѣламъ печати,—гласитъ статья 6, — предоставляется право немедленно наложить арестъ на всѣ экземпляры предназначеннаго къ распространенію номера повременнаго изданія, содержащаго эстампы, рисунки и другія изображенія, съ текстомъ или безъ текста, когда въ этомъ номерѣ заключаются признаки преступнаю дълнія, предусмотръннаю уголовнымъ закономъ, за исключеніемъ предусмотрѣнныхъ въ порядкѣ частнаго обвиненія, или не иначе, какъ по жалобамъ, сообщеніямъ или объявленіямъ потерпѣвшаго».

А слѣдующая статья опредѣляетъ:

«Въ случать отсутствія основаній къ возбужденію уголовнаго пресльдованія (ст. 6) судъ, если въ данномъ номеръ повременнаго изданія заключаются признаки преступнаго дъянія, постановляетъ приговоръ объ уничтоженіи означеннаго номера или части его, а также стереотиповъ и другихъ принадлежностей тисненія, заготовленныхъ для его печатанія».

Итакъ, получается нѣчто невѣроятное: не противозаконная и не наказуемая преступность, или непреступная противозаконность. Законъ объявляетъ, что могутъ существовать признаки преступнаго дѣянія сами по себѣ, а основанія къ возбужденію уголовнаго преслѣдованія — сами по себѣ. Въ силу закона судъ обязанъ будетъ постановлять приговоръ—не рѣшеніе въ порядкѣ гражданскаго судопроизводства, а приговоръ въ порядкѣ уголовномъ—при отсутствіи основаній къ возбужденію уголовнаго преслѣдованія.

Нев фроятно, но все это напечатано чернымъ по бълому и составляетъ отнынъ правовую норму. Какъ будетъ ее примънять судъ—ръшительно нельзя понять. Будетъ ли онъ имътъ право ставить на свое разръшеніе вопросъ: «заключаются ли въ данномъ номеръ повременнаго изданія признаки преступнаго дъянія?» Если да, то, конечно, онъ будетъ всегда отвъчать отрицательно, разъ признаетъ, что основанія къ возбужденію уголовнаго преслъдованія отсутствуютъ (не по причинъ душевной бользни обвиняемаго). Но въ такомъ случать, зачъмъ было писать законъ?

Если нѣтъ, то судъ окажется въ роли или судебнаго пристава, или простого агента полиціи, приводящаго въ дѣйствіе рѣшеніе «мѣстнаго установленія или должностного лица по дѣламъ печати». Въ такомъ случаѣ зачѣмъ не быть откровеннымъ, почему не вернуться къ отмѣненной цензурѣ и къ административной расправѣ, зачѣмъ возрожденію этой расправы придавать видъ судебнаго надзора за печатью?..

Законъ 18-го марта еще и въ другихъ отношеніяхъ останавливаетъ на себѣ вниманіе. Главная отвѣтственность за содержаніе номеровъ повременнаго изданія, особенно заключающихъ въ себѣ эстампы, рисунки и другія изображенія, перенесена имъ съ идейнаго руководителя изданія, т.-е. съ редактора, на такихъ лицъ, которыя участвуютъ въ изданіи или какъ предприниматели, вложившіе въ дѣло капиталъ, или какъ владѣльцы заведеній, воспроизводящихъ написанное или нарисованное—на издателей и содержателей типографій.

Въ сущности это не что иное, какъ возстановленіе цензуры, притомъ въ наиболѣе гибельной для свободы печати формѣ. Какъ цензоръ-чиновникъ не заинтересованъ въ идейной сторонѣ изданія, такъ и содержатель типографіи. Если перваго заставляла быть суровымъ перспектива служебныхъ взысканій, то второй, подъ угрозой закрытія типографіи, лишенія права заниматься своимъ промысломъ, штрафа до тысячи рублей и заключенія въ тюрьму, конечно, не будетъ снисходительнѣе и станетъ широко пользоваться статьею 4 закона, которая предоставляетъ ему право прибѣгать къ услугамъ предварительнаго просмотра отдѣльныхъ оттисковъ эстамповъ или рисунковъ.

Любопытна, далъе, статья 9-я:

«Издателю пріостановленнаю или прекращеннаго въ судебномъ порядкѣ повременнаго изданія воспрещается издавать, лично или черезъ другое лицо, взамѣнъ пріостановленнаго или прекращеннаго изданія, какія-либо новыя повременныя изданія, впредь до постановленія, по поводу пріостановленнаю изданія, судебнаю приговора или до истеченія указаннаго въ приговорѣ срока».

Издательство произведеній періодической печати, на языкъ уголовнаго закона, составляетъ промыселъ. Воспрещеніе заниматься своимъ промысломъ есть одна изъ такъ называемыхъ

дополнительныхъ карательныхъ мъръ. Какъ и всякая кара, она можетъ быть назначена только судомъ.

Съ другой стороны, пріостановленіе изданія есть мъра предварительная и, какъ таковая, условная: она можетъ повлечь за собою прекращеніе изданія, но можетъ и не повлечь. Отсюда, еще, пожалуй, до нъкоторой степени логично вытекаетъ воспрещеніе до судебнаго приговора продолжать данное «провинившееся» изданіе. Но распространять это воспрещеніе на занятіе издательствомъ, какъ промысломъ, равносильно назначенію наказанія, такъ сказать, авансомъ. Даже убійцы, подлежащіе лишенію всъхъ правъ состоянія, если они не сидятъ въ предварительномъ заключеніи, не подвергаются до вступленія въ законную силу судебнаго приговора никакимъ имущественнымъ правоограниченіямъ.

Нельзя не отмътить вступительной формулы закона 18-го марта. Изъ нея видно, что, проектъ былъ выработанъ совътомъ министровъ и затъмъ обсуждался въ государственномъ совътъ. Каковы же были «заключенія» государственнаго совъта, изъ нея не видно. Отвътственность за содержаніе закона цъликомъ остается на совътъ министровъ.

«XX въкъ» 9 апръля 1906 г., № 14.

# Заключение въ крѣпости.

Законъ и практика.

I

Одни редакторы уже осуждены къ заключенію въ крѣпости, другимъ это наказаніе предстоитъ въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ.

Кромѣ «преступниковъ печати» немало и другихъ лицъ самыхъ разнообразныхъ профессій приговорено въ послѣднее время, на основаніи опредѣленій новаго уголовнаго уложенія, за государственныя преступленія къ тому же виду лишенія свободы.

Но сидитъ ли хоть одинъ изъ осужденныхъ дѣйствительно въ крѣпости — объ этомъ слышать не приходилось. Извѣстно, напротивъ, что всѣ присужденные къ крѣпости отбываютъ наказаніе въ тюрьмахъ.

Почему такъ? Что такое заключеніе въ крѣпости, какія основныя особенности этого наказанія и чѣмъ оно отличается отъ заключенія въ тюрьмѣ? Какой смыслъ присуждать въ крѣпость и отправлять въ тюрьму? Почему не поступать проще и не приговаривать прямо—къ тюремному заключенію? Имѣются ли юридическія основанія для замѣны крѣпости тюрьмой? Насколько страдаютъ интересы заключенныхъ отъ этого противорѣчія между закономъ и судебными приговорами, съ одной стороны, и способомъ ихъ исполненія — съ другой?

Заключеніе въ крѣпости, въ ряду другихъ карательныхъ мѣръ, занимаетъ исключительное мѣсто. Оно составляетъ наказаніе почетное — custodia honesta. Такой характеръ оно, отчасти, имѣетъ по уложенію о наказаніяхъ 1845 г., такимъ его очерчивала редакціонная комиссія, составлявшая проектъ уголовнаго уложенія и предполагавшая дать ему названіе «заточеніе», и такимъ же оно сохранено въ получившемъ утвержденіе текстѣ уголовнаго уложенія.

«По соображенію свойствъ и цѣли карательныхъ мѣръ, —разсуждала комиссія, — государство не должно забывать, что существуютъ преступныя дѣянія, по отношенію къ коимъ государственная безопасность требуетъ долгосрочнаго лишенія свободы, между тѣмъ помѣщеніе ихъ (осужденныхъ) въ общія тюрьмы, съ примѣненіемъ общаго режима, было бы ничѣмъ не оправдываемою жестокостью». Перейдя далѣе къ опредѣленію случаевъ примѣненія заточенія, комиссія признала, что наказаніе это «должно быть назначаемо за такія дѣянія, которыя хотя и заключаютъ въ себѣ иногда весьма тяжкія нарушенія закона, причиняютъ существенный вредъ и сопряжены съ значительною даже опасностью для общества, но вмѣстѣ съ тѣмъ не выказываютъ ни особой испорченности, ни безнравственности виновнаго, а болѣе свидѣтельствуютъ объ его неумѣньи подчинять порывы своихъ желаній требованіямъ закона» 1).

Исходя изъ этихъ общихъ сужденій, комиссія проектировала, во-первыхъ, не соединять заточенія ни съ какимъ пораженіемъ правъ и, во-вторыхъ, отнюдь не подчинять осужденныхъ къ заточенію тюремному режиму. Въ частности, имъ, между прочимъ, предполагалось предоставить полную возможность занятія осуществимымъ при лишеніи свободы умственнымъ трудомъ. Комиссія не предрѣшала вопроса, будетъ ли наказаніе непремѣнно отбываться въ крѣпостяхъ, и допускала его отбываніе въ «совершенно отдѣльныхъ частяхъ зданія, общаго съ какимъ-либо инымъ родомъ заключенія».

Особое присутствіе государственнаго совѣта признало, однако, что условность въ опредѣленіи мѣста отбытія заточенія «можетъ повести къ нежелательнымъ послѣдствіямъ, такъ какъ, напри-

<sup>1)</sup> Объясненія къ проекту уголовнаго уложенія, т. І, стр. 178 и 179.

мъръ, отдъльная камера въ общей тюрьмъ съ отдъльнымъ входомъ можетъ считаться за особо устроенное помъщеніе, а такое помъщеніе едва ли можетъ быть признано за custodia honesta 1).

Поэтому въ окончательной редакціи закона устранена допустимость отбытія наказанія въ какомъ бы то ни было иномъ мѣстѣ, кромѣ крѣпостей.

Такъ сложилась ст. 19 уголовнаго уложенія, гласящая: «Заключеніе въ крѣпости назначается на срокъ отъ двухъ недѣль до шести лѣтъ. Приговоренные содержатся въ общемъ заключеніи». Единственное дополненіе къ этому опредѣленію въ законѣ о порядкѣ введенія уложенія въ дѣйствіе касается того, что «въ крѣпостяхъ преступники разобщаются на ночь, если имѣются необходимыя къ тому приспособленія». Никакая замѣна заключенія въ крѣпости по уголовному уложенію не можетъ имѣть мѣста.

А въ дъйствительности, осужденные къ заключенію въ кръпости вст поголовно сидятъ въ тюрьмахъ! Въ дъйствительности, кръпостного заключенія не существуетъ. Какъ въ былое время у насъ десятки лътъ существовали только на бумагъ рабочіе и смирительные дома и тюрьмы разнообразныхъ наименованій, жизнь же знала одинъ острогъ, такъ осталось и теперь, по крайней мъръ въ отношеніи кръпости.

Составители уложенія не допускали даже содержанія въ отдѣльныхъ камерахъ тюрьмы «съ отдѣльнымъ входомъ». Въ петербургской же тюрьмѣ, гдѣ отбываютъ наказаніе заключеніемъ въ крѣпости пока два редактора, а готовятся отбывать не менѣе десяти, и входа-то отдѣльнаго никакого нѣтъ. Сидятъ заключенные въ общемъ корпусѣ, въ такихъ же точно камерахъ, какъ осужденные за дѣянія, которыя «выказываютъ особую испорченность и безнравственность виновныхъ» и рядомъ съ ними. Общее для всѣхъ мѣсто прогулокъ, общія мѣры надзора и т. д. Мало того, вопреки прямого смысла закона, вмѣсто общаго содержанія осужденные подвергнуты одиночному.

Фактическое объясненіе явнаго противозаконія чрезвычайно просто. Создатели карательной системы уголовнаго уложенія не потрудились справиться, сколько вообще въ Россіи имфется мфстъ

<sup>1)</sup> Н. Таганцевъ. Уголовное уложеніе съ мотивами, стр. 35.

крѣпостного заключенія, и не разсчитали, какъ велика будетъ въ нихъ потребность.

По оффиціальнымъ даннымъ, во всѣхъ крѣпостяхъ, вмѣстѣ взятыхъ, имѣется мѣстъ для отбывающихъ наказаніе по судебнымъ приговорамъ, не считая мѣстъ для подвергаемыхъ предварительному заключенію, всего 20. Изъ нихъ около 15 мѣстъ постоянно занято отбывающими наказаніе военнослужащими. Для лицъ гражданскаго вѣдомства остается, слѣдовательно, свободныхъ только 5. Число лицъ, приговаривавшихся къ заключенію въ крѣпости до введенія въ дѣйствіе нѣкоторыхъ отдѣловъ новаго уложенія—преимущественно за дуэли — колебалось въ годъ отъ 3 до 9. И 5 мѣстъ, поэтому, кое-какъ могли удовлетворять потребность. Новое же уложеніе внесло заключеніе въ крѣпости въ 5,5 проц. общаго числа статей особенной части. Ясно, что и безъ спеціальныхъ условій, выросшихъ на почвѣ провозглашенія свободы слова и печати, пять мѣстъ должны были оказаться совершенно недостаточными.

Но фактическаго объясненія, само собою разумѣется, мало. Въ области права каждое явленіе, дабы оно не было преступнымъ произволомъ, должно имѣть объясненіе и оправданіе юридическое. Нѣтъ мѣстъ въ крѣпостяхъ — слѣдовательно, нельзя приводить приговора въ исполненіе. Отсюда, разъ законъ не допускаетъ замѣны наказанія, логически вытекаетъ одно: исполненіе приговора подлежитъ отсрочкѣ, впредь до устройства сротвѣтственныхъ мѣстъ заключенія, или впредь до того момента, когда для осужденнаго по очереди найдется свободное мѣсто.

Такой исходъ, конечно, близокъ къ абсурду, если принять во вниманіе состояніе финансовъ, общую нашу неторопливость въ возведеніи благоустроенныхъ мѣстъ лишенія по суду свободы и, съ другой стороны—вдругъ посыпавшіеся десятками приговоры къ крѣпостному заключенію на продолжительные сроки. Но чѣмъ виноватъ во всемъ этомъ тотъ, кому законъ ясно и точно говоритъ: «судъ не можетъ назначить иного наказанія кромѣ того, которое за судимое дѣяніе именно предназначено», и «никто не можетъ быть подвергнутъ иному наказанію кромѣ того, которое опредѣлено въ приговорѣ суда»? Почему «не выказавшій ни особой испорченности, ни безнравственности» долженъ нести наказаніе свыше мѣры содѣяннаго и расплачиваться уравненіемъ съ

«испорченными» и «безнравственными» за плохое состояніе финансовъ или за то, что, совершенно отъ него независимо, многіе другіе учинили одновременно однородныя дъянія?

Формальнымъ основаніемъ для отправленія въ тюрьмы присужденныхъ къ заключенію въ крѣпости судебныя палаты и окружные суды очевидно считаютъ статью 79 улож. о наказ: 1845 г. Но при этомъ они дѣлаютъ не одну, а цѣлыхъ двѣ грубыхъ юридическихъ ошибки.

11.

«Въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ крѣпостей,—говоритъ статья 79 улож. о наказ. 1845 г., — когда пересылка осужденныхъ въ оныя могла бы быть затруднительна, заключеніе въ крѣпости можетъ быть замѣняемо заключеніемъ въ тюрьмѣ».

Смысть приведеннаго текста устраняеть мальйшія сомньнія относительно объема примьненія этого правила. Замьна крыпости тюрьмой допускается при совмьстной наличности двухъ условій: отдаленности данной мьстности отъ крыпости и затруднительности пересылки осужденныхъ. Никакія другія условія—въ частности отсутствіе свободныхъ въ крыпости помыщеній—не могуть служить основаніемъ для такой замьны. А потому въ Петербургь, напримьръ, 79 ст. никогда не можеть имьть примьненія. Петропавловская крыпость, въ которой устроены помыщенія для отбытія крыпостного заключенія, находится въ черть города, и затруднительности въ доставленіи осужденныхъ черезъ Троицкій мость быть не можеть. Всякое иное пониманіе 79 ст. нарушаеть одно изъ основныхъ началь толкованія закона. Статья эта заключаеть въ себь изъятіе; изъятія же никогда распространительному толкованію не подлежать.

Вторая ошибка состоить въ томъ, что къ наказанію, назначенному по правиламъ одного кодекса, примѣняется опредѣленіе, содержащееся въ другомъ. Между тѣмъ, общее для заключенія въ крѣпости по уголовному уложенію 1903 г. и по уложенію о наказаніяхъ 1845 г. — только въ названіи. Въ самыхъ главныхъ чертахъ это суть различныя кары. По уложенію о наказаніяхъ характеръ custodia honesta выдержанъ менѣе послѣдовательно—

крѣпость на время отъ 1 г. 4 м. до 4 л. обязательно влечеть лишеніе нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ. По уголовному же уложенію, даже осужденные на 6 лѣтъ заключенія не подвергаются никакому правопораженію. Если при меньшей выдержанности исключительнаго характера наказанія допустимо, въ порядкѣ замѣны, его смѣшеніе съ наказаніемъ, не имѣющимъ исключительнаго характера вовсе, то заключать отсюда о допустимости подобнаго же смѣшенія при большей выдержанности—явно неправильно.

Но какъ же быть? Разъ въ уголовномъ уложеніи 1903 г. замѣна заключенія въ крѣпости не предусмотрѣна, то рѣшительно никакой исходъ, кромѣ отсрочки наказанія, не можетъ имѣть полнаго юридическаго оправданія. Всякій неизбѣжно будетъ болѣе или менѣе произвольнымъ. Задача суда, слѣдовательно, найти такой, который наименѣе бы нарушалъ существенныя черты замѣняемаго наказанія.

Съ этой точки зрѣнія заслуживаютъ вниманія слѣдующія соображенія. Крѣпость, какъ наказаніе, составляетъ спеціально воинскій видъ лишенія свободы. Перечень ст. 2 устава о содержащихся подъ стражею (св. зак. т. XIV) о крѣпости не упоминаетъ. Статья же 4 гласитъ: «Лица гражданскаго вѣдомства, въ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ закономъ случаяхъ, содержатся также въ мѣстахъ заключенія, состоящихъ въ вѣдомствѣ военномъ, именно: 1) на гауптвахтахъ и 2) въ крѣпостяхъ. Правила о сихъ мѣстахъ опредѣлены, по принадлежности, въ сводѣ военныхъ постановленій».

Эти правила, насколько они касаются заключенія въ крѣпости, изложены въ приложеніи къ книгѣ XVII св. воен. пост., и среди нихъ есть такія, которыя весьма характерно очерчиваютъ особенности режима custodia honesta. Напримѣръ: заключеннымъ не воспрещается, съ разрѣшенія коменданта, имѣть въ камерѣ собственные предметы, «служащіе удобствомъ въ помѣщеніи», т.-е. свою постель, мебель и т. п. (ст. 7); на собственныя средства заключенные могутъ получать улучшенную пищу (ст. 11); свиданія дозволяются не только съ родственниками, но и съ знакомыми (ст. 18); допускается переписка съ посторонними, куреніе табаку, чтеніе собственныхъ книгъ и журналовъ

(ст. 22 и 26) и т. д. Режимъ этотъ, конечно, невозможно соединить съ тюрьмой и, кромѣ крѣпости, онъ возможенъ только на военной гауптвахтѣ.

Такимъ образомъ, единственно военная гауптвахта соотвътствуетъ по режиму заключенію въ кръпости. И для военнослужащихъ именно гауптвахта служитъ замъняющимъ кръпость наказаніемъ, когда кръпостное заключеніе не влечетъ лишенія нъкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ (ст. 58 воинск. уст. о нак.).

Съ другой стороны, если нътъ прямого указанія въ законъ на такую замѣну крѣпости для лицъ гражданскаго вѣдомства, то нѣтъ и воспрещенія. Формальная же возможность вытекаетъ изъ примѣчанія къ ст. 4 уст. о содержащихся подъ стражей, гдѣ сказано, что «мѣстныя гражданскія начальства имѣютъ право требовать помѣщенія арестантовъ своего вѣдомства на военныхъ гауптвахтахъ, когда гражданскихъ помѣщеній недостаточно, а на военныхъ гауптвахтахъ есть излишнія для арестантовъ мѣста». Она вытекаетъ условно, ибо законъ имѣетъ въ виду случай «когда гражданскихъ помѣщеній недостаточно». Но, повторяемъ, вопросъ о замѣнѣ крѣпости, по буквѣ и по точному разуму закона, неразрѣшимъ, а потому всякое разрѣшеніе его нарушаетъ законъ, и дѣло сводится къ тому, какъ можно наименѣе рѣзко и наименѣе чувствительно для лицъ, коимъ наказаніе замѣняется, его нарушить.

Выше было отмѣчено, что по уголовному уложенію, приговоренные къ крѣпости содержатся въ общемъ заключеніи, а что въ дѣйствительности нынѣ отбывающіе это наказаніе сидятъ, по крайней мѣрѣ въ Петербургѣ, въ одиночныхъ камерахъ. Для самихъ отбывающихъ наказаніе это составляетъ пожалуй не отягченіе участи, а облегченіе. Ужъ если судьба привела сидѣтъ въ тюрьмѣ, то конечно лучше въ одиночной камерѣ, чѣмъ въ общей съ уголовными. Но по закону одиночное содержаніе тяжеле общаго. И эта большая тяжесть выражается учетомъ трехъ дней за четыре. Слѣдовательно, присужденные къ годичному заключенію въ крѣпости и посаженные вмѣсто того въ одиночную тюрьму подлежатъ освобожденію черезъ девять мѣсяцевъ.

«XX вѣкъ» 13 и 15 апрѣля 1906 г., №№ 18 и 20.

# Передъ открытіемъ Государственной Думы.

Близокъ день открытія Государственной Думы!..

Еще недѣля—и русскій народъ вступитъ въ свои права... Еще недѣля—и онъ перестанетъ быть объектомъ мѣропріятій; изъ предмета обратится въ лицо—полномочное, полноправное и самодѣятельное...

Готовится великій день!..

Великій—по своему реальному значенію. Не мен'є того великій по значенію внутреннему, психологическому.

Второй годъ Россія живетъ на—пока. Нормальная жизнь государства остановилась. Мысль всѣхъ и каждаго фиксировалась на одномъ моментѣ—теперь такомъ близкомъ—на созывѣ народныхъ представителей.

Крестьяне не вносятъ платежей, земскихъ, государственныхъ и выкупныхъ, и не заключаютъ арендныхъ договоровъ на землю—до Думы. Брошенные во множествъ по тюрьмамъ и въ Якутскую область или въ Архангельскую и Вологодскую губерніи считаютъ дни не до конца сроковъ, назначенныхъ имъ судомъ или администраціей, а до дня созыва Думы. Печать съежилась — тоже до Думы. И въ частной жизни даже все откладывается, все отсрочивается —до прихода властнаго и авторитетнаго хозяина...

Какъ у Некрасова:

«Вотъ прівдетъ баринъ-баринъ насъ разсудитъ»...

# Крестьянскій вопросъ—насущная ближайшая задача Государственной Думы.

Когда пять мѣсяцевъ назадъ мощная волна революціи подняла со дна моря слезъ, горя и нужды всѣ наши вѣками накопившіяся потребности и бѣды и, вынеся ихъ на поверхность, обнажила общественные недуги и язвы, тогда воочію развернулась картина полнаго кризиса. Вездѣ горе, вездѣ нужда, вездѣ несправедливость. Стало ясно, что все требуетъ реформы и притомъ скорѣйшей.

Вспомните резолюціи, заявленія, требованія, воззванія—съ вздовъ, союзовъ, партій, солдатъ, почтовыхъ чиновниковъ, поляковъ, евреевъ, женщинъ, учащихся и т. д. Вспомните и сложите вмъстъ, что требовалось осуществить безотлагательно «революціоннымъ путемъ».

Рабочіе соглашались ждать до рѣшенія учредительнаго собранія всего, кромѣ восьмичасового рабочаго дня и другихъ мѣръ по охранѣ труда. Крестьянскій союзъ также все готовъ былъ отложить, но передачу казенной и частновладѣльческой земли земледѣльцамъ требовалъ произвести немедленно. Солдаты требовали, чтобы до созыва народныхъ представителей былъ сокращенъ срокъ службы и улучшены условія ихъ быта. Евреи—немедленнаго уравненія въ правахъ съ христіанами и уничтоже-

нія черты осъдлости. Поляк**и** — чтобы имъ была сейчасъ гарантирована автономія. Учащіеся — революціоннаго преобразованія средней и высшей школы...

Передъ стороннимъ наблюдателемъ въ то время невольно возникалъ вопросъ: да зачъмъ же Дума или учредительное собраніе? Требуютъ сразу обновленія ръшительно всего государственнаго и общественнаго строя. Если это возможно, то зачъмъ сложная процедура выборовъ представителей, зачъмъ отъ непосредственнаго производительнаго труда, хотя на короткое время, все населеніе, а наиболъе активные элементы — на цълые годы?

Ни одинъ изъ авторовъ резолюцій конечно ни минуты не думалъ, что мыслимо прочное переустройство громаднаго организма страны, въ основахъ и въ деталяхъ, сразу, «революціоннымъ путемъ». Каждый оцѣнивалъ только картину общей неправды подъ опредѣленнымъ угломъ зрѣнія, и ему казалось, что то, что подъ этимъ угломъ особенно выдѣляется на первый планъ, таковымъ представляется и въ перспективѣ. У каждаго слишкомъ наболѣло, наиболѣе ему близкое, и страстное желаніе освободиться отъ своихъ страданій заставляло забывать, что страданія другого не менѣе сильны и что въ государствѣ все тѣснѣйшимъ образомъ связано и находится въ постоянномъ взаимодѣйствіи.

Отвлеченная теоретическая мысль отвъчала: сразу, сейчасъ—ничего; всъ усилія должны быть сосредоточены на созданіи наилучшихъ способовъ разръшенія кризиса — на примъненіи къ выбору представителей самой совершенной системы, на формальномъ обезпеченіи представительству полноты власти и т. д. Даже гарантіи гражданской свободы требовались теоретиками не столько по внутреннему значенію свободы, сколько какъ условіе, безъ котораго нельзя разсчитывать на върное отраженіе въ выборахъ настроенія, желаній и воли народа.

Пять мѣсяцевъ прошли. Кое-кто и кое въ чемъ добились удовлетворенія требованій «революціоннымъ путемъ» — солдаты, желѣзнодорожные служащіе, остававшіеся «вѣрными долгу»... другіе что-то не припоминаются. Въ массахъ населенія горе, нужда и вѣковыя обиды еще сильнѣе обострились... Теоретическая мысль тоже осталась неудовлетворенной...

Передъ Государственной Думой стоитъ вопросъ громадной важности: съ чего начать органическую работу, чему отдать силы на первыхъ порахъ?

Я не говорю, конечно, о такихъ простыхъ задачахъ, которыя не требуютъ ни особаго напряженія энергіи, ни особой затраты времени и труда, какъ амнистія или частичное исправленіе карательной системы отмѣною смертной казни. Я говорю о коренныхъ задачахъ, разрѣшеніе которыхъ требуетъ большой созидательной творческой работы.

Когда нужно сдѣлать все, то необходимость заставляетъ выбирать между тѣмъ, что нужнѣе. Какая же самая глубокая нужда русской жизни?

Возьмите любую изъ печатавшихся въ газетахъ таблицъ распредъленія выборщиковъ или изъ нынъ печатающихся таблицъ распредъленія членовъ Государственной Думы. Возьмите любую изъ телеграммъ о результатахъ выборовъ въ губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ. Вездъ бросается въ глаза: столько-то лицъ, принадлежащихъ къ одной партіи, столько-то, принадлежащихъ къ другой, и столько-то крестьянъ.

Возьмите отчеты о ходѣ выборовъ и, за рѣдкими исключеніями, увидите фразы: -«крестьяне поставили условіемъ, чтобы столько-то мѣстъ было отдано имъ», «крестьяне отдали свои голоса такой-то партіи или такимъ-то кандидатамъ», «крестьяне не пропустили никого изъ лицъ иныхъ сословій» и т. д.

Въ Россіи нѣтъ единаго гражданина. Мнѣ скажутъ: —въ Россіи нѣтъ гражданина вовсе. Я отвѣчу: —нѣтъ и единаго обывателя.

Всюду есть богатые и бѣдные, капиталисты и люди труда, работодатели и рабочіе, родовитые и люди «безъ рода и племени». Въ Россіи же надъ всѣми иными дѣленіями стоитъ дѣленіе на крестьянъ и не-крестьянъ. Крестьянинъ-собственникъ, даже крупный землевладѣлецъ или промышленникъ — онъ для надѣльнаго землепашца свой, «мужикъ». Фельдшеръ же, не говоря о врачѣ, писецъ, учитель или разорившійся дворянинъ, владѣющій двумя десятинами—чужой, «баринъ». Ихъ раздѣляетъ все — духовные идеалы и внѣшнія условія быта, одежда, пища, навыки, интересы, правовое положеніе и степень безправія.

Въ «Русскомъ Словѣ» была напечатана на-дняхъ слѣдующая телеграмма:

«Въ селѣ Кибарщинѣ, Суражскаго уѣзда, Черниговской губ., была произведена лѣсная порубка въ имѣніи земскаго начальника и разгромленъ винокуренный заводъ. Былъ вызванъ карательный отрядъ, который и произвелъ безчеловѣчную экзекуцію: были сожжены пять домовъ, шесть гуменъ, сарай. Убиты два крестьянина и многіе изувѣчены, и всть безб исключенія были выпороты».

«Всѣ безъ исключенія были выпороты». И это фактъ не только не единичный, а въ отношеніи крестьянъ — нормальный, если, конечно, можно называть нормальной самую вопіющую ненормальность!.. Какъ до отмѣны тѣлеснаго наказанія, такъ и послѣ, «порка» была и осталась обычнымъ универсальнымъ средствомъ расправы съ крестьянами. Не избіеніе нагайками, а именно порка — унизительное сѣченіе по обнаженному тѣлу, съ соблюденіемъ всѣхъ отвратительныхъ обрядовъ издѣвательства надъ человѣческимъ достоинствомъ. Сѣченіе съ циничнымъ счетомъ ударовъ, съ требованіемъ мольбы о пощадѣ, раскаянія и чуть не благодарности за «вразумленіе»...

Убиваютъ—по суду и безъ суда, —калѣчатъ, бьютъ, бросаютъ произвольно по тюрьмамъ, разоряютъ всѣхъ русскихъ обывателей одинаково. Но сѣкутъ—однихъ крестьянъ. Разсказываютъ, что при введеніи «законнаго» порядка на Сибирской желѣзной дорогѣ драли всѣхъ безразлично. Если да, то это было исключеніе.

Уровень правъ для крестьянъ неизмѣримо ниже. Уровень безправія—неизмѣримо выше.

Какъ ни возмутителенъ произволъ, фактически чинимый администраціей въ городахъ, онъ лишь въ слабой мъръ конкуррируетъ съ произволомъ деревенскимъ. Въ деревнъ начальническій произволъ не выражается, быть можетъ, въ такихъ кричащихъ формахъ, но онъ проникаетъ гораздо глубже.

Въ деревнъ—усмотръніе начальства и произволь есть законная, постоянная норма. Тамъ произволь царитъ по праву. Онъ не прикрытъ исключительными правилами усиленной или чрезвычайной охраны, а возведенъ въ постоянный принципъ. Въ деревнъ произволъ проведенъ столь систематично и послъдовательно, что крика протеста противъ него нельзя услышать. Слышенъ только плачъ...

Въ городъ для всемогущаго «начальства», все-таки, есть предълы. Внъ властнаго воздъйствія остаются семейныя отношенія, частное хозяйство и поведеніе обывателя, поскольку оно лично его касается.

А гдѣ границы запретнаго для «властной руки» въ деревнѣ? Ихъ не существуетъ. Цѣпь крестьянскихъ начальниковъ, въ силу закона, имѣетъ право регулировать отношенія въ семьѣ, разрѣшая раздѣлы или, напротивъ, заставляя вмѣстѣ жить, вмѣстѣ ѣсть и вмѣстѣ работать тѣхъ, кровная связь между которыми порвалась. Начальство по праву наблюдаетъ за хозяйственной «рачительностью» и за порочностью образа жизни крестьянъ. Наконецъ, все крестьянское населеніе деревни поставлено относительно центральной фигуры мѣстной жизни—земскаго начальника—въ положеніе солдатъ-подчиненныхъ, подлежащихъ дисциплинарной отвѣтственности.

Ничего подобнаго не знаютъ и не испытываютъ не-крестьяне. Пойдемте далѣе. Всѣ классы населенія глубоко страдаютъ отъ взгляда, послѣдовательно проводимаго во внутреннюю политику, что просвѣщеніе народа есть зло или, по меньшей мѣрѣ, дѣло ненужное.

Среднихъ учебныхъ заведеній безобразно мало и система обученія въ нихъ ниже всякой критики. Въ высшихъ — профессіонализму принесены въ жертву общеобразовательныя задачи. Но степень страданія крестьянъ отъ такой политики не поддается сравненію.

Насажденіе простой грамотности въ деревнѣ встрѣчаетъ только сплошныя препятствія. Правильной школьной организаціи внѣ городовъ, въ сущности, нѣтъ вовсе. Ибо едва ли можно называть организаціей слабыя попытки земства удовлетворить потребность въ просвѣщеніи, то путемъ обхода «видовъ правительства», то путемъ тайнаго имъ противодѣйствія. Заботы представителей государственной власти цѣликомъ сводятся не къ тому, чтобы крестьяне и ихъ дѣти лучше и полнѣе обучались, а къ тому, чтобы усвоеніе техники чтенія, письма и счета отнюдь не повело къ усвоенію знаній и къ умственному развитію.

Нужно ли это доказывать? Кто сомнъвается, пусть возьметъ программы церковно-приходскихъ школъ, — единственныхъ, на

которыя тратятся общегосударственныя средства, или просмотритъ каталоги книгъ, допускаемыхъ къ обращенію среди крестьянъ.

Также внѣ сравненія стоитъ степень экономической нужды и экономическаго безсилія крестьянства. Русская деревня буквально выбивается изъ силъ на работѣ и буквально живетъ впроголодь.

Взрослый кустарь-ткачъ зарабатываетъ при двънадцати-часовой зимней работъ 10—15 коп. въ день. Средній дневной лътній заработокъ не превышаетъ 30—40 коп. Недаромъ въ начальные моменты призыва къ обновленію всего строя жизни крестьянская деревня отрицательно относилась къ фабрично-заводскимъ рабочимъ, называя ихъ «котлетниками», которые бъсятся съ жиру... Любая случайность — неурожай, смерть хозяина, пожаръ, даже падежъ лошади — и семья обрекается на нищету: мужикъ, баба, дъти должны идти «въ кусочки»...

Возьмемъ, наконецъ, иную область—нравы и обычаи. Вспомнимъ положеніе несчастной страдалицы изъ страдальцевъ, мученицы изъ мучениковъ — деревенской жены, матери, невѣстки. Ни минуты покоя, старость въ сорокъ лѣтъ... и побои, побои, побои... Вспомнимъ сквернословіе, обманъ, низкопоклонство, торжество рубля... Гдѣ царитъ въ той же степени грубость, насиліе, безпросвѣтная темь?..

Всѣхъ больше страдаютъ крестьяне. Ихъ горе всего сильнѣе, нужда самая глубокая, самая ужасная.

И страна больна всего больше болѣзнью крестьянства.

Крестьянъ въ Россіи 80 милліоновъ, рабочихъ — три или четыре. Основа всей экономической жизни—крестьянскій земледѣльческій трудъ. Имъ оплачиваются чиновники, онъ содержитъ войско, онъ платитъ по займамъ, за его счетъ государство удовлетворяетъ культурныя потребности высшихъ классовъ.

Темнота деревни служитъ неодолимой помъхой улучшенія земельной культуры. Исключительное безправіе — такая же помѣха образованію самодѣятельной личности въ крестьянствѣ, безъ чего немыслимъ выходъ изъ нищеты. И эта исключительность въ безправіи, въ экономическомъ безсиліи и въ отсутствіи просвѣщенія — причина розни, причина того, что есть «господа» и «мужики».

Чрезвычайность значенія крестьянскаго вопроса всегда у насъ

сознавалась. Выдвигался онъ изъ ряда всѣхъ другихъ и въ первый періодъ освободительнаго движенія. Ноябрьскій земскій съѣздъ 1904 г. не ограничился резолюціей о равенствѣ правъ для всѣхъ гражданъ, независимо отъ происхожденія, сословія и національности, а рядомъ особо упомянулъ о распространеніи на крестьянъ общихъ правовыхъ нормъ и объ уравненіи ихъ въ правахъ съ лицами другихъ сословій.

Но затѣмъ, когда стали слагаться политическія партіи и программы, осталась только общая формула о гражданской свободѣ и равенствѣ. Вмѣсто указаній на крестьянскій вопросъ во всемъ его объемѣ, тщательному обоснованію онъ подвергся въ одной лишь части, и вопросъ аграрный затемнилъ другія стороны колоссально большого крестьянскаго вопроса.

Да, безспорно, общая формула покрываетъ правовую и культурную стороны крестьянскаго вопроса. Но общія средства проведенія въ жизнь началъ свободы и равенства его не разрѣшаютъ. Если для этого въ отношеніи не-крестьянъ гораздо болѣе нужно уничтожить, нежели создать, то въ отношеніи крестьянъ, наоборотъ—необходимо созиданіе.

Насколько сравнительно проста работа разрушительная, настолько трудна — созидательная. Исключить изъ законовъ то, что не соотвѣтствуетъ гражданской свободѣ и ее нарушаетъ — легко. Чѣмъ же тогда, однако, будутъ регулироваться правоотношенія въ деревнѣ? — Ничѣмъ... Ибо если подойти ко всѣмъ безъ изъятія законамъ, касающимся крестьянъ, и къ учрежденіямъ и лицамъ, примѣняющимъ эти законы, съ точки зрѣнія началъ свободы, то рѣшительно все будетъ подлежать отмѣнѣ и упраздненію. Останется пустое мѣсто. Ни суда, ни административной власти, ни общественнаго самоуправленія — ничего въ деревнѣ не останется.

Изъ существующаго ничто и не должно остаться—года лишняго не можетъ оставаться. Нельзя забывать только, что даже земскіе начальники — сплошь вредный институтъ — совершаютъ и такія дъйствія, совершать которыя кому-нибудь безусловно необходимо.

Я отнюдь не склоненъ умалять значеніе утоленія крестьянскаго земельнаго голода. Я отмъчаю только, что увеличеніе плошади крестьянской земли не исчерпываетъ всей нужды деревни.

При избраніи выборщиковъ, уполномоченные отъ мелкихъ крестьянъ-землевладѣльцевъ и отъ волостей меня спрашивали: «какъ будетъ насчетъ земли?» Собравшіеся въ губернскій городъ, крестьяне-выборщики спрашивали: «какъ будетъ на счетъ правовъ?»

Непосредственно ощущаемая нужда — нужда экономическая. И массы, живущія непосредственными ощущеніями, думаютъ только о ней. Передъ людьми же, выдъленными массами, отръшившимися отъ непосредственныхъ ощущеній и поднявшимися на гору отвлеченнаго мышленія, раскрывается горизонтъ во всей его ширинъ. И они говорятъ: «будутъ права—будетъ земля».

Россія — изстрадавшійся, больной организмъ. Больны всѣ его части. Глубже всего хроническій болѣзненный процессъ проникъ въ крестьянство. Онъ вызвалъ недугъ острый. Параллельно должно вестись леченіе симптоматическое и радикальное. Первое—дать землю тому, у кого ее мало или нѣтъ вовсе. Второе—завершить раскрѣпощеніе крестьянъ, создать условія обращенія пассивнаго полураба въ активную самодѣятельную личность.

Я отнюдь не склоненъ также умалять значеніе предстоящей учредительной работы Государственной Думы и общей работы органической по осуществленію общихъ началъ гражданскаго свободнаго бытія. Но я утверждаю и повторяю, что, дабы влить начала свободы въ крестьянскую деревню, необходимо неизмѣримо большее, чъмъ для постановки на новыя основы жизни другихъ классовъ.

Ръшить крестьянскій вопросъ—значить уничтожить «барина» и «мужика» и слить ихъ въ образъ единаго русскаго свободнаго гражданина.

(Ръчь, сказанная 19 апръля въ собраніи, устроенномъ партіей демократическихъ реформъ для обсужденія ближайшихъ задачъ Государственной Думы).

> «XX Въкъ» 21 апръля 1906 г., № 25.

# Что дълать Думъ?

Слухи о томъ, что до дня перваго засъданія Думы будутъ утверждены и распубликованы основные законы, оправдались.

27 апръля предстоитъ открытіе Государственной Думы. 24 апръля въ собраніи узаконеній напечатанъ указъ объ утвержденіи основныхъ государственныхъ законовъ и 82 статьи текста этихъ законовъ.

Такимъ образомъ, пунктъ третій манифеста 17 октября, за три дня до созыва Думы, фактически оказался отмѣненнымъ. И до сихъ поръ много разъ дѣлались отступленія отъ торжественно возвѣщеннаго начала, «чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы». Но то были оступленія, имѣвшія, все-таки, хоть нѣкоторое оправданіе — или въ настоятельной необходимости, или во временномъ характерѣ законодательныхъ распоряженій. Даже «учрежденіе Государственной Думы» 20 февраля, съ формальной точки зрѣнія, устраняло возраженія противъ его изданія: манифестъ 17 октября разрушилъ «учрежденіе» 6 августа, безъ предварительно же намѣченной схемы дѣятельность Думы была бы на первыхъ порахъ неизбѣжно безсистемной, если не безпорядочной.

Подобныя объясненія къ чрезвычайно важному новому акту не приложимы. Его цѣль, какъ сказано въ указѣ, свести воедино постановленія, имѣющія значеніе основныхъ законовъ, закрѣпить ограниченіе права законодательнаго почина народныхъ предста-

вителей областью законовъ, не отнесенныхъ къ основнымъ, и точно провести различіе между компетенціей законодательной власти и власти верховнаго управленія. Все это въ предълахъ необходимой схемы имъло опредъленія и до 24 апръля.

Мысль, руководившая составителями акта, заключалась очевидно не столько въ техническомъ усовершенствованіи и не въ кодифицированіи того, что разновременно было издано, сколько въ стремленіи помимо Думы дать сводъ русскихъ конституціонныхъ законовъ съ тѣмъ, чтобы этотъ сводъ поставить надъ Думою.

Какъ и чъмъ должна и можетъ отвътить Дума на основные законы, изданные за три дня до принятія ею отвътственности за судьбы родины?

Отвътъ можетъ быть одинъ: работой и немедленнымъ приступомъ къ ней.

Во многомъ ограниченія основныхъ законовъ—страшныя слова. Жизнь только регулируется формами и принципами. Наполняетъ же жизнь вложенное въ формы и въ принципы содержаніе.

Что означаетъ фраза: «никто не можетъ быть задержанъ подъ стражею иначе, какъ въ случаяхъ, закономъ опредѣленныхъ?»—Сама по себъ, она не означаетъ ничего.

За нею можетъ стоять полная гражданская неприкосновенность личности—если «опредъленные закономъ случаи» дъйствительно соотвътствуютъ праву личной неприкосновенности, и если гражданинъ закономъ же огражденъ отъ злоупотребленій въ отношеніи его органовъ власти. И ею же покрываются порядки, существующіе въ Россіи сейчасъ.

А весь отдѣлъ «о правахъ и обязанностяхъ россійскихъ подданныхъ» ничего другого, кромѣ такихъ фразъ, въ себѣ не содержитъ. Передъ Думой — полная возможность влить въ пустыя формы этого отдѣла то содержаніе, которое дастъ, наконецъ, населенію гражданскую свободу.

Что значитъ фраза: «собственность неприкосновенна», —когда вслъдъ за нею стоятъ слова: «принудительное отчужденіе недвижимыхъ имуществъ, когда сіе необходимо для какой-либо государственной или общественной пользы, допускается не иначе, какъ за справедливое и приличное вознагражденіе». Развъ ею устраняется ръшеніе аграрнаго вопроса, путемъ отчужденія въ

пользованіе крестьянъ, во имя государственной пользы, частно владъльческой земли?

Во многомъ другомъ ограниченія, конечно, не суть слова. Но неужели изъ этого слъдуетъ для Думы необходимость отказа отъ работы?

Нътъ, нътъ и нътъ!..

Не такова минута, чтобы изъ-за чего бы то ни было имъли право избранники народа отказываться отъ работы.

Надъ силою стоитъ право—законъ. Надъ бездушнымъ закономъ—одухотворенная правда. И въ концѣ концовъ, какъ право побѣждаетъ силу, такъ правда побѣждаетъ формальное право.

Въ концъ концовъ!.. Да, въ реальныхъ условіяхъ момента все можетъ побъдить сила... Такія ли, однако, передъ нами условія? На сегодня, пожалуй, да. Но на завтра—нътъ...

Близко, близко свътлое завтра. Залогъ его наступленія — въ подъемъ народнаго духа. Въ подъемъ — не къ насилію и крови, а къ торжеству божественной правды...

Трудно будетъ Государственной Думъ отръшиться отъ тяжести непосредственнаго впечатлънія: въ одинъ день съ основными законами еще стали извъстны имена новыхъ министровъ...

Хочется върить, что сознаніе отвътственности все превозможетъ... Членовъ Думы ничто укрыть не въ силахъ. Ни на кого они не могутъ перенести отвътственности за то, что будетъ совершаться послъ 27 апръля.

> «XX Въкъ» 27 апръля 1896 г., № 30

#### 27-ое апръля.

Навсегда будетъ памятенъ этотъ день.

Давняя мечта горячаго патріотизма и давнее требованіе спокойнаго разсудка сбылись: народу возвращено его естественное право. Право прямого, активнаго участія въ направленіи судебъ родины. Право—безъ котораго когда-то встарь еще возможно было государственное общеніе, а затъмъ все уклонилось на ложный путь.

Ложный путь привелъ въ тупикъ...

Пока государственная организація слагалась, быть можетъ, и нужно было усиленіе власти за счетъ свободы гражданъ. Когда она сложилась, власть должна была сойти съ мистическаго искусственнаго пьедестала, опуститься на землю и стать слугой народа.

Власть этого не хотъла... Не хотъла—и пережила самое себя. Неограниченная верховная власть обратилась въ самовластіе чиновниковъ...

Сорокъ пять лѣтъ назадъ болѣзненно ожидали сегодняшняго дня, какъ увѣнчанія зданія обновленной реформами страны. День наступилъ — чтобы начать обновленіе. Реформы, данныя извнѣ, въ жизнь не проникли: свобода и право народа безсильны противъ стоящей надъ народомъ власти.

Власть должна принадлежать самому народу. Иначе немыслимо прочное обновленіе.

## Что дълать Думъ?

Слухи о томъ, что до дня перваго засъданія Думы будутъ утверждены и распубликованы основные законы, оправдались.

27 апръля предстоитъ открытіе Государственной Думы. 24 апръля въ собраніи узаконеній напечатанъ указъ объ утвержденіи основныхъ государственныхъ законовъ и 82 статьи текста этихъ законовъ.

Такимъ образомъ, пунктъ третій манифеста 17 октября, за три дня до созыва Думы, фактически оказался отмѣненнымъ. И до сихъ поръ много разъ дѣлались отступленія отъ торжественно возвѣщеннаго начала, «чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы». Но то были оступленія, имѣвшія, все-таки, хоть нѣкоторое оправданіе — или въ настоятельной необходимости, или во временномъ характерѣ законодательныхъ распоряженій. Даже «учрежденіе Государственной Думы» 20 февраля, съ формальной точки зрѣнія, устраняло возраженія противъ его изданія: манифестъ 17 октября разрушилъ «учрежденіе» 6 августа, безъ предварительно же намѣченной схемы дѣятельность Думы была бы на первыхъ порахъ неизбѣжно безсистемной, если не безпорядочной.

Подобныя объясненія къ чрезвычайно важному новому акту не приложимы. Его цёль, какъ сказано въ указ , свести воедино постановленія, им вющія значеніе основных законовъ, закр впить ограниченіе права законодательнаго почина народных в предста-

### За мъсяцъ.

1 мая 1906.

Результаты выборовъ въ Государственную Думу. — Что ими опредълилось? — Кто побъдилъ на выборахъ и кто побъжденъ? — Крестьяне и партійныя программы. — Къ вопросу о прямомъ и степенномъ голосованіи. — «Разгонятъ» ли Думу?

Намъ приходится начать если не съ признанія своей ошибки то съ признанія чрезмѣрнымъ того скептицизма, съ которымъ мы отнеслись, мѣсяцъ назадъ, въ оцѣнкѣ степени возможности опредѣлить политическую физіономію Государственной Думы до ея открытія, на основаніи результатовъ выборовъ. Мы писали: «и послѣ завершенія второй выборной стадіи нельзя будетъ съ вѣроятностью гадать не только о судьбѣ министерства 17 октября, но рѣшительно ни о чемъ». Дѣйствительность показала, что не съ вѣроятностью даже, а съ увѣренностью можно говорить и до начала занятій Думы о многомъ.

Выборы безповоротно опредѣлили отношенія подавляющаго большинства членовъ Думы какъ къ министерству, которое правило Россіей полгода, такъ и къ тому—еще болѣе откровеннореакціонному, которое приняло власть за четыре дня до открытія Думы. Выборами окончательно опредѣлился тонъ настроенія первыхъ представителей народа—по выраженію рескрипта 18 февраля 1905 г., «достойнѣйшихъ, довъріемъ народа облеченныхъ людей». Этотъ тонъ служитъ несомнѣннымъ залогомъ того, что царству безотвѣтственной и самовластной бюрократіи фактически при-

шелъ конецъ, и что Дума приложитъ всѣ усилія, дабы конецъ царства бюрократіи получиль и юридическое выраженіе. Тонъ настроенія не обнаруживаетъ столь же рельефно характера созидательной дъятельности Думы, но кое-что и въ этомъ отношеніи опредѣлилось. Дума едва ли пойдетъ по пути, рекомендуемому крайними лъвыми элементами. Едва ли она останется въ предѣлахъ созданія условій для разрѣшенія всѣхъ наболѣвшихъ жизненныхъ вопросовъ въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ-когда на смѣну нынѣшнему ея составу получатъ возможность придти люди, инымъ, болѣе совершеннымъ порядкомъ и при иныхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ избранные, и когда дѣятельность представительства не будетъ имъть юридическихъ преградъ, поставленныхъ законами 20 февраля. Едва ли Дума перваго созыва не попытается сама ихъ преодолъть, не только замъною одной бумаги другою, а на живомъ дълъ обновленія родины. Едва ли она не сдълаетъ активныхъ шаговъ къ скоръйшему удовлетворенію жгучихъ потребностей минуты...

Русское общество въ полтора года революціи поразительно выросло въ политическомъ смыслъ. Не менъе поражаетъ, какъ окръпъ духъ протеста противъ насилія, гнета и безправія, и въ какія законченныя формулы онъ вылился. Духъ ръшительнаго протеста охватилъ всъ слои населенія. Особенно характерно это показали выборы въ городахъ, выдъленныхъ въ отдъльныя избирательныя единицы. Въ Петербургъ, въ Москвъ, въ Одессъ, даже въ выборщики не прошло не только ни одного реакціонера, но и ни одного октябриста. И съ какимъ блескомъ проходили кандидаты конституціонно-демократической партіи! За нихъ вотировали тысячи, гдъ за противниковъ ихъ - сотни. Чиновничій Петербургъ слился съ дворянско-купеческой Москвой и съ разноплеменной Одессой. Аристократическая литейная часть въ Петербургъ съ торгово-промышленной-спасской, съ мелко-домовладъльческой — коломенской и съ чиновничьей — Петербургской Стороной. За «кадетовъ» подавали голоса: крадучись отъ начальства-чиновники; крадучись отъ хозяевъ-приказчики и, какъ говорятъ, придворные конюха и лакеи... Даже среди нихъ «крамола» свила гнъздо. Если такъ, то какія нужны еще доказательства, что именуемое «крамолой», въ дѣйствительности, не «крамола», а отраженіе мысли и воля народа?..

При окончательныхъ выборахъ въ городахъ, шансы кандидатовъ были прямо пропорціональны степени завъренной репрессіями политической «неблагонадежности». Сопоставьте двѣ послъдовательныя телеграммы изъ Харькова, напечатанныя въ «Двадцатомъ Вѣкѣ» (№№ 17 и 20). Отъ 11-го апрѣля: «Высланный въ Пинегу профессоръ Н. А. Гредескулъ судебной палатой приговоренъ сегодня по литературному дѣлу къ 15-рублевому штрафу. Кандидатура его въ Государственную Думу обезпечена. Г. Дурново сдълалъ все для торжественнаго успъха уважаемаго всъмъ Харьковомъ ученаго». Отъ 14-го апръля: «Выборы члена Думы не состоялись. Явилось 12 выборщиковъ. Отложены до 21 апръля. Причина — ожиданіе выборщиками отвъта на кассаціонную жалобу въ сенатъ по поводу исключенія изъ списковъ профессора Гредескула»... Выборщики прибъгли къ послъднему средству, чтобы провести въ Думу проф. Гредескула — не явились и «сорвали» производство выборовъ въ назначенный день.

Первый департаментъ сената, вопреки заключенію оберъ-прокурора и, прибавимъ точному, разуму закона, жалобы харьковскихъ выборщиковъ не уважилъ. 21-го апръля выборы состоялись — и вотъ что оповъстила агентская телеграмма: «Членомъ Государственной Думы отъ Харькова избранъ профессоръ Гредескулъ, получившій изъ 74 голосовъ 73. Затъмъ баллотировался присяжный повъренный Булгаковъ, получившій 71 голосъ. Баллотировка Гредескула состоялась по требованію выборщиковъ, несмотря на заявленіе городского головы, что баллотировка эта незаконна въ виду исключенія Гредескула изъ числа выборщиковъ»,.. Могъ ли проф. Гредескулъ разсчитывать на такую исключительную популярность въ Харьковъ — въ городъ, въ которомъ мъстные интересы никогда не концентрировались вокругъ университета и профессорской коллегіи, — если бы онъ въ теченіе посл'єднихъ м'єсяцевъ не подвергался аресту и двукратному сужденію, завершившемуся ссылкой въ административномъ порядкъ?! Скажутъ: его популярность раздула и сдълала печать. Отчасти-пожалуй, да. Но главная доля заслуги принадлежитъ безспорно чинившемуся въ отношеніи его насилію и произволу.

Большее, что можно относить въ результатахъ выборовъ на счетъ вліянія печати, въ частности газетъ, и вообще политиче-

Сегодня пала стѣна между Россіей и Западомъ. И тамъ формы участія народа во власти несовершенны! Что же въ томъ, что при несовершенныхъ формахъ предстоитъ начать работу первому представительству въ Россіи?! Не формы создаютъ людей, а люди создаютъ формы. Въ несовершенныхъ формахъ труднѣе работать. Но что дается безъ труда, безъ напряженія?...

Сегодняшній день завоеванъ, онъ стоилъ жертвъ и крови... Какое будетъ завтра? Быть безцвѣтнымъ оно не можетъ. Но завтра—или конецъ революціи, или ея начало...

> «XX Въкъ» 27 апръля 1906 г., № 30.

ческія положенія, то и указанія, конечно, ихъ бы преимущественно касались. Разъ такія положенія заняли второе мѣсто, а впередъ выдвинулись столь конкретныя требованія — освободить лишенныхъ свободы и вырвать изъ рукъ власти самое страшное орудіе — закономѣрное убійство, —то очевидно, что главный рычагъ составлялъ именно духъ протеста, покрывавшій различіе теоретическихъ убѣжденій.

При такихъ условіяхъ и обстоятельствахъ, побъда внъ большихъ городовъ конституціоналистовъ-демократовъ, какъ политической партіи, представляется далеко не въ томъ видъ, какъ ее рисуютъ партійные органы. И пораженіе октябристовъ также не означаетъ, въ сущности, того, что населеніемъ отвергнута ихъ программа. Бъда союза 17 октября была въ томъ, что въ него влились всѣ вообще консервативно-реакціонные элементы. Монархисты типа «Московскихъ Въдомостей», «союза истиннорусскихъ людей» и «Русскаго Собранія» были въ большинствъ губерній слишкомъ малочисленны для образованія самостоятельныхъ группъ. Другого выхода для нихъ не было, и они слились съ октябристами. Но слившись — отняли отъ октябристовъ ихъ политическую физіономію и на ея м'єсто поставили свои имена, хорошо знакомыя по дъятельности въ земствъ, въ дворянскихъ собраніяхъ и въ м'єстном'ь городскомъ самоуправленіи. Эти элементы искренно могли усвоить только два полемическихъ тезиса программы союза 17 октября: отрицаніе автономіи Польши и учредительнаго собранія. И почти исключительно ими они аргументировали доводы противъ избранія «кадетовъ». Не нужно быть тонкимъ психологомъ, чтобы предсказать, на чьей сторонъ окажется побъда, когда людей, ежедневно и на каждомъ шагу видящихъ произволъ и ощущающихъ всѣ слѣдствія подневольнаго существованія, одни призываютъ къ свободъ, праву и равенству, а другіе предваряютъ отъ возможности слишкомъ, быть можетъ, ръшительнаго разрыва съ прошлымъ... Съ декабря правительствомъ разстрѣляно и повѣшено болѣе пятисотъ человѣкъ и арестовано и сослано двадцать что-ли тысячъ — это факты. А расчлененіе Россіи изъ-за предоставленія полякамъ самостоятельности въ области удовлетворенія національно-мѣстныхъ потребностей и интересовъ и провозглашение учредительнымъ собраніемъ республики — это только условныя и весьма проблематическія возможности...

Насколько ослабили положеніе октябристовъ слившіеся съ ними реакціонеры, настолько же усилилъ положеніе конституціоналистовъ-демократовъ бойкотъ выборовъ, объявленный соціалистическими партіями. Бойкотъ, по своей явной нецѣлесообразности и по полному несоотвѣтствію настроенію минуты—скорѣй и безъ крови свергнуть ненавистный режимъ— не былъ популяренъ. И какъ для реакціонныхъ элементовъ не было другого выхода, кромѣ сліянія съ октябристами, такъ элементы оппозиціонные не имѣли иного флага, подъ которымъ могли объединиться, кромѣ флага партіи народной свободы.

Выше мы исключили изъ распредъленія членовъ Думы по политическимъ партіямъ крестьянъ-землепашцевъ, т.-е. «коренныхъ» крестьянъ, какъ они сами себя называютъ. Насъ вынуждаютъ такъ поступать и личныя впечатлѣнія, и то, что приходится слышать и читать.

Всѣ выбранные крестьяне, конечно, читали не одну, а навърное по нѣскольку главныхъ партійныхъ программъ, и содержаніе программъ несомнѣнно руководило ими при баллотировкѣ «господъ». Собственные же ихъ положительные идеалы во многомъ стоятъ отъ программъ особнякомъ и до момента выборовъ не имѣли формулировки. Къ этой формулировкѣ крестьянскіе представители Думы приступили только теперь и— что весьма характерно—ведутъ дѣло совершенно самостоятельно. Съѣхавшіеся въ Петербургъ крестьяне собираются и толкуютъ между собой, ничуть не обнаруживая желанія имѣть какихъ бы то ни было руководителей, хотя бы изъ числа будущихъ товарищей по Думѣ.

Мы полагаемъ, что одною изъ причинъ, по которымъ крестьяне могутъ и, съ своей точки зрѣнія, должны считать всѣ партійныя программы «господскими», является отсутствіе въ нихъ отвѣтовъ на религіозные запросы. Тезисъ объ абсолютной свободѣ вѣроисповѣданія имѣетъ не положительный, а отрицательный характеръ. Имъ устраняются всякія стѣсненія совѣсти, исповѣданія вѣры и пропаганды религіозныхъ убѣжденій. Средства же и способы удовлетворенія религіозной потребности оставляются

имъ вопросомъ открытымъ. Онъ, напротивъ, отвергаетъ всякую регламентацію ихъ. Тезисъ объ отдівленій церкви отъ государства имъетъ тотъ же характеръ. Въ связи съ предыдущимъ, онъ раскрываетъ для върующаго полную возможность свободно удовлетворять религіозныя потребности, но въ то же время, въ сущности, лишаетъ его этой возможности. Ибо, разрушая государственную организацію средствъ отправленія христіанскаго культа, онъ на мъсто разрушенной никакой иной не создаетъ. Наконецъ, уже прямо обрекаетъ на то, что должна оставаться вовсе безъ удовлетворенія одна изъ основныхъ религіозныхъ потребностей — обученіе дътей Закону Божію — тезисъ объ отдъленіи церкви отъ школы. Легко сказать крестьянину, что обученіе дътей молитвамъ, сообщеніе имъ понятій о таинствахъ и христіанскихъ догматахъ и т. д. онъ можетъ, если желаетъ, вести у себя дома, въ семьъ, или черезъ посредство какого хочетъ учителя!..

Запросы и нужды крестьянства въ области религіозныхъ потребностей чрезвычайно интенсивны и идутъ еще дальше, захватывая отношенія къ духовенству, ненормальность которыхъ мало ощутима для религіозно-индифферентной интеллигенціи и столь сильно даетъ себя чувствовать крестьянамъ въ деревнъ. 19-го апръля партіей демократическихъ реформъ было устроено въ Петербургъ публичное собраніе для обсужденія ближайшихъ задачъ Государственной Думы. Въ преніяхъ между прочими принялъ участіе членъ Думы Д. И. Назаренко—крестьянинъ харьковской губерніи, типичный малороссъ, по всъмъ признакамъ коренной хлъборобъ. Говорившими ранъе его были подробно развиты правовая и экономическая стороны крестьянскаго вопроса. А потому Д. И. Назаренко началъ съ оговорки, что онъ поведетъ собраніе еще только въ одинъ уголокъ нужды крестьянъ. И этимъ уголкомъ оказались именно отношенія къ духовенству.

Въ чрезвычайно образной рѣчи, ораторъ — этотъ терминъ вполнѣ приложимъ къ Д. И. Назаренко—очертилъ то общее недоумѣніе, смѣшанное съ возмущеніемъ, которое невольно возникаетъ у крестьянъ, какъ только они начинаютъ вникать въ отношенія, сложившіяся между ними и служителями алтаря. Родился младенецъ, надо совершить таинство, окрестить — плати. Заболѣлъ человѣкъ, надо пособоровать—опять плати. Умеръ—плати.

ской агитаціи, -- это разницу между силою, съ которою оппозиціонное отношеніе населенія къ нынѣшнему правительству отразилось въ городскихъ избирательныхъ собраніяхъ и въ губернскихъ. Разница есть, но она не велика. По исходу выборной кампаніи для не-крестьянъ и крестьянъ, такъ сказать паспортныхъ, т.-е. числящихся только землепашцами, губерніи центральной Россіи, въ которыхъ не было борьбы на національной почвѣ, можно раздѣлить на три группы: въ одной избраны сплошь конституціоналисты-демократы, въ другой — тоже сплошь представители правыхъ партій, въ третьей — смѣшанный составъ. Послѣдняя группа численно больше первой и второй. И это показываетъ, что баллотировались не столько партійные списки, сколько конкретные мъстные люди. Но если внимательно прочесть ихъ имена и начавшія уже появляться въ газетахъ краткія біографіи, то окажется, что у значительнаго большинства такое прошлое, которое на языкъ жандармовъ и департамента полиціи именуется «запятнаннымъ».

На выборахъ побъдилъ духъ протеста и побъжденъ режимъ, объявленный 17 октября уничтоженнымъ и, пожалуй, никогда не дававшій себя такъ рѣзко чувствовать, какъ именно послѣ манифеста о дарованіи незыблемыхъ основъ гражданской свободы, о введеніи конституціонной формы правленія и объ отвѣтственности министерства. Эксцессы революціи, особенно московское вооруженное возстаніе, вызвали въ декабрѣ и въ январѣ поворотъ въ общественномъ настроеніи. И если бы избраніе членовъ Думы производилось не въ мартѣ, а тогда же, то можно съ полнымъ основаніемъ думать, что исходъ былъ бы другой. Четыре мѣсяца безудержныхъ эксцессовъ правительственной власти затмили впечатлѣніе насильственныхъ революціонныхъ актовъ и вернули настроеніе, слагавшееся въ теченіе перваго періода развитія освободительнаго движенія. Что это такъ — характерныхъ доказательствъ весьма много.

Во всѣхъ указаніяхъ, которыя избиратели дѣлали избранникамъ, въ первую голову повсемѣстно ставились: амнистія и отмѣна смертной казни. Арестами, судебными и административными карами и разстрѣлами — по суду и безъ суда — всего болѣе злоупотребляло въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ правительство. Если бы главнымъ рычагомъ на выборахъ служили отвлеченно-теоретирявшей послѣднюю надежду на сохраненіе своего существованія, могло и должно было явиться желаніе дискредитировать составъ членовъ Думы—это болѣе, чѣмъ возможно и вѣроятно. Утопающій хватается за соломину, хотя бы ее приходилось принимать изъ рукъ врага. Такъ и правительственныя сферы готовы были, думаемъ, особенно въ первую минуту растерянности, соединиться съ бойкотировавшими выборы соціалистами и опрокинуть результаты избранія, во имя строгаго соблюденія четырехчленной формулы, ранѣе казавшейся имъ такой опасной. Умирать никому не охота! И такъ страстно желаніе умирающаго продлить жизнь, хоть не надолго... А смерть отжившаго режима уже витаетъ въ воздухѣ. Еще немного—и онъ безповоротно отойдетъ въ прошлое...

Мы никогда не были безусловными сторонниками прямыхъ выборовъ. Годъ назадъ, когда еще работала Булыгинская комиссія, не была окончена война и мечталось, что новый государственный строй получитъ осуществленіе въ теченіе двухъ-трехъ мѣсяцевъ, мы, въ виду ускоренія разрѣшенія кризиса и слабой тогда подготовленности всѣхъ классовъ населенія къ политическимъ выборамъ, на первый разъ категорично высказывались за степенное избраніе, какъ внѣ городовъ, такъ и въ городахъ. Дальнѣйшій ходъ освободительнаго движенія заставилъ насъ въ отношеніи городовъ признать возможнымъ и даже болѣе цѣлесообразнымъ примѣнить прямое голосованіе. Въ отношеніи же внѣ-городскихъ избирательныхъ единицъ, только-что прошедшіе выборы, по нашему мнѣнію, обнаружили такія достоинства степеннаго избранія, съ которыми, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ считаться.

Во-первыхъ, получилась тѣснѣйшая органическая связь между членами Думы и населеніемъ такихъ крупныхъ территоріальныхъ единицъ, какъ губернія. При прямыхъ выборахъ, членъ Думы былъ бы представителемъ уѣзда — ста или двухсотъ тысячъ населенія. Теперь—онъ одинъ изъ представителей милліона, двухъ и даже трехъ. Его, черезъ посредство степеней, послали всѣ эти милліоны; они его знаютъ, за его дѣятельностью будутъ слѣдить, и онъ принялъ на себя отвѣтственность не передъ тысячами, а передъ милліонами. Вмѣстѣ съ тѣмъ образовалось простое и вѣрное средство общенія. Образовалась пирамида: избиратели самой глухой деревни знаютъ уполномоченныхъ, уполномоченные—вы-

блошиховь, выблющики-избранныхов. И всё другь друга значить, KING KONKPETHICKS, BROTHS CODETS JEHRICKS JULYS. BATS OTHERS. члему Думы деревенскиять избирателяють, если бы онть быть выбранть примымъ голосованіемъ, безконечно трудно. Газетъ деревня не читаеть; собрать убадный митингь — невозможно. Для избирателей потребовать отъ него отчетъ нелегче. При существоваим же промежуточныхъ степеней трудности устранкотся. Выборшики члену Думы поименно извъстны. И онъ можеть ихъ собоать, и они могуть, собравшись, его пригласить. Также точно выборщикъ всегда можетъ устроить собраніе тѣхъ, кто его уполиомочиль. Уполномоченный — оповъстить все населеніе своего околотка. Будеть ли практиковаться общеніе народныхъ избранникойъ съ избирателями — впередъ сказать гадательно. Но что оно желательно - врядъ ли кто станетъ возражать. Крестьяневыборщики той губерній, гд в мы участвовали въ выборахъ, и до избранія, и послъ, настойчиво просили, чтобы представители оргаиизовали періодическіе събзды, выражая полную готовность пріважать въ губерискій городъ по первому зову.

Во-вторыхъ, степенное избраніе расширило кругь кандидатовъ ить члены Думы. Приведемъ примъръ. Въ той же губерніи двънадиать утвадовъ; избрано восемь лицъ; по утвадамъ эти восемь членовъ Думы распредъляются такъ: отъ трехъ уъздовъ выбрано по два и отъ двухъ по одному. Объективно разсуждая, въ подобномъ распредъленіи нельзя не видѣть того, что болѣе подходящихъ кандидатовъ, чёмъ избранные, въ семи уёздахъ не оказалось. И этимъ устранена случайность проживанія въ убздів не одного, а двухъ популярныхъ политическихъ дъятелей. Подобную случайность могла бы и при прямыхъ выборахъ устранить система, называемая scrutin de liste, по которой нѣтъ ограниченія права быть избраннымъ правомъ участія въ выборахъ по данному избирательному округу. Но насколько населеніе-подчеркиваю: не городское, а увздное-воспользовалось бы при первыхъ выборахъ этой поправкой къ прямому голосованію — большой вопросъ. И среди кандидатовъ своего увзда въ начальныхъ стадіяхъ выборовъ голоса страшно разбивались, и тутъ давало себя чувствовать отсутствіе общеизвъстныхъ именъ-мыслимо ли думать, чтобы голоса могли сосредоточиться на чужомъ человъкъ.

Далъе, наконецъ, степенные выборы отняли отъ представителей

узко-мъстную окраску. Опытъ Запада учитъ, что чъмъ дробнъе избирательныя единицы, тъмъ болъе торжествуютъ въ палатахъ мъстные интересы. Наоборотъ: чъмъ единицы крупнъе, тъмъ выше поднимается значеніе интересовъ общихъ. Помнимъ, на городскихъ выборахъ въ Петербургъ, осенью 1903 г., избиратели не столько требовали отъ кандидатовъ въ гласные объщаній о постановкъ городского хозяйства на новыя начала, сколько объщанія добиться постройки п'вшеходнаго моста черезъ Екатерининскій каналъ или устройства сквера вокругъ церкви Михаила Архангела и т. п. На нынъшнихъ выборахъ мы слышали, какъ одинъ выборщикъ-крестьянинъ, выражая удовольствіе по поводу успѣшнаго избранія его земляка, говорилъ: «Ну, теперь у насъ земская школа будетъ преобразована въ двухклассную министерскую — «онъ» добьется». Едва-ли справедливо было бы упрекать наивнаго выборщика въ отсутствіи способности подняться надъ эгоистичными интересами родного села. Но едва ли онъ самъ былъ бы полезнымъ и желательнымъ членомъ Думы.

Мы далеки отъ мысли преувеличивать значеніе приведенныхъ положительныхъ сторонъ системы степеннаго избранія и, на основанія ихъ, возводить систему въ принципъ. Мы отмѣчаемъ ихъ только какъ фактъ, несомнънно оказавшій вліяніе на результатъ. А потому предлагаемъ считаться съ ними при практической оцънкъ послъдовательнаго проведенія теоріи всеобщаго, равнаго и прямого голосованія. Первый опытъ, по нашему мнѣнію, рельефно показалъ, что эта теорія необходимо предполагаетъ широкое развитіе политически-партійныхъ организацій и средствъ политической пропаганды. До тъхъ поръ, слъдовательно, пока ни организація, ни средства пропаганды не проникли въ глубь крестьянской деревни изъ десятка дворовъ, принятіе теоріи во всемъ ея объемъ заставляетъ быть крайне осторожнымъ. Лица, участвовавшія въ выборахъ по петербургской губерніи, передавали намъ, что они вынесли обратное впечатлѣніе и что послѣ выборовъ ихъ скептическое отношеніе къ прямому голосованію не усилилось, а ослабѣло. Это различіе впечатлѣній тѣмъ болѣе вынуждаетъ возражать противъ прямого голосованія, какъ общаго шаблона, равно примѣнимаго, при настоящихъ обстоятельствахъ, повсемѣстно. Петербургская и московская губерніи находятся въ исключительных условіях в. Достаточно вспомнить, что и въ Лугв, и

Молебенъ захочешь отслужить-плати. Жениться собрался-тутъ ужъ плати тридцать рублей, «а не то хоть къ въдьмъ вънчаться ступай». Давала земля урожай, были деньги-и платили. «А теперь не въ моготу!» «Пошли мы-разсказывалъ Д. И. Назаренкокъ священнику и спрашиваемъ: такъ и такъ, молъ, - какъ же это таинства христіанскія и торговля — все только за деньги?» А священникъ отвъчаетъ: «А духовенство чъмъ будетъ жить?— Жалованья мы не получаемъ, доходовъ другихъ не имъемъ»... «Да, дъйствительно, чъмъ же имъ жить», смекнули крестьяне. «И вотъ, когда, послъ избранія, я, —такъ закончилъ Д. И. Назаренко, - спрашивалъ крестьянъ, чего мнъ должно добиваться въ Думѣ, они сказали:-Иди, братъ, ты на своей спинъ узналъ все горе и всю нужду крестьянскую. Земли намъ, конечно, надо, прежде всего, - потому безъ земли жить стало совствить невозможно; еще, чтобы права были; еще, чтобы и мы могли дътей всему обучать; а еще-чтобы духовенству отъ казны жалованье положили». «Нельзя такъ оставлять, что священники по дворамъ ходять, у нищихъ милостыню выпрашивають и таинства пролаютъ»...

Ръчь Д. И. Назаренко напомнила намъ, какъ на предвыборныхъ собраніяхъ въ уъздъ, гдъ мы лично принимали участіе въ выборахъ, а затъмъ въ губернскомъ городъ, одинъ крестьянинъвыборщикъ, пожилой старикъ, настойчиво пытался вызвать интересъ къ тъмъ же самымъ вопросамъ и противоръчіямъ. Лишенный дара слова и умънья ясно формулировать мысли, онъ путался и успъха не имълъ. И «господа», и «мужики» его не слушали. Послъдніе даже останавливали и какъ будто конфузились за него. Мы не довърялись тогда впечатлънію, но намъ казалось, что крестьянами, не слушавшими и останавливавшими старика, руководила мысль: «они», т.-е. господа, этого не поймутъ...

Когда обнаружились еще первые результаты выборовъ, въ газетахъ промелькнулъ слухъ, что будто въ правительственныхъ сферахъ стали циркулировать толки о преимуществахъ всеобщаго и прямого голосованія передъ системой законовъ 6-го августа и 11-го декабря 1905 г. Былъ ли этотъ слухъ плодомъ фантазіи газетныхъ репортеровъ—не знаемъ. Но что у бюрократіи, поте-

Сопоставьте теперь это предсказаніе съ тімъ, всіми одинаково завъряемымъ, подъемомъ духа и молитвеннымъ настроеніемъ, съ которымъ крестьянская Россія шла на выборы, съ тъми ожиданіями и надеждами, которыя она возлагаетъ на Думу. Сопоставьте это карканье съ такой картинкой съ натуры, какую мы заимствуемъ изъ «Правды Божіей» (№ 94). Зарисована она въ Черниговъ. «Сильное впечатлъніе произведено такимъ заявленіемъ. Всталъ Н. Миклашевскій и въ глубокомъ волненіи призвалъ избранныхъ поклясться—пожертвовать во борьбть за свободу встыв, даже жизнью, если будеть надо... Дальше ръчь оборвалась и говорившій ораторъ разрыдался. Въ отвѣтъ ему одинъ изъ выборщиковъ сказалъ, что защищать свободу должны не только избранные въ Думу, а и оставшіеся дома, и призвалъ встьх в присутствующих вы готовности умереть за свободу... Вставъ съ своихъ мъстъ и поднявъ руки вверхъ, все собраніе прокричало:

#### — «Клянемся»!

Или вотъ выдержка изъ рѣчи Д. И. Назаренко, часть которой мы уже приводили («Страна» № 52). ...«Пріѣхалъ я въ Петербургъ... Съ разныхъ сторонъ я слышу теперь: ты, молъ, не очень... того...

- «Что «того»?—спрашиваю.
- «А то,—говорятъ,—разгонятъ вашего брата... Господа! Не въръте этому... Скажите имъ, что этого не будетъ... Не знаютъ они, что такое Дума для крестьянскаго народа... Какъ Мессію ждали евреи, такъ и народъ ждетъ Думу и всякихъ благъ отъ нея: Дума—наша сила, наша воля, наша честь. И ее разогнать? Этого нельзя сдълать!
- «Но если случится такое, я знаю душу крестьянина и скажу вамъ; исторія не знаетъ еще такого взрыва народнаго гнѣва, какой будетъ у насъ, если посягнутъ на представителей народа...
- «Я знаю, много есть людей, которые скажутъ царю:— Распни ее!—и укажутъ на Думу... Но гдѣ Пилатъ? Кто возьметъ на себя его роль? Если же кто и согласится на это, то придется ему обмыть свои руки не въ простой водѣ, а въ крови народа... Нѣтъ, этого не будетъ, не можетъ быть»...

Только безумный, при подобномъ отношеніи къ Думѣ всего народа, могъ бы употребить противъ нея силу...

боршиковъ, выборщики-избранныхъ. И всѣ другъ друга знаютъ, какъ конкретныхъ, вполнъ опредъленныхъ лицъ. Дать отчетъ члену Думы деревенскимъ избирателямъ, если бы онъ былъ выбранъ прямымъ голосованіемъ, безконечно трудно. Газетъ деревня не читаетъ; собрать уъздный митингъ - невозможно. Для избирателей потребовать отъ него отчетъ нелегче. При существованіи же промежуточныхъ степеней трудности устраняются. Выборщики члену Думы поименно извъстны. И онъ можетъ ихъ собрать, и они могутъ, собравшись, его пригласить. Также точно выборщикъ всегда можетъ устроить собраніе тъхъ, кто его уполномочилъ. Уполномоченный — оповъстить все населеніе своего околотка. Будетъ ли практиковаться общеніе народныхъ избранниковъ съ избирателями — впередъ сказать гадательно. Но что оно желательно - врядъ ли кто станетъ возражать. Крестьяневыборщики той губерніи, гд в мы участвовали въ выборахъ, и до избранія, и послъ, настойчиво просили, чтобы представители организовали періодическіе съѣзды, выражая полную готовность пріъзжать въ губернскій городъ по первому зову.

Во-вторыхъ, степенное избраніе расширило кругъ кандидатовъ въ члены Думы. Приведемъ примъръ. Въ той же губерніи двънадцать увздовъ; избрано восемь лицъ; по увздамъ эти восемь членовъ Думы распредвляются такъ: отъ трехъ увздовъ выбрано по два и отъ двухъ по одному. Объективно разсуждая, въ подобномъ распредъленіи нельзя не видъть того, что болъе подходящихъ кандидатовъ, чъмъ избранные, въ семи уъздахъ не оказалось. И этимъ устранена случайность проживанія въ убздв не одного, а двухъ популярныхъ политическихъ дъятелей. Подобную случайность могла бы и при прямыхъ выборахъ устранить система, называемая scrutin de liste, по которой нътъ ограниченія права быть избраннымъ правомъ участія въ выборахъ по данному избирательному округу. Но насколько населеніе—подчеркиваю: не городское, а увздное-воспользовалось бы при первыхъ выборахъ этой поправкой къ прямому голосованію — большой вопросъ. И среди кандидатовъ своего уъзда въ начальныхъ стадіяхъ выборовъ голоса страшно разбивались, и тутъ давало себя чувствовать отсутствіе общеизв'єстныхъ именъ-мыслимо ли думать, чтобы голоса могли сосредоточиться на чужомъ человъкъ.

Далѣе, наконецъ, степенные выборы отняли отъ представителей

область военнаго законодательства, войскового хозяйства, организаціи войска, комплектованія и т. д. Конкуррирующими съ Думою учрежденіями поставлены архаическіе военный и адмиралтействъсовъты и даже—этому не всякій и повъритъ—главные военный и военно-морской суды.

Военная диктатура, проявлявшаяся въ разстрълахъ, совершавшихся лейтенантами и поручиками, измънила нъсколько форму, но не измънила содержанія. Куда дальше идти, когда севастопольскій комендантъ отказалъ привести въ исполненіе распоряженіе перваго министра о предоставленіи члену Государственной Думы г. Сипягину права пріъхать въ Севастополь?!

Мало будутъ различаться послъдствія, какъ если Думу «разгонятъ» правительственныя войска, такъ и если ее «разгонятъ» боевыя дружины революціи. Выборы показали громадную высоту подъема въ населеніи духа протеста. Но противъ чего главнымъ образомъ?—Противъ насилія, безправія и крови. Откуда бы насиліе ни пришло—оно не встрътитъ въ массахъ сочувствія. Напротивъ: оно встрътитъ ръшительный отпоръ. Съ другой стороны, выборы показали, что реальныя потребности народа такъ насущны, что для него все равно: произведено ли избраніе по правильной или неправильной системъ, достаточно ли опредъленно и полно написано въ законъ о правахъ и предълахъ власти представителей. Для народа важно, чтобы Дума немедленно приступила къ ръшенію практическихъ задачъ минуты, чтобы она работала, не покладая рукъ, и чтобы она свято помнила клятву умереть за свободу...

«Вѣстникъ Европы» 1906 г., № 5.

# Гдъ правда?

Первымъ словомъ, раздавшимся съ ораторской трибуны въ Государственной Думѣ, было: амнистія. Оно раздалось еще прежде, чѣмъ успѣлъ выразить благодарность за избраніе предсѣдатель Думы, С. А. Муромцевъ. Раздалось — и встрѣтило единодушный горячій откликъ всѣхъ безъ исключенія избранниковъ народа.

Амнистія же составила центральный вопросъ перваго дѣлового засѣданія Думы — 29 апрѣля. И въ отвѣтномъ адресѣ на тронную рѣчь амнистіи удѣлено особое мѣсто... Въ преніяхъ по поводу адреса противъ амнистіи не слышно было ни одного голоса. Были голоса, осуждавшіе политическія убійства, но и они не отвергали настоятельной необходимости забыть прошлое и даровать амнистію.

Второй лозунгъ минуты, столь же ясно, точно и единодушно формулированный Думой: отмѣна смертной казни. Дума съ исключительной отзывчивостью приняла предложеніе комиссіи, составлявшей адресъ, включить въ обращеніе къ монарху призывъ къ отмѣнѣ наказанія лишеніемъ жизни и просьбу о немедленномъ пріостановленіи исполненія состоявшихся смертныхъ приговоровъ.

И опять въ стънахъ Таврическаго дворца не слышно было ни серьезныхъ возраженій, ни даже глубокихъ сомнъній. Ибо, конечно, нельзя считать за таковыя заявленія, что требованіе отмъны смертной казни диктуется противоръчивымъ сантимен-

тализмомъ людей, которые боятся крови, проливаемой за преступленіе, и въ то же время ѣдятъ мясо или глотаютъ живыхъ устрицъ...

А черезъ стѣны, оглашавшіяся рукоплесканіями единственно правомочныхъ представителей страны, пытаются достигнуть до слуха монарха иные голоса, иныя желанія, иныя требованія... Объ этихъ иныхъ голосахъ раньше представленія адреса Государю оповъстилъ «Правительственный Въстникъ» 6 мая—въ тотъ самый день, когда первый предсъдатель первой русской Государственной Думы въ первый разъ былъ приглашенъ къ Высочайшему двору...

За тремя тысячами восемью стами тремя подписями одесскій отдѣлъ союза русскаго народа «умоляетъ» Государя, «неограниченнаго самодержца», «не давать политическимъ преступникамъ амнистіи и не уничтожать за ихъ дѣянія смертной казни, которую (чего?) не проситъ и не желаетъ русскій народъ, а дерзаетъ требовать именемъ народа лишь настоящая Дума».

Отдѣлъ того же союза въ г. Рузѣ грозитъ народнымъ «ожесточеніемъ» и «самосудомъ», къ чему поведутъ «непримѣненіе» смертной казни и «дарованіе» амнистіи.

Тульская дружина «за въру и Царя» и члены «союза за Царя и порядокъ» протестуютъ противъ Думы, которая «осмпълилась» обратиться съ требованіем объ амнистіи и объ отмънѣ смертной казни. Они раскрываютъ козни «дерзкихъ измѣнниковъ», «теперь захватившихъ въ свои руки Государственную Думу», увѣряютъ, что членами Думы руководитъ «только желаніе довести дѣло революціи до конца» и «слезно молятъ» не отмѣнять смертной казни и не давать амнистіи, угрожая, въ противномъ случаѣ, «страшнымъ взрывомъ патріотическаго негодованія».

Однородныя телеграммы прислали до 6 мая члены «патріотическаго общества» изъ Тифлиса и отдѣлъ «русскаго собранія» изъ Казани. Затѣмъ телеграммы посыпались, какъ изъ рога изобилія: каждый день «Правительственный Вѣстникъ» ими заполняетъ по нѣсколько столбцовъ.

Гдѣ же дѣйствительная народная правда? Желаетъ ли народъ амнистіи и отмѣны смертной казни? И что гораздо важнѣе: нужны ли въ настоящій моментъ для блага Россіи отмѣна смертной казни и амнистія.

Голоса, пытающієся говорить именемъ народа помимо Думы, стремятся опорочить върность отраженія Думой настроенія и воли населенія. Особенно характерна въ этомъ отношеніи, напечатанная рядомъ съ приведенными, телеграмма екатеринославскаго союза русскаго народа.

Екатеринославскій союзъ пишетъ, что «върноподданные» съ нетерпъніемъ ждали созыва «лучшихъ людей», «но жестоко ошиблись: не лучшіе люди, не выразители интересовъ всего народа попали въ Думу, а люди властолюбивые и гордые, заботящіеся о захватъ большей власти въ свои руки въ интересахъ своей партіи». Истинные «лучшіе люди», — откровенно, но безъ скромности, заявляетъ союзъ—это «мы», и тутъ же объясняетъ причину своего пораженія на выборахъ. «Мы не могли провести лучшихъ людей въ Думу потому, что бороться съ побъдившей теперь партіей тъми средствами, какія употребляла она, намъ запрещала наша совъсть». Въ заключеніе союзъ молитъ распустить «эту Думу» и собрать «върныхъ русскихъ людей на земскій соборъ».

Не будемъ становиться на ту же зыбкую почву, хотя безъ сомнѣнія имѣемъ для того неизмѣримо большія основанія. Не будемъ вскрывать анонимовъ единичныхъ и тысячныхъ подписей. Не будемъ заподозривать искренности приславшихъ телеграммы.

Не станемъ сопоставлять пассивности, вообще столь свойственной нашимъ реакціонерамъ, съ изумительной быстротой, проявленной ими въ собираніи тысячъ подписей и въ отправленіи телеграммъ. Забудемъ близость содержанія заявленій, граничащую съ тождественностью.

Забудемъ также явно сквозящую въ телеграммѣ изъ Екатеринослава горечь партійной обиды, подсказавшую не то кивокъ въ сторону противниковъ, не то доносъ...

Мы не сомнѣваемся, что въ стотридцатимилліонномъ населеніи Россіи есть люди того образа мыслей и настроенія, которое такъ выпукло и ярко выразилось въ мольбѣ и угрозахъ не давать амнистіи и не отмѣнять смертной казни. Но что же изъ этого слѣдуетъ?

Результатъ выборовъ въ Думу есть фактъ, а предположеніе, что въ «земскомъ соборѣ» окажутся другіе люди, которые станутъ говорить на другомъ языкѣ, есть надежда, — соломина, за

которую хватается утопающій. Члены «дружины за вѣру и Царя», «союза русскаго народа», «русскаго собранія» и т. д., и т. д.— вѣдь они участвовали въ выборахъ. Вѣдь они баллотировали и баллотировались. Почему же ни одного изъ нихъ нигдѣ не выбрали? Какое основаніе думать, что при новыхъ выборахъ изъчисла ихъ пройдутъ не единицы, а тѣ сотни, которыя необходимы для образованія большинства въ Думѣ или въ земскомъ соборѣ? Вѣдь нельзя же серьезно утверждать, что во всѣхъ безъ исключенія губерніяхъ результатъ выборовъ опредѣлили противныя совѣсти средства проведенія кандидатовъ...

Отвътъ можетъ быть одинъ: подобный образъ мыслей, подобные политическіе и правовые идеалы и подобное настроеніе присущи нъкоторой части населенія, но эта часть численно не велика, и ея авторитетъ и значеніе ничтожны.

Выборы совершенно объективно показали основной тонъ настроенія подавляющаго большинства народа. И если настроеніе массъ не вполнѣ вѣрно выражено Думой, то эта невѣрность скорѣе касается крайнихъ лѣвыхъ, нежели крайнихъ правыхъ элементовъ: послѣдніе отъ выборовъ не уклонялись, а первые ихъ бойкотировали.

Результатъ выборовъ есть фактъ, съ которымъ не могутъ конкуррировать никакія заявленія, отъ кого бы они ни исходили и сколько бы они ни имѣли подписей. Если бы у насъ была свобода печати, то навѣрное мы читали бы теперь столь же осуждающія Думу телеграммы и резолюціи, прямо противоположнаго содержанія. Напомнимъ октябрскіе и ноябрскіе «дни свободы». Почти ежедневно въ «Правительственномъ Вѣстникъ» и въ «Новомъ Времени» печатались вѣрноподданническіе приговоры сельскихъ обществъ. И тоже почти ежедневно въ «Сынѣ Отечества» печатались приговоры объ образованіи изъ сельскихъ обществъ и волостей чуть что не маленькихъ республикъ. И тѣ, и другіе очевидно имѣли весьма небольшую цѣну.

Если еще можетъ быть споръ, то только о господствующихъ въ данный моментъ положительныхъ идеалахъ народа. Рѣзко отрицательное же отношеніе къ правительственной дѣятельности стоитъ внѣ спора. Народъ, начинающій политическую жизнь, иначе бы не могъ дать настолько оппозиціонно-однородный составъ Думы. Никакіе милліоны, никакая пропаганда не въ силахъ

были бы провести въ Думу, по терминологіи авторовъ телеграммы изъ Тулы, сплошь однихъ «дерзкихъ измѣнниковъ». И всѣ сужденія объ искусственности и случайности выборовъ устраняются тѣмъ, что отрицательное отношеніе народа къ правительству имѣетъ полное фактическое и логическое объясненіе.

Это отношеніе сложилось на почвѣ общаго сознанія, что режимъ безправія и произвола привелъ жизнь страны въ безвыходный тупикъ. Опредѣленность же и законченность его явились слѣдствіемъ эксцессовъ правительственной власти въ послѣднее время.

Сознаніе массъ всего сильнѣе реагируетъ на экцессы. Тонъ революціоннаго настроенія, такъ систематично повышавшійся въ теченіе всего прошлаго года, сразу замѣтно понизился послѣ ноябрскихъ и декабрскихъ событій. Но когда за ними послѣдовали еще большіе эксцессы со стороны власти, впечатлѣніе отъ этихъ событій изгладилось. Его затмили безпримѣрныя казни и безчисленные аресты. Сопоставленіе торжественно провозглашенной свободы съ повседневной и повсемѣстной дѣйствительностью напрашивалось въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ помимо воли каждый день, каждый часъ. Могла ли эта простая работа мысли, доступная самому малокультурному уму, не отразиться въ равной мѣрѣ на психикѣ и города, и деревни?

Казни, аресты и ссылки тяжелымъ кошмаромъ давятъ мысль народа. Пойдите въ глухую заброшенную деревню и тамъ прежде всего васъ спросятъ: «когда это кончится?» Впечатлѣнія разстрѣловъ и тысячъ людей, томящихся въ тюрьмахъ, истомили народъ. Мысль устала. Она болѣзненно жаждетъ покоя и мира. Амнистія и прекращеніе казней изъ желанія обратились въ потребность.

Не научныя соображенія руководили, конечно, избирателями, требовавшими отъ избранниковъ, чтобы они добивались отмѣны смертной казни. И не въ силу научныхъ доводовъ Дума единодушно вотировала включеніе въ адресъ словъ: «смертная казнь никогда и ни при какихъ условіяхъ не можетъ быть назначаема». Въ избирателяхъ и въ большинствѣ членовъ Думы говорила жгучая потребность минуты.

Не оправданіе дъйствій политическихъ преступниковъ заставляетъ Думу говорить и повторять: амнистія, амнистія!—а также

жгучая потребность минуты. Потребность сбросить кошмаръ и сказать прошлому: «довольно, конецъ»...

Глубоко върны заключительныя слова адреса: «есть требованія народной совъсти, въ которыхъ нельзя отказывать, съ исполненіемъ которыхъ нельзя медлить».

Амнистія и прекращеніе казней не навъянныя народу извнъ желанія. Это дъйствительныя потребности народа,—потребности, вытекающія изъ данныхъ конкретныхъ обстоятельствъ. Въ переживаемый критическій моментъ удовлетвореніе ихъ настолько же необходимо для блага Россіи, насколько необходимы народному сознанію покой и миръ...

«XX вѣкъ» 12 мая, 1906 г. № 44.

## Надо же кончить...

Надо же кончить съ той юридической нелъпицей, которая явилась слъдствіемъ провозглашенія «незыблемыхъ основъ гражданской свободы» безъ одновременнаго облеченія этихъ основъ въ формулы закона...

Надо же кончить съ вопіющей несправедливостью и съ тѣмъ непримиримымъ противорѣчіемъ между житейской правдой и правдой бездушнаго закона, которыя въ устахъ тысячъ заключенныхъ, сосланныхъ, осужденныхъ и подлежащихъ осужденію выливаются въ словахъ: «да, мы виновны только въ томъ, что повѣрили манифесту 17 октября»...

Надо же кончить со всъмъ тъмъ, къ чему привели эксцессы революціи, съ одной стороны и во стократъ ихъ превзошедшіе эксцессы правительственной реакціи—съ другой...

Нельзя теперь, въ маѣ, въ іюнѣ, подъ угломъ зрѣнія уголовнаго уложенія и уложенія о наказаніяхъ, оцѣнивать дѣйствія и поступки, совершавшіяся во время сумятицы октябрьскихъ, ноябрьскихъ декабрьскихъ и январскихъ дней.

Тогда была именно сумятица---юристу иного термина не подыскать.

Кодексы и ихъ безчисленныя дополненія не были ни отмънены, ни измънены. Но власть въ октябръ и въ ноябръ бездъйствовала—законовъ не примъняла. Что страннаго въ томъ, что населеніе тоже перестало считаться съ закономъ?! Когда же оно

утвердилось въ сознаніи отсутствія правового регулятора всѣхъ проявленій общественности, и когда отдѣльные его слои и классы стали добиваться торжества своихъ интересовъ революціоннымъ путемъ, или, какъ тогда говорилось, «явочнымъ порядкомъ», —то власть также перешла на революціонный путь. Она также стряхнула съ себя путы закона и начала разстрѣливать безъ суда, сѣчь, выжигать деревни, бросать людей въ тюрьмы безъ всякаго основанія и предъявленія какого бы то ни было обвиненія.

Располагая такой силой, какъ войско, власть, конечно, побъдила. Но, побъдивъ революціонныя вспышки революціонными же средствами, она не сказала: «довольно, теперь миръ». Нътъ, власть вспомнила, что существуютъ карательныя нормы уголовныхъ кодексовъ, и стала возстановлять нарушенную побъжденными правду законодательныхъ запретовъ и приказовъ.

И вотъ, въ настоящій моментъ мы частью вступили, частью вступаемъ въ полосу судебныхъ процессовъ. Уже получился клубокъ безконечныхъ противорѣчій и безконечной нелѣпицы. Клубокъ все растетъ и все больше и больше запутывается. Разобрать его по ниточкамъ невозможно. Его можно только разрубить, поставивъ на недавнее прошлое крестъ и произнеся столь страстно всѣми ожидаемое слово «амнистія».

Передо мной письмо со станціи Тулунъ сибирской желѣзной дороги, написанное 12 мая. Письмо прислала мать одного изъ «политическихъ преступниковъ», г-жа Крушинская. 9 января ея сынъ вмѣстѣ съ другими шестнадцатью лицами былъ арестованъ на станціи Тулунъ. Въ тотъ же день на станціи Зима было арестовано нѣсколько десятковъ человѣкъ. Всѣ арестованные до начала мая содержались въ центральной Александровской каторжной тюрьмѣ, при исключительно тяжелыхъ условіяхъ и обстановкѣ, безъ предъявленія имъ обвиненія. Теперь таковое предъявлено по ст. 102, 126 и 129 уголовнаго уложенія.

Фактически всѣ эти лица обвиняются, по словамъ письма, «за желаніе якобы устроить вооруженное возстаніе и за принадлежность къ стачечному комитету». «На дѣлѣ же, — пишетъ г-жа Крушинская, — вина ихъ состояла въ желаніи устроить профессіональный союзъ». Съ этою цѣлью они собирались на митинги, на которыхъ, между прочимъ, обсуждали вопросъ о всеобщемъ избирательномъ правѣ и призывали къ бойкоту противъ

были бы провести въ Думу, по терминологіи авторовъ телеграммы изъ Тулы, сплошь однихъ «дерзкихъ измѣнниковъ». И всѣ сужденія объ искусственности и случайности выборовъ устраняются тѣмъ, что отрицательное отношеніе народа къ правительству имѣетъ полное фактическое и логическое объясненіе.

Это отношеніе сложилось на почвъ общаго сознанія, что режимъ безправія и произвола привелъ жизнь страны въ безвыходный тупикъ. Опредъленность же и законченность его явились слъдствіемъ эксцессовъ правительственной власти въ послъднее время.

Сознаніе массъ всего сильнѣе реагируетъ на экцессы. Тонъ революціоннаго настроенія, такъ систематично повышавшійся въ теченіе всего прошлаго года, сразу замѣтно понизился послѣ ноябрскихъ и декабрскихъ событій. Но когда за ними послѣдовали еще большіе эксцессы со стороны власти, впечатлѣніе отъ этихъ событій изгладилось. Его затмили безпримѣрныя казни и безчисленные аресты. Сопоставленіе торжественно провозглашенной свободы съ повседневной и повсемѣстной дѣйствительностью напрашивалось въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ помимо воли каждый день, каждый часъ. Могла ли эта простая работа мысли, доступная самому малокультурному уму, не отразиться въ равной мѣрѣ на психикѣ и города, и деревни?

Казни, аресты и ссылки тяжелымъ кошмаромъ давятъ мысль народа. Пойдите въ глухую заброшенную деревню и тамъ прежде всего васъ спросятъ: «когда это кончится?» Впечатлѣнія разстрѣловъ и тысячъ людей, томящихся въ тюрьмахъ, истомили народъ. Мысль устала. Она болѣзненно жаждетъ покоя и мира. Амнистія и прекращеніе казней изъ желанія обратились въ потребность.

Не научныя соображенія руководили, конечно, избирателями, требовавшими отъ избранниковъ, чтобы они добивались отмѣны смертной казни. И не въ силу научныхъ доводовъ Дума единодушно вотировала включеніе въ адресъ словъ: «смертная казнь никогда и ни при какихъ условіяхъ не можетъ быть назначаема». Въ избирателяхъ и въ большинствѣ членовъ Думы говорила жгучая потребность минуты.

Не оправданіе д'в'йствій политических преступников заставляєть Думу говорить и повторять: амнистія, амнистія!—а также

однимъ фактомъ принадлежности къ организаціямъ, объединившимся въ союзъ союзовъ, совершили дѣяніе, предусмотрѣнное 126 статьей.

Кромъ малолътнихъ и древнихъ стариковъ, вся Россія безъ малаго перебывала въ послъдніе полгода на митингахъ, собраніяхъ и съвздахъ. И безъ всякаго риска можно сказать, что изъ каждаго десятка ръчей навърное девять были преступнымъ нарушеніемъ 129 статьи. Вспомните отчеты о московскомъ събздъ союза 17 октября, на которомъ М. А. Стаховичъ подвергалъ Уничтожающей критик тайствія правительства, вспомните отчеты о засъданіяхъ союза землевладъльцевъ или русскаго собранія, о митингахъ, устраивавшихса въ Петербургѣ «истинно-русскими людьми» съ г. Дубровинымъ во главъ, вспомните о словахъ г. Грингмута о графъ Витте-уже я не говорю о собраніяхъ и ръчахъ кадетовъ и соціалъ-демократовъ. Почему однимъ на выдержку назначена или грозитъ крѣпость, тюрьма, ссылка или каторга, а другіе — подавляющее большинство — ходять на свободъ и даже засъдаютъ въ Государственной Думъ или въ Государственномъ Совътъ? Почему?...

Отвѣтъ простой: всю Россію посадить въ тюрьму или сослать нельзя. А это значитъ, что карательныя правила о политическихъ правонарушеніяхъ, не отмѣненныя и не измѣненныя формально, частью отмѣнены, а часть измѣнены жизнью. Это значитъ, что, лишившись опоры въ условіяхъ жизненной правды, они повисли въ воздухѣ. Эти значитъ, что логически необходимо и юридически неизбѣжно прекратить судебныя преслѣдованія и актомъ амнистіи погасить отбываемыя наказанія. Иного исхода нѣтъ. Иначе сила и значеніе закона окончательно рухнутъ. Изъ правосознанія народа никогда не выкинуть, что примѣненіе отставшей отъ жизни нормы закона есть произволъ. И оно дѣйствительно произвольно, ибо послѣдовательнымъ абсолютно быть не можетъ.

Есть признаки, что эта безспорная истина стала проникать въ сознаніе органовъ, стоящихъ на стражѣ закона. Суды начали выносить оправдательные приговоры. Когда судъ отвѣчаетъ въ конкретномъ случаѣ: «нѣтъ, не виновенъ», то такой вердиктъ вызываетъ удовлетвореніе нравственнаго чувства—однимъ несчастнымъ меньше, одна бывшая возможною судебная ошибка устра-

нена. Но когда оправдательные вердикты обращаются въ явленіе обычное, то нравственное чувство протестуетъ. Предъ нимъ встаютъ ненужныя ограниченія и страданія, вынесенныя подсудимыми. Предъ нимъ встаетъ во всей наготѣ противорѣчіе между жизнью и тѣмъ, что должно ее регулировать и очевидно регулировать перестало.

Въ Читъ судили высшаго мъстнаго администратора, генерала Холщевникова. Ему грозила смертная казнь. Ему назначено исключеніе изъ службы или заключеніе въ кръпости по правиламъ воинскаго устава о наказаніяхъ. Онъ не вовсе оправданъ и потому неспеціалистамъ можетъ казаться, что онъ все-таки признанъ виновнымъ въ государственномъ преступленіи, только меньшей важности. Это невърно. Размъръ наказанія и назначеніе его по воинскому уставу свидътельствуютъ, что судъ обвиненіе въ государственномъ преступленіи отвергъ совершенно.

Тамъ же, въ Читѣ, судили совмѣстно нѣсколько человѣкъ офицеровъ и чиновниковъ также по обвиненію въ государственномъ преступленіи. Телеграфъ оповѣстилъ, что на основаніи 104 статьи воинскаго устава о наказаніяхъ они присуждены къ аресту на разные сроки. Ст. 104 устава никакого отношенія къ государственнымъ преступленіямъне имѣетъ. Она предусматриваетъ низшую форму нарушенія воинской подчиненности—неисполненіе приказанія. Слѣдовательно, всѣ они въ совершеніи государственнаго преступленія признаны безусловно невиновными.

Петербургская судебная палата въ теченіе недѣли вынесла оправдательные вердикты цѣлому ряду редакторовъ газетъ и журналовъ, обвинявшихся по ст. 129 уголовнаго уложенія за напечатаніе извѣстнаго «манифеста» совѣта рабочихъ депутатовъ, за что ранѣе судившіеся журналисты уже отбываютъ наказаніе. Одинъ изъ редакторовъ, Л. В. Ходскій, оправданъ даже послѣ кассаціи первоначальнаго о немъ рѣшенія сенатомъ, который призналъ въ дѣяніи наличность состава 129 статьи.

Слѣдовательно, черезъ посредство суда, жизнь уже стала корректировать законъ. Но тѣмъ сильнѣе чувствуется неотложная потребность въ скорѣйшей амнистіи.

Возможно ли такъ жестоко играть судьбой людей, отдавая ихъ въ руки случайности? Случайно — не заболѣлъ, не уклонился отъ суда въ мартѣ—сиди въ тюрьмѣ годъ. Случайно—былъ

боленъ, дѣло отложили, судили въ маѣ — свободенъ. Случайно судъ не рискнулъ отступить отъ буквы закона — и отъ кассаціонныхъ разъясненій — иди въ каторгу. Чувство справедливости превозмогло въ судьяхъ страхъ отвѣтственности — ты полноправный гражданинъ...

«XX въкъ» 28 мая 1906 г., № 59.

## Къ вопросу о погромахъ.

Въ статъъ «Надо же кончить!» я приводилъ выдержки изъ письма г-жи Крушинской, полученнаго мною со станціи Тулунъ, сибирской жел. дороги. Но я использовалъ при этомъ далеко не все содержаніе письма.

Въ немъ, между прочимъ, имъются слъдующія строки. «Сынъ мой, Викторъ Крушинскій, десятникъ пути, возмущенный тъмъ, что ротмистръ Б. велълъ стрълять въ арестованныхъ на станціи Зима рабочихъ, находившихся въ запертомъ помъщеніи, причемъ были нъсколько человъкъ убиты, предложилъ на митингъ объявить ротмистру Б. бойкотъ. Бойкотъ былъ принятъ и распространился на другія станціи, подчиненныя ротмистру. Все это было въ ноябръ. Тогда же пріъхалъ на станцію Тулунъ провокаторъ, запасный агентъ желѣзной дороги, нѣкій N 1), который сначала агитировалъ въ пользу учредительнаго собранія, ораторствовалъ на митингъ, нападалъ на правительство и только послъ полученія на станціи телеграммы, копію которой я прилагаю. сбросилъ маску и сталъ возбуждать чернь къ погрому. Три недъли жители станціи и села Тулунъ, имъющаго десять тысячъ жителей, не раздъвались ночью, ожидая нападенія. То же самое происходило и на сосъднихъ станціяхъ, и вотъ тогда-то интел-

<sup>1)</sup> Въ письмъ, какъ это лицо, такъ и жандармскій ротмистръ названы полными фамиліями.

лигенція устроила въ желѣзнодорожной школѣ еще одинъ митингъ, на которомъ были выяснены дѣйствія N, и было рѣшено его бойкотировать и хлопотать, чтобы его убрали со станціи»...

Изъ приложенной копіи видно, что телеграмма подана на станціи Тулунъ 8-го ноября и адресована на станцію Зима. Написана она карандашемъ, на казенномъ бланкѣ и съ внѣшней стороны не вызываетъ никакихъ сомнѣній въ точности воспроизведенія подлинника.

Вотъ буквальный текстъ телеграммы: «Жандармскому унт.-оф., начальнику станціи, ревизору движенія 18 участка, командиру 2 батальона подполковнику С. Объявить служащимъ и рабочимъ на ст. Зима, что по полученнымъ и провѣреннымъ свѣдѣніямъ никакой рѣзни и погрома не предполагается. При малѣйшей попыткѣ учинить забастовку, всѣ участники и затѣявшіе забастовку будутъ вырѣзаны. Это постановленіе состоялось 4-го ноября среди партіи черной сотни, делегаты которой 4-го ноября выѣхали изъ Иркутска по линіи сибирской ж. д. и окрестнымъ селеніямъ. № 557. Ротм. Б.»

Итакъ, слѣдовательно, не въ одномъ гор. Александровскѣ мѣстной жандармской властью подготовлялся въ «дни свободы» черносотенный погромъ. Приведенная телеграмма служитъ, въ этомъ отношеніи, иллюстраціей къ опубликованному въ газетахъ оффиціальному рапорту статскаго совѣтника Макарова на имя бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ—разорту, по поводу котораго Государственной Думою сдѣланъ запросъ.

Если въ одномъ направленіи и одними средствами дѣйствовали жандармскіе офицеры въ г. Александровскѣ, екатеринославской губ. и на станціи Тулунъ, сибирской жел. дор., несмотря на раздѣлявшія ихъ пять тысячъ верстъ, то слишкомъ наивно думать, что каждый изъ нихъ поетупалъ по своей иниціативѣ, безъ общаго для обоихъ руководства, которое могло исходить только отъ центральнаго органа полицейской власти.

Съ другой стороны, сопоставленіе документовъ помимо воли раскрываетъ, гдѣ кроется истинная причина погромовъ, отъ которыхъ погибли тысячи жертвъ—въ Одессѣ, въ Томскѣ, въ Гомелѣ и т. д., и т. д. Если ихъ подготовляли агенты власти въ г. Александровскѣ и на ст. Тулунъ, то было бы чѣмъ-то невѣроятнымъ, что на всемъ пространствѣ Россіи нашлось лишь

два исполнителя, в трных тиме буду говорить прямым триказаніям или предписаніям триказаніям предписаніям триказаніям предписаніям триказаніям предписаніям триказаніям триказаніям предписаніям триказаніям триказ

Лично на меня рапортъ г. Макарова и телеграмма ротмистра Б. произвели тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что я принадлежаль къ числу тѣхъ скептиковъ—и въ этомъ теперь каюсь,—которые не довѣряли слухамъ и толкамъ о дѣйствительномъ про-исхожденіи контръ-революціоннаго или черносотеннаго движенія. Я допускалъ со стороны представителей мѣстной власти преступное невмѣшательство—не больше. Несомнѣнные факты теперь убѣждаютъ, что была цѣлая система подстрекательства.

И велось дѣло не безъ умѣнья! Ротмистръ Б. въ первой половинѣ телеграммы, такъ сказать оффиціальной, предлагаетъ «объявить», что ни рѣзни, ни погрома не предполагается. А во второй — офиціозной — сообщаетъ о постановленіи «партіи черной сотни» вырѣзать участниковъ забастовки. Онъ отлично понималъ, что населенію станціи вторая часть телеграммы, хотя и безъ объявленія, станетъ немедленно извѣстна и что на однихъ изъ обывателей она подѣйствуетъ угнетающе, а въ другихъ вызоветъ кровожадные инстинкты. Недостатка въ хулиганахъ разнаго ранга и наименованія не бываетъ нигдѣ. Но они обыкновенно пассивны и ждутъ, чтобы переходъ къ насилію имъ былъ подсказанъ. Подсказать это и было, конечно, цѣлью телеграммы...

Но если погромы имѣли столь систематично и умѣло поставленную организацію, то удивляться приходится не тому, что они были, а тому, что ихъ было мало.

Какъ безконечно глубоко проникнута вся страна жаждой полнаго обновленія на началахъ свободы, права и экономической справедливости, если и усилія власти не могли создать пугачевщины...

The state of the s

«XX вѣкъ» 2 іюня 1906 г., № 64.

## За мѣсяцъ.

1 іюня 1906.

Открытіе Государственной Думы. — Впечатл'внія первых з дней. — Пренія по аграрному вопросу. — Нежелательные пріємы партійной борьбы. — Первые запросы. — Допустима ли для Думы забастовка? — Тонъ деклараціи министерства. — Иллюстрація къ «диктатур'в пролетаріата».

Навърное, никогда невиданную картину представляли собою залы Зимняго дворца 27-го апръля. Не туалеты дамъ, не залитые золотомъ мундиры и не украшенные боевыми наградами высшіе и низшіе чины войска приковывали всеобщее вниманіе. И даже не національные костюмы, не крестьяне-великороссы и малороссы, литовцы, поляки, татары. Всевозможные живописные кафтаны въ стънахъ Зимняго дворца бывали не разъ... Въ нихъ не бывали только черные фраки, сюртуки и пиджаки, надътые на плечи людей, которые до этого дня, подъ придворнымъ угломъ зрѣнія, если не всѣ поголовно считались формально преступными, то всъ-«неблагонадежными». И эти люди-что-то среднее между «върноподданными» и открытыми «внутренними врагами» - пришли не одинъ, не два, а пришли въ числъ сотенъ. Пришли и составили одну массу съ крестьянами въ національныхъ одеждахъ, съ двумя-тремя православными священниками, съ католическими ксендзами и съ представителями родового и служилаго дворянства. Пришли, какъ выбранные народомъ «лучшіе люди», для того, чтобы раздълить съ Царемъ бремя власти и бремя отвътственности... Присутствующими придворными не могло не чувствоваться, что съ приходомъ во дворецъ этой чуждой дворцу массы прошлое — однимъ столь любезное, другимъ, быть можетъ, тяжелое, но всѣмъ равно привычное — должно неизбѣжно оборваться. На лицахъ, мимо которыхъ дефилировали члены Думы изъ николаевскаго зала въ георгіевскій тронный, не столько видѣлось изумленіе и любопытство, сколько отражалась мучительная работа мысли надъ роковымъ вопросомъ: «что будетъ?»

Къ часу дня, по Морской, Невскому, черезъ площадь и по набережной Невы тянулись вереницы извозчичьихъ дрожекъ и пъшеходовъ, обгоняемые каретами и колясками. Не обгоняемые вглядывались въ лица обгоняющихъ, а наоборотъ. Изъ ръдкаго окна кареты не выглядывало внимательныхъ глазъ. И публика, стоявшая на панеляхъ, не замъчая каретъ и колясокъ, слъдила за дрожками и пъшеходами, называя имена, до сихъ поръ бывшія извъстными по литературъ, по митингамъ, пожалуй по преслѣдованіямъ со стороны администраціи, но уже никакъ не по участію въ ръшеніи судебъ государства и въ высшемъ управленіи... За іорданскимъ подъвздомъ придворные и полицейскіе чины предупредительно-въжливо повъряли входные билеты и направляли на величественную лъстницу. Въ залъ входившіе поступали въ распоряжение церемоніймейстеровъ съ жезлами. По стѣнамъ николаевскаго зала стояли почетные караулы отъ военно-учебныхъ заведеній. Любители остротъ говорили, что это сдѣлано умышленно: изъ вниманія къ «кадетамъ».

Среди оппозиціоннаго большинства членовъ Думы, до болѣзненности недовѣрчиво настроеннаго въ отношеніи бюрократіи и двора, передавались опасенія, что во время церемоніи распредѣленіемъ мѣстъ для присутствующихъ будетъ подчеркнута второстепенная роль народныхъ представителей. Говорили, что на первыхъ мѣстахъ вблизи трона будутъ стоять члены государственнаго совѣта, министры, генералитетъ, а что членамъ Думы придется затеряться въ глубинѣ залы. Опасенія не оправдались. Распорядители торжества, напротивъ, сумѣли ясно показать, что государь призвалъ выборныхъ представителей народа, чтобы имъ непосредственно сказать слово привѣтствія. Для членовъ Думы была отведена цѣлая половина зала, тогда какъ на другой половинѣ, имѣя передъ собой духовенство и пѣвчихъ, стояли и

члены государственнаго совъта, и сенаторы, и свита, и военные генералы... Въ ожиданіи начала церемоніи, столичные депутаты удовлетворяли любопытство провинціальныхъ, показывая и называя по фамиліямъ сановниковъ. Особенно интересовались провинціалы видъть своими глазами дъятелей послъдняго временитрафа Витте, П. Н. Дурново и генерала Трепова. Одинъ священникъ все просилъ ему показать К. П. Побъдоносцева и выражалъ недоумъніе, что среди духовенства нътъ о. Іоанна Кронштадтскаго. Съ противоположной стороны зала еще съ большимъ интересомъ, навърное, вглядывались въ лица членовъ Думы. Никто только не могъ въ той же мъръ удовлетворять любопытство. Эта сторона имъла передъ собой людей будущаго, прозръвать которое смертнымъ не дано. А передъ пришедшими впервые во дворецъ стояли законченные образы людей настоящаго, наканунъ его обращенія въ прошлое...

Пронесли регаліи, вошли Государь и Императрицы. Началось молебствіе. Многіе ли молились? Слишкомъ неотступно у всѣхъ работала мысль надъ разгадкой раскрывающагося новаго и неизвѣстнаго, чтобы возможно было отрѣшаться отъ реальной жизни и подниматься надъ нею въ высь неземного... Больше всѣхъ, конечно, испытывалъ всю важность минуты Тотъ, кто до этого дня былъ единымъ повелителемъ народа и единымъ отвѣтчикомъ за судьбы народа передъ Богомъ—Тотъ, за кѣмъ стояли долгіе вѣка неограниченной власти съ неразрывной преемственностью помазанія на царство... Онъ снималъ съ себя часть бремени отвѣтственности, но вмѣстѣ съ тѣмъ и уступалъ часть данной Богомъ власти. Онъ дѣлалъ это для блага народа. Наступитъ ли оно?..

Онъ стоялъ спокойно... Взоръ не могъ оторваться отъ лица, стоявшаго рядомъ. За внѣшнимъ спокойствіемъ виднѣлись на этомъ лицѣ муки тревоги любящей души, нечеловѣческія страданія, ужасъ. Съ такимъ выраженіемъ глазъ стоятъ предъ неизбѣжно-роковой, страшной и громадной опасностью не для себя, а для дорогого, близкаго, любимаго... Этого выраженія нельзя забыть... Кто видѣлъ его, у того оно врѣзалось въ память на всю жизнь... Хотѣлось закричать слово успокоенія. Хотѣлось сказать: «мы не враги, не изверги; не для злого дѣла мы пришли; насъ привело горячее желаніе добра, покоя и счастья на-

рода, насъ привело сознаніе, что иначе нельзя, и искренняя въра, что станетъ лучше»...

Тронная рѣчь произвела сильное впечатлѣніе. Но извѣрившійся умъ не спѣшилъ ему отдаться. Извѣрившійся умъ боялся сразу рѣшить, такъ ли онъ воспринялъ сказанныя слова, нѣтъ ли въ нихъ скрытаго, недоговореннаго смысла. Раздалось «ура»... Регаліи двинулись обратно. За ними — Государь, великіе князья и княгини, свита и придворные... Церемонія окончилась. Народные представители направились къ выходу... Говорятъ, что на набережной противъ дворца стояла толпа искусственная—агенты охраны и дворники по особымъ билетамъ. Если — да, то и ихъ, значитъ, захватило величіе минуты. Толпа привѣтствовала членовъ Думы и провожала восторженными кликами до пароходной пристани...

Одинъ за другимъ стали отходить по Невѣ къ Таврическому дворцу пароходы. Со всёхъ мостовъ встрёчали ихъ приветствія уже настоящей толпы. Изъ оконъ домовъ махали платками... Угрюмые разгрузчики барокъ оставляли работу и снимали шапки. Когда пароходы проходили мимо Выборгской тюрьмы, во всъхъ безчисленныхъ окнахъ появлялись бълые платки... Въ общемъ гулъ привътственныхъ возгласовъ явственно выдълялось слово: «амнистія»... Отъ пристани у городского водопровода первымъ избранникамъ народа приходилось пробираться сквозь густые ряды мужчинъ, женщинъ, офицеровъ, студентовъ, рабочихъ и грубо и изящно одътыхъ людей всякаго званія и возраста, еле сдерживаемые полиціей. Здісь депутатамъ пожимали руки и ихъ обнимали. Здёсь былъ неподдёльный бурный восторгъ и здёсь уже могучими раскатами воздухъ оглашался крикомъ: «амнистія»... Массамъ всегда нуженъ внъшній символъ. Массы хотъли, чтобы 27-ое апръля было концомъ прошлаго, и лучшимъ символизированіемъ конца, конечно, ничто иное не могло служить, какъ широкая, полная, всепрощающая ликвидація счетовъ стараго строя съ тъми, кто во имя готовящагося наступить новаго уклада жизни въ пылу борьбы перешелъ грани формальнаго закона...

Въ большой залѣ Таврическаго дворца опять служили молебствіе. Здѣсь крестьяне-депутаты были «дома», у себя. Они густой стѣной окружали духовенство и искренно, горячо молились. Отвыкшіе молиться—ходили, стояли, сидѣли... Чувствовалось уто-

мленіе... Сейчасъ должно открыться первое засѣданіе. Сейчасъ долженъ наступить моментъ, за которымъ возврата нѣтъ и быть не можетъ. Что наступитъ: начало ли конца или конецъ начала? Начало ли конца кроваваго зарева революціи положитъ день 27-го апрѣля? Или имъ кончится начало попытки мирнаго рѣшенія историческаго кризиса, высоко поднявшаго на поверхность и обнажившаго вѣками копившіяся несправедливость, горе и нужду?.. Что ждетъ изстрадавшуюся страну? Что ждетъ только въ надеждѣ на Думу затихшую народную бурю? Справятся ли посланные народомъ представители съ невѣроятно тяжелой задачей? Хватитъ ли у нихъ силъ, умѣнья, спокойствія и выдержки? Удастся ли имъ сломить внѣшнія препятствія? Или имъ суждено погибнуть отъ руки палача?... Ужели ничто не предотвратитъ пугачевщины?!.. Отъ этихъ мыслей безконечно трудно было отрѣшиться...

Четырнадцать лътъ тому назадъ, въ годовомъ собраніи петербургскаго юридическаго общества, А. Ө. Кони дълился воспоминаніями и впечатлѣніями о первыхъ дняхъ судебной реформы. Въ печати не разъ появлялись также статьи и разсказы другихъ авторовъ, посвященные этимъ памятнымъ днямъ. Слушать и читать воспоминанія, какъ велись первыя публичныя засѣданія судовъ, особенно съ участіемъ впервые занявшихъ свои скамьи присяжныхъ засъдателей, какъ длинно и съ постоянными отступленіями въ область общихъ вопросовъ и теоретическихъ разсужденій говорили прокуроры и защитники, какъ неувъренны были предсъдатели-чрезвычайно любопытно. Получается впечатлѣніе чего-то неумѣлаго, порой безпомощнаго и суетливаго, а вмъстъ съ тъмъ священнодъйственнаго. За сорокъ лътъ сложились судебные обычаи, выработались традиціи и привычки и появилась рутина, со всѣми ея положительными и отрицательными сторонами. Въ первые же дни былъ только законъ, буква котораго не можетъ различать наиболѣе важнаго отъ второстепеннаго, и который никогда не въ силахъ раскрыть тайну воздъйствія на чужую мысль.

Такъ, навърное, черезъ десятки лътъ будутъ вызывать въ новомъ поколъніи удивленіе, граничащее съ усмъшкой, отчеты о

первыхъ шагахъ Государственной Думы. Дай только Богъ, чтобы они не вызывали сожалѣнія о скоро утраченномъ благоговѣйномъ отношеніи къ дѣлу... Пока такое отношеніе несомнѣнно есть. Оно выражается въ посъщеніи засъданій всъмъ наличнымъ составомъ Думы, во вниманіи, съ которымъ выслушиваются каждая ръчь и каждое заявленіе, въ обдумываніи списка лицъ, предлагаемыхъ къ избранію въ комиссіи, и т. д. Но на-ряду съ нимъ и отсутствіе обычаевъ и привычекъ даетъ себя чувствовать. Какъ отдъльные ораторы, такъ неръдко и вся Дума, не могутъ забыть, что засъданіе Государственной Думы не митингъ, и что принимаемыя Лумою рѣшенія ничего не имѣютъ общаго по значенію, а потому и не могутъ быть повтореніемъ по содержанію и по форм'в, резолюцій и постановленій всевозможныхъ митинговъ, собраній и събздовъ. Безконечно много времени уходитъ на общія разсужденія и на произнесеніе болѣе или менѣе талантливыхъ или болѣе или менѣе безталанныхъ зажигательныхъ ръчей.

Справедливость, впрочемъ, требуетъ отмѣтить, что послъднихъ гораздо меньше, чъмъ первыхъ. Откуда что взялось! Неумѣнье наше, русскихъ, говорить считалось всегда избитой истиной. Оказывается, что намъ только негдъ было говорить. Какъ полтора года освободительнаго движенія дали высокую степень политической зрълости всъхъ классовъ населенія, не исключая крестьянства, такъ менъе года участія на митингахъ и въ собраніяхъ выработали ораторовъ. Но слѣды дурной школы, конечно, съ переходомъ съ митинга въ Думу сразу исчезнуть не могли. Фразистая крикливость формы и бойкость мысли въ ущербъ ея продуманной обоснованности — вотъ основныя черты весьма многихъ рѣчей. Къ сожалѣнію, «митинговые» ораторскіе пріемы принесли съ собою въ Думу и нѣкоторые изъ тѣхъ, кто задолго до начала движенія пользовались изв'єстностью красноръчивыхъ ораторовъ — въ судъ, въ земскихъ собраніяхъ и на профессорской канедръ. Что касается предложеній, дълаемыхъ съ трибуны, то они зачастую сводятся къ требованію постановить или вынести резолюцію, безъ указанія, къ кому, зачѣмъ и какъ направить резолюцію или постановленіе. И предсъдателю не разъ приходилось разъяснять, что парламенты ничего въ пространство не постановляютъ.

Отсутствіе установившихся парламентскихъ нравовъ рѣзко проявлялось въ первые дни въ дъйствіяхъ партій, особенно въ пріемахъ партіи конституціоналистовъ-демократовъ, единственно крупной и сплоченной въ Думъ. Эти пріемы, быть можетъ не всегда сознательно для примънявшихъ ихъ, явно обнаруживали, въ глазахъ сторонняго наблюдателя, стремленіе къ диктаторскому господству. Въ первое дъловое засъданіе, 29 апръля, однимъ изъ членовъ партіи было внесено предложеніе о порядкъ избранія товарищей предсъдателя Думы, секретаря и его товарищей, причемъ «попутно» проектировалось распредъленіе обязанностей между товарищами предсъдателя и секретаря. Прочитанное передъ четырьмя стами пятьюдесятью лицами, предложение естественно-какъ ни маловажно оно было - вызвало желаніе отнестись съ сознаніемъ и съ добросовъстностью къ голосованію каждаго изъ его девяти параграфовъ. Открылись пренія, стали высказываться сомнънія и посыпались поправки. Очень скоро сдълалось очевидно, что главная цъль предложенія-ускорить мъшкотный порядокъ двойного избранія, записками и шарами, - не можетъ быть достигнута, ибо на споры о способъ выигрыша времени уйдетъ больше часовъ, чъмъ на соблюдение требования закона. Пришлось предложеніе снять. Но прежде, чъмъ это сдълать, «кадеты» пытались бесъдами въ кулуарахъ убъдить возражавшихъ отказаться отъ сомнѣній и поправокъ, повѣривъ имъ на слово, что предложение практично и что лучшаго по рядка выборовъ, чъмъ предлагаемый, не выдумать. Какъ аргументъ, приводилось то, что «мы» предложеніе уже обсуждали и приняли.

То же повторялось затѣмъ не разъ и особенно рѣзко проявилось въ отношеніи внесеннаго сорока двумя членами партіи предложенія образовать комиссію для разработки и представленія Думѣ законопроекта по земельному дѣлу. Авторы предложенія включили въ заявленіе предположенія о рѣшеніи аграрнаго вопроса, принятыя на апрѣльскомъ съѣздѣ конституціонно-демократической партіи, и, ссылаясь на то, что они просятъ передать заявленіе въ комиссію лишь какъ матеріалъ, потребовали образованія комиссіи вовсе безъ предварительнаго обмѣна мнѣній по существу вопроса. Дума не согласилась, и это вызвало въ кулуарахъ опять упреки по адресу наиболѣе рѣшительно возра-

жавшихъ противъ молчаливаго образованія комиссіи въ намѣренномъ затягиваніи такого исключительно важнаго дѣла.

Мы не склонны становиться на скользкій путь разгадыванія тайныхъ партійныхъ замысловъ и готовы вѣрить, что партія въ данномъ случат отнюдь не имъла въ виду обезпечить торжество своимъ воззрѣніямъ. Мы согласны, что многое изъ того, что говорилось въ продолженіе нъсколькихъ дней въ Думъ, было бы высказано въ комиссіи. Но для насъ несомнънно, что въ теченіе неизбъжно долгаго времени комиссіонной работы все общество было бы подъ впечатлѣніемъ единодушнаго отношенія Думы къ главнымъ основамъ рѣшенія аграрнаго вопроса и именно въ смысл'в кадетской партійной программы. И комиссія приступила бы къ занятіямъ подъ тъмъ же впечатльніемъ. Наконецъ, самый выборъ комиссіи, при незнакомствъ членовъ Думы другъ съ другомъ и при незнаніи, кто какихъ взглядовъ держится по вопросу, былъ бы произведенъ въ свътлую лишь для партіи, а для непринадлежащихъ къ ней онъ былъ бы совершенно случайнымъ. Подписи подъ предложеніемъ создали бы естественное представленіе о подписавшихся, какъ о лицахъ, болѣе другихъ изучившихъ вопросъ, и не было бы ничего страннаго, если бы при всѣхъ способахъ избранія именно изъ нихъ сложилось большинство комиссіи. Такимъ образомъ, даже помимо воли руководителей партіи, партійныя воззрѣнія получили бы большіе шансы на торжество.

Пренія, между тъмъ, показали, что Дума единодушно относится только къ одному: къ принципу принудительнаго отчужденія частновладъльческихъ и другихъ разнаго наименованія земель въ пользу крестьянъ и вообще лицъ, обрабатывающихъ землю своимъ трудомъ. Во всемъ же остальномъ существуетъ самое крайнее различіе взглядовъ, начиная отъ требованія безвозмезднаго отчужденія всѣхъ земель и вплоть до возмездной уступки отрѣзковъ, необходимыхъ для нуждъ ближайшихъ къ отчуждаемой землѣ крестьянъ. Изъ преній выяснилось, что среди самихъ членовъ конституціонно-демократической партіи нѣтъ единства воззрѣній въ отношеніи формы передачи крестьянамъ земли—въ пользованіе или въ собственность.

Сообразно съ этимъ оказалось, что идея образованія государственнаго земельнаго запаса далеко не такъ популярна, какъ можно было ранъе думать. Всъ представители польскихъ, остзейскихъ, западныхъ и малороссійскихъ губерній категорически высказывались противъ нея, утверждая, что мъстное сельское населеніе полученіемъ земли на арендномъ правѣ удовлетворено не будеть. Тъ же представители раскрыли весьма важную обратную сторону системы образованія единаго для всей имперіи земельнаго запаса. Необходимость эксплоатаціи запаса повлечетъ немедленную организацію переселенія на свободныя земли, которыя въ настоящій моментъ будутъ за предѣлами нормъ потребности мъстнаго населенія. Въ минскую, напримъръ, губернію вольется избытокъ землепашиевъ изъ тульской или курской. Но когда, черезъ 20-40 лѣтъ, вслѣдствіе естественнаго прироста населенія, мъстнымъ бълоруссамъ станетъ тъсно, то для нихъ не окажется иного исхода, какъ бросать въками насиженныя мъста и идти куда-либо на востокъ. Удовлетворивъ справедливости въ данный моментъ, система, слъдовательно, тъмъ самымъ нарушитъ ее въ близкомъ будущемъ. И нарушитъ весьма грубо, такъ какъ приведетъ къ нивеллировкъ и подавленію культурно-національныхъ особенностей.

Съ другой стороны, однако, пренія же показали полную невозможность признать установленіе способовъ рѣшенія аграрнаго вопроса дѣломъ не обще-государственнымъ, а всецѣло мѣстнымъ, на чемъ такъ упорно настаиваютъ представители царства польскаго и юго-западнаго края. Ихъ страстность и готовность идти на все, только бы не допустить опредѣленія обязательныхъ для всей страны началъ земельной реформы, даютъ полное основаніе опасаться, что, если окажется малѣйшая возможность, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ реформа будетъ сужена до послѣдней степени. Словомъ, пренія были утомительны и безполезны только для узко-партійныхъ доктринеровъ, надѣвшихъ на себя шоры программъ, принесенныхъ со съѣзда и изъ клуба и составленныхъ безъ выслушанія людей другого образа мыслей. Коммиссіи же они не позволятъ отнестись къ вопросу односторонне.

При преніяхъ по аграрному вопросу Думѣ довелось выслушать отправныя положенія, которыхъ держится правительство. Ихъ подробно развивали въ засѣданіяхъ 19 и 23 мая главноуправ-

ляющій землеустройствомъ и земледъліемъ г. Стишинскій и товарищъ министра внутреннихъ дълъ г. Гурко. Первый началъ съ оригинальнаго полемическаго пріема. Онъ разобралъ дъйствующія статьи гражданскихъ законовъ и положеній о крестьянахъ, и изъ текста ихъ вывелъ «полную неправильность юридической постановки началъ», предложенныхъ въ заявленіи 42 членовъ Думы. Этотъ пріемъ былъ обычнымъ средствомъ междувѣдомственной полемики передъ прежнимъ государственнымъ совътомъ. Его принесъ г. Стишинскій и въ Думу, очевидно полагая, что и на народныхъ представителей можно воздъйствовать страхомъ противорѣчія между законодательнымъ предположеніемъ и тѣми законами, которые это предположение имъетъ въ виду отмънить или измѣнить. Да какъ же тутъ не быть противорѣчію? И можно ли людей, желающихъ отмѣны дѣйствующаго закона и, слѣдовательно, признающихъ заключающіяся въ немъ нормы неправильными, убъдить въ невърности предложенной ими новой юридической конструкціи ссылкою на старую? Далѣе г. Стишинскій развивалъ идею интенсификаціи хозяйства, признавая ее единственнымъ способомъ коренного разрѣшенія аграрнаго вопроса. На той же точкъ зрънія отчасти стояль и г. Гурко. Въ основу своихъ соображеній онъ положилъ слѣдующія цифровыя данныя. Всей удобной земли въ губерніяхъ Европейской Россіи имъется 318 милліоновъ десятинъ. Изъ нихъ 109 милліоновъ находятся въ губерніяхъ архангельской, вологодской, олонецкой, вятской и пермской, т.-е. въ такихъ мъстностяхъ, гдъ условія для занятія земледѣліемъ хуже, чѣмъ во всей остальной Россіи, и даже хуже, чёмъ во многихъ мёстахъ Сибири. Остается 209 милліоновъ десятинъ. Изъ нихъ 91 милліонъ надъльной земли и 118 милліоновъ всёхъ иныхъ земель, въ томъ числё 19 милліоновъ крестьянской купленной земли, 56 милліоновъ находятся подъ лъсомъ и лишь остатокъ въ 43 милл. составляетъ ту удобную землю, которая принадлежитъ церквамъ, монастырямъ, удъламъ, кабинету, частнымъ собственникамъ, государству. Иначе говоря, при полномъ, абсолютномъ отчужденіи имъется всего-на-всего 43 милл. десятинъ на 44 милл. душъ населенія. Такимъ образомъ, на каждую душу приходится немногимъ менъе 1 десятины. Если присоединить сюда крестьянскую купленную и надъльную земли, то получится всего 4 десят. на

душу. «Очевидно-вывелъ изъ послъдней цифры ораторъ-этого недостаточно». Затъмъ онъ продолжалъ: «Вотъ результатъ провозглашенія того принципа, что земля должна принадлежать трудящемуся населенію. Этотъ принципъ приведетъ къ тому, что крестьяне, которые обладаютъ болѣе 4 дес. земли, должны будутъ весь свой излишекъ уступить другимъ крестьянамъ. Я говорю это, поскольку имѣю въ виду чисто-землевладъльческое населеніе, но записка гг. 42 членовъ Думы говорить о напъленіи и тъхъ крестьянъ и рабочихъ, которые покинули землю въ силу различныхъ условій, но желаютъ къ ней вернуться». Затъмъ г. Гурко разбиралъ предложение съ точки зрѣнія соціализма и упрекалъ его авторовъ въ недоговоренности и половинчатости проектируемыхъ мѣропріятій. Вслѣдъ за упрекомъ былъ сдѣланъ и намекъ. «Я убъжденъ, что если встать на личную точку зрънія землевладъльцевъ, то исходъ, предлагаемый въ запискъ 42 членовъ Думы, представляется для нихъ очень выгоднымъ. Что предлагается въ запискъ? Купить у помъщиковъ землю по справедливой оцънкъ! Да они всъ къ этому стремятся! Врядъ ли кто-нибудь скажетъ, что владъніе землей представляетъ теперь больше удобствъ, чѣмъ владѣніе деньгами. Что касается усадебъ, къ которымъ у помѣщиковъ можетъ сохраниться личное чувство, личная привязанность, то въдь усадьбы имъ оставляютъ. Итакъ, для помъщиковъ эта реформа не страшна. Не для нихъ она тлетворна и пагубна, а для всей Россіи, и прежде всего для сельскихъ народныхъ массъ. Не землевладъльцевъ вы обездолите, а тъхъ самыхъ крестьянъ, о которыхъ вы заботитесь. Землевладъльцевъ приходится теперь убъждать не въ томъ, чтобы они разставались со своими имъніями, а въ томъ, чтобы они не разставались съ ними, въ томъ, что патріотическій долгъ - сохранять свою землю и вкладывать въ нее свои средства».

Сильную рѣчь въ отвѣтъ произнесъ г. Герценштейнъ, искусно парировавшій игру со средними цифрами. «Вы насчитали,—говорилъ онъ,—43 милл. десятинъ и заявляете: подѣлимъ равномѣрно среди всѣхъ крестьянъ и на душу выйдетъ одна десятина. Вѣдь это ариометика. Вы говорите о политической экономіи, и если бы вы сколько-нибудь внимательно отнеслись къ вопросу, то отбросили бы ариометику. Для этого нужно имѣть познанія четырехъ правилъ ариометики и больше ничего, а отъ государственныхъ

людей мы можемъ требовать большаго». Шагъ за шагомъ разбивалъ г. Герценштейнъ доводы представителей правительства и закончилъ словами: «народъ разберетъ, гдъ землею пахнетъ и гдъ земли не даютъ»...

Мы отмѣчали неправильность пріемовъ конституціонно-демократической партіи въ Думѣ отнюдь не въ цѣляхъ дискредитиронія принциповъ, на которыхъ объединились вошедшія въ ея составъ лица. Эти принципы намъ дороги не меньше, чѣмъ имъ. Но именно поэтому мы желали бы, чтобы средства проведенія принциповъ были безупречны, ибо въ безупречности средствъ парламентской борьбы—одинъ изъ вѣрнѣйшихъ залоговъ успѣха.

По нашему мнѣнію, партіи на первыхъ порахъ не удалось справиться съ выпавшей на ея долю задачей. Люди, всегда бывшіе въ рядахъ критикующей оппозиціи, вдругъ оказались въ положеніи руководящаго парламентскаго большинства. Критиковать этому большинству въ первые дни засъданій Думы было ръшительно нечего, потому что министерство сразу отказалось отъ иниціативы — къ открытію Думы имъ не было изготовлено и не было внесено ни одного законопроекта. Только въ засъданіи 13-го мая, когда правительство представило свою декларацію, была благодарная почва для критики, и ею «кадеты» умѣло воспользовались. Во всёхъ же другихъ разсматривались предложенія, проекты и запросы, редактированные и одобренные въ клубъ на Сергіевской. Весьма откровенна и характерна была рѣчь представителя Одессы, Е. Н. Щепкина, во время преній объ отвътномъ адрест на тронную рѣчь. Хотя проектъ адреса былъ представленъ коммиссіей, имъвшей въ своемъ составъ далеко не однихъ «кадетовъ» и во многомъ измънившей первоначальный набросокъ, но ораторъ съ этимъ не считался и, рекомендуя принять проектъ, называлъ его «нашъ». Въ его сознаніи, очевидно, сильнъе всего запечатлѣлись сужденія, происходившія въ клубѣ; тамъ было настоящее обсужденіе, а Дума должна дать только формальную санкцію. Одинаковая нота звучала въ ръчи другого оратора, который передъ передачей въ коммиссію законопроекта объ обезпеченіи личной неприкосновенности-кстати сказать, болѣе чѣмъ слабаго въ отношеніи технической разработки — заявлялъ, что вопросъ простъ и что коммиссіи никакихъ трудностей не предстоитъ. Онъ не договаривалъ своей мысли до конца, но этотъ конецъ былъ ясенъ: «мы» вопросъ всесторонне обсудили, и «вамъ», т.-е. Думъ, остается только приложить санкціонирующій штемпель.

Кто считаетъ, что у него по вопросу уже рѣшеніе принято, тотъ естественно долженъ смотрѣть на пренія и споры, какъ на ненужную трату времени. Отсюда естественно же вытекало стремленіе «кадетовъ» подвергать пренія гильотинѣ, и они неоднократно пользовались правомъ вносить предложеніе, за подписью тридцати лицъ, о прекращеніи записи ораторовъ и объ ограниченіи рѣчей пятью минутами. Былъ даже такой случай: ранѣе оглашенія предложенія заявили желаніе говорить семь ораторовъ—и сейчасъ же было подано предсѣдателю заявленіе о прекращеніи записи. Такимъ образомъ, еще не была извѣстна сущность предложенія, еще не были выслушаны представившіе его, а ножъ гильотины уже готовъ былъ опуститься на право свободнаго слова. Подобныхъ пріемовъ борьбы съ «инако мыслящими» не допускаютъ даже городскія думы, не говоря уже о земскихъ собраніяхъ.

Первый запросъ министерству Думою былъ сдъланъ по поводу кровавыхъ событій въ Вологдъ, Калязинъ и Царицынъ и обнаруженнаго печатью формальнаго участія чиновъ корпуса жандармовъ и департамента полиціи въ составленіи «черносотенныхъ» прокламацій и въ организаціи еврейскихъ погромовъ.

Обнаруженіе состояло въ помѣщеніи на страницахъ «Рѣчи» (№ 63) рапорта завѣдующаго особымъ отдѣломъ департамента полиціи, ст. сов. Макарова, отъ 15 февраля 1906 года, на имя министра внутреннихъ дѣлъ. Рапортъ начинается со ссылки на «доложенныя вашему высокопревосходительству 6-го числа текущаго мѣсяца свѣдѣнія о составленіи, отпечатаніи и распространеніи департаментомъ полиціи воззваній, возбуждающихъ одни классы населенія противъ другихъ», послѣ чего въ немъ излагаются результаты разслѣдованія, «не организовано ли, дѣйствительно, ожидаемое въ гор. Александровскѣ избіеніе евреевъ долж-

ностными лицами и не дъйствовали ли послъднія подъ руководствомъ или съ въдома чиновъ департамента полиціи».

«Разсмотръвъ, —писалъ г. Макаровъ, —дъла особаго отдъла департамента полиціи по екатеринославской губерніи, я обнаружилъ въ нихъ два донесенія департаменту помощника начальника екатеринославскаго губернскаго жандармскаго управленія по александровскому и павлоградскому увздамъ, ротмистра Б., отъ 27-го ноября и 5-го декабря 1905 года, за №№ 1054 и 1061, не оставляющія никакого сомнѣнія въ томъ, что избіеніе евреевъ въ г. Александровскъ подготовляется, что преступная агитація съ этой цълью ведется по иниціативъ ротмистра Б. и что чинами департамента полиціи, которые о семъ были своевременно освъдомлены, не только не было принято мъръ къ прекращенію означенной агитаціи, но д'ятельность ротмистра Б. даже поощрялась». Далъе приведены подробныя выписки изъ представленныхъ ротмистромъ Б. шести литографированныхъ и двухъ печатныхъ воззваній, дающихъ полный составъ дъянія, именуемаго возбужденіемъ къ насилію однихъ классовъ населенія противъ другихъ, и заключающихъ въ себъ прямой призывъ «подыматься», «образовывать дружины», «запасаться оружіемъ, косами, вилами» и идти «на защиту царя, родины и въры православной» противъ «революціонеровъ, соціалъ-демократовъ и жидовъ».

«Представляя вышеописанныя воззванія, -- доносилъ, затъмъ, ст. сов. Макаровъ, -- департаменту полиціи, ротмистръ Б. въ донесеніяхъ своихъ за №№ 1054 и 1061 сообщаетъ, что воззванія эти разбрасываются «Александровскимъ союзомъ 17-го октября» въ г. Александровскъ и въ сосъднихъ деревняхъ «въ значительномъ количествъ», что они «приносятъ существенную пользу въ дълъ борьбы съ революціоннымъ движеніемъ», что весь составъ означеннаго патріотическаго союза ему, ротмистру Б., изв'єстенъ и что онъ «употребляетъ все свое вліяніе на выпускъ подобныхъ же воззваній и въ селахъ своего района», что, по его мнѣнію, благотворно повліяетъ на крестьянъ и удержитъ ихъ отъ насилій надъ пом'вщиками. Подобныя донесенія поступали въ департаментъ полиціи отъ ротмистра Б. и ранъе, какъ то видно изъ помѣты на его донесеніи за № 1054, сдѣланной прикомандированнымъ къ особому отдълу департамента чиновникомъ особыхъ порученій П., но донесеній этихъ я въ дѣлахъ особаго отдѣла

не нашелъ. Несмотря на то, что чиновникомъ особыхъ порученій П., при представленіи донесенія ротмистра Б. за № 1054 завѣдывавшему политической частью департамента полиціи Рачковскому, а донесенія за № 1061 завѣдывавшему особымъ отдѣломъ департамента полиціи Тимофееву (нынѣ чиновнику для порученій при дворцовомъ комендантѣ) были сдѣланы на донесеніи помѣтына первомъ — «прилагаемыя воззванія Александровскаго союза 17 октября безусловно заключаютъ въ себѣ натравливаніе противъ евреевъ», а на второмъ — «еще рядъ воззваній, направленныхъ противъ евреевъ», донесенія эти не вызвали по поводу означенныхъ воззваній никакихъ распоряженій ни со стороны д. с. с. Рачковскаго, ни со стороны с. с. Тимофеева, а вмѣстѣ съ тѣмъ ротмистръ Б. былъ представленъ къ награжденію».

Слухи о томъ, что «черносотенная» агитація ведется полиціей, ходили давно. Но мы-теперь въ этомъ приносимъ повинную-относились къ нимъ скептически. Мы допускали со стороны полицейскихъ агентовъ, притомъ преимущественно низшихъ, преступное невмъшательство-не больше. О томъ же, что агитація, вплоть до подготовки погромовъ, велась подъ руководствомъ центральнаго органа, въдующаго всей полиціей въ имперіи, и что объ этомъ было извѣстно министру внутреннихъ дълъ-мы не допускали мысли. Такое издъвательство надъ закономъ казалось намъ слишкомъ чудовищнымъ, чтобы къ нему могли прибъгать люди, имъющіе прошлое, занимающіе высшіе посты въ государственномъ управлении и не вовсе безумные. Тъмъ сильнъе ошеломилъ насъ рапортъ г. Макарова... При принятіи запроса, министра внутреннихъ дѣлъ въ Думѣ не было. Его товарищъ по кабинету, государственный контролеръ, заявилъ, что г. Столыпинъ дастъ отвътъ въ установленный закономъ мѣсячный срокъ. Что онъ скажетъ? Положеніе бывшаго министра, г. Дурново, было бы, конечно, во сто кратъ тяжеле, но и на мъстъ г. Столыпина, когда ему придется войти на трибуну, едва ли кто пожелалъ бы быть. Гг. Рачковскій, Тимофеевъ и ихъ вдохновители продолжаютъ оставаться на своихъ мъстахъ, а съ ними-и вся система...

Второй запросъ былъ сдѣланъ предсѣдателю совѣта министровъ по поводу утвержденія прибалтійскимъ генералъ-губернаторомъ приговора къ смертной казни, состоявшагося въ Ригѣ ляющій землеустройствомъ и земледъліемъ г. Стишинскій и товарищъ министра внутреннихъ дълъ г. Гурко. Первый началъ съ оригинальнаго полемическаго пріема. Онъ разобралъ дъйствующія статьи гражданскихъ законовъ и положеній о крестьянахъ, и изъ текста ихъ вывелъ «полную неправильность юридической постановки началъ», предложенныхъ въ заявленіи 42 членовъ **Думы.** Этотъ пріемъ былъ обычнымъ средствомъ междувѣдомственной полемики передъ прежнимъ государственнымъ совътомъ. Его принесъ г. Стишинскій и въ Думу, очевидно полагая, что и на народныхъ представителей можно воздъйствовать страхомъ противорѣчія между законодательнымъ предположеніемъ и тѣми законами, которые это предположение имфетъ въ виду отмфнить или измѣнить. Да какъ же тутъ не быть противорѣчію? И можно ли людей, желающихъ отмъны дъйствующаго закона и, слъдовательно, признающихъ заключающіяся въ немъ нормы неправильными, убъдить въ невърности предложенной ими новой юридической конструкціи ссылкою на старую? Далѣе г. Стишинскій развивалъ идею интенсификаціи хозяйства, признавая ее единственнымъ способомъ коренного разръшенія аграрнаго вопроса. На той же точкъ зрънія отчасти стояль и г. Гурко. Въ основу своихъ соображеній онъ положилъ слѣдующія цифровыя данныя. Всей удобной земли въ губерніяхъ Европейской Россіи имъется 318 милліоновъ десятинъ. Изъ нихъ 109 милліоновъ находятся въ губерніяхъ архангельской, вологодской, олонецкой, вятской и пермской, т.-е. въ такихъ мъстностяхъ, гдъ условія для занятія земледъліемъ хуже, чъмъ во всей остальной Россіи, и даже хуже, чъмъ во многихъ мъстахъ Сибири. Остается 209 милліоновъ десятинъ. Изъ нихъ 91 милліонъ надъльной земли и 118 милліоновъ всёхъ иныхъ земель, въ томъ числё 19 милліоновъ крестьянской купленной земли, 56 милліоновъ находятся подъ лъсомъ и лишь остатокъ въ 43 милл. составляетъ ту удобную землю, которая принадлежить церквамъ, монастырямъ, удъламъ, кабинету, частнымъ собственникамъ, государству. Иначе говоря, при полномъ, абсолютномъ отчужденіи имъется всего-на-всего 43 милл. десятинъ на 44 милл. душъ населенія. Такимъ образомъ, на каждую душу приходится немногимъ менъе 1 десятины. Если присоединить сюда крестьянскую купленную и надъльную земли, то получится всего 4 десят. на тогда, конечно, будетъ сметено въ первую голову, но вмѣстѣ съ нимъ погибнетъ и многое другое, равно дорогое реакціонерамъ и радикаламъ, консерваторамъ и либераламъ...

Съ другой стороны, какой непосредственный, ближайшій результатъ дала бы забастовка Думы? Едва ли министерство сразу и добровольно пошло бы на уступки: объективная оцънка его отношеній къ народному представительству показываетъ обратное. Министерство, прежде всего, попыталось бы, безъ сомнънія, использовать ошибочный шагъ Думы и дискредитировать въ глазахъ населенія ея первый составъ, какъ не обнаружившій ни надлежащаго спокойствія, ни выдержки, ни работоспособности, ни сознанія отвѣтственности, а попутно попыталось бы дискредитировать самую идею конституціонализма. Немедленно послъдовалъ бы рядъ указовъ въ порядкъ верховнаго управленія. Руки министерства оказались бы развязанными и до революціоннаго взрыва опять бы началось безудержное торжество реакціи... Нельзя забывать, что какъ бы министерство ни относилось къ Думъ, сейчасъ распустить ее оно не рискнетъ. За роспускомъ по иниціативъ правительства должны немедленно послъдовать новые выборы. А что они дадутъ - красноръчиво свидътельствуютъ происходящіе теперь выборы на окраинахъ. Въ Тифлисъ въ выборщики прошли 71 соціалъ-демократъ и только 9 кадетовъ. Совсъмъ другое дъло, если Дума разойдется сама. Тогда можно съ выборами и повременить...

Тонъ и характеръ первой деклараціи перваго русскаго конституціоннаго министерства поражаютъ въ чтеніи и поразили Думу своей странностью, чтобы не сказать болѣе. Чувствовалось, что какъ будто не представители исполнительной власти пришли къ избранникамъ народа, призваннымъ участвовать въ осуществленіи высшей власти законодательной, дабы объявить свою программу и испросить ея одобренія, а всемогущіе и всевѣдущіе носители всей полноты государственной власти на мигъ оставили свои министерскія канцеляріи, чтобы дать урокъ государственной мудрости неразумной толпѣ. Совѣтъ министровъ сперва вѣжливо, но твердо подвергъ уничтожающей критикѣ заявленія и пожеланія Думы, включенныя въ адресъ, затѣмъ изложилъ въ общихъ

людей мы можемъ требовать большаго». Шагъ за шагомъ разбивалъ г. Герценштейнъ доводы представителей правительства и закончилъ словами: «народъ разберетъ, гдъ землею пахнетъ и гдъ земли не даютъ»...

Мы отмѣчали неправильность пріемовъ конституціонно-демократической партіи въ Думѣ отнюдь не въ цѣляхъ дискредитиронія принциповъ, на которыхъ объединились вошедшія въ ея составъ лица. Эти принципы намъ дороги не меньше, чѣмъ имъ. Но именно поэтому мы желали бы, чтобы средства проведенія принциповъ были безупречны, ибо въ безупречности средствъ парламентской борьбы—одинъ изъ вѣрнѣйшихъ залоговъ успѣха.

По нашему мнѣнію, партіи на первыхъ порахъ не удалось справиться съ выпавшей на ея долю задачей. Люди, всегда бывшіе въ рядахъ критикующей оппозиціи, вдругь оказались въ положеніи руководящаго парламентскаго большинства. Критиковать этому большинству въ первые дни засъданій Думы было ръшительно нечего, потому что министерство сразу отказалось отъ иниціативы — къ открытію Думы имъ не было изготовлено и не было внесено ни одного законопроекта. Только въ засъданіи 13-го мая, когда правительство представило свою декларацію, была благодарная почва для критики, и ею «кадеты» умѣло воспользовались. Во всёхъ же другихъ разсматривались предложенія, проекты и запросы, редактированные и одобренные въ клубъ на Сергіевской. Весьма откровенна и характерна была рѣчь представителя Одессы, Е. Н. Щепкина, во время преній объ отвѣтномъ адресѣ на тронную рѣчь. Хотя проектъ адреса былъ представленъ коммиссіей, имъвшей въ своемъ составъ далеко не однихъ «кадетовъ» и во многомъ измѣнившей первоначальный набросокъ, но ораторъ съ этимъ не считался и, рекомендуя принять проектъ, называлъ его «нашъ». Въ его сознаніи, очевидно, сильнъе всего запечатлѣлись сужденія, происходившія въ клубѣ; тамъ было настоящее обсужденіе, а Дума должна дать только формальную санкцію. Одинаковая нота звучала въ ръчи другого оратора, который передъ передачей въ коммиссію законопроекта объ обезпеченіи личной неприкосновенности-кстати сказать, болѣе чѣмъ слабаго

ственности и утверждать, что этой неприкосновенности противоръчитъ выкупъ ея государствомъ? Приходятъ министры того государства, которое въ 1861 году произвело самый грандіозный актъ выкупа земли въ интересахъ общественной пользы и общественной необходимости. Еслибы мы отвъчали господамъ министрамъ тъми же назиданіями, какими они удостоили насъ, то мы сказали бы: какъ вы смъете выступать противъ воли царяосвободителя, какъ вы смъете порицать самый великій актъ русской исторіи — освобожденіе крестьянъ съ землею!»... «Я удивляюсь, - говорилъ далъе ораторъ, - почему господамъ министрамъ нужно было напомнить намъ о томъ, что право помилованія есть прерогатива Государя Императора; никто здѣсь этого не отрицалъ. Я полагаю, что такое напоминаніе въ высшей степени неумъстно. Неумъстно на томъ основаніи, что, подчеркивая то, что это есть прерогатива Государя, лица, засъдающія на этихъ скамьяхъ, открываютъ намъ то, чего они не вправъ открывать. Они даютъ намъ понять, что если амнистія не даруется, то такова воля Государя Императора. Министерство конституціоннаго монарха, сдълавшее подобнаго рода поступокъ, оскорбило монарха, и не мы должны требовать его отставки - верховная власть сама имъетъ для этого достаточное основаніе»...

Чрезвычайно силенъ былъ въ аргументаціи В. Д. Набоковъ, съ тяжелымъ чувствомъ констатировавшій, что «мы не имѣемъ и зачатковъ конституціоннаго министерства, мы имѣемъ все тѣ же бюрократическіе лозунги и, вмѣстѣ съ тѣмъ, устраняется всякая надежда наша на то, чтобы это министерство могло вывести страну изъ того положенія, въ которомъ она находится, и могло бы осуществить тѣ задачи, которыя на него возложитъ народное представительство». Онъ закончилъ рѣчь слѣдующими словами: «Мы думаемъ, что выходъ изъ положенія можетъ быть только одинъ: разъ насъ призываютъ къ борьбѣ, разъ намъ говорятъ, что правительство является не исполнителемъ требованій народнаго представительства, а ихъ критикомъ и отрицателемъ, то съ точки зрѣнія принципа народнаго представительства мы можемъ сказать одно:—исполнительная власть да покорится власти законодательной»!!..

Членъ Думы Аникинъ нарисовалъ яркую картину, какъ правительство заботится о крестьянахъ и печется о ихъ интересахъ,

ностными лицами и не дъйствовали ли послъднія подъ руководствомъ или съ въдома чиновъ департамента полиціи».

«Разсмотрѣвъ, —писалъ г. Макаровъ, —дъла особаго отдъла департамента полиціи по екатеринославской губерніи, я обнаружилъ въ нихъ два донесенія департаменту помощника начальника екатеринославскаго губернскаго жандармскаго управленія по александровскому и павлоградскому увздамъ, ротмистра Б., отъ 27-го ноября и 5-го декабря 1905 года, за №№ 1054 и 1061, не оставляющія никакого сомнівнія въ томъ, что избіеніе евреевъ въ г. Александровскъ подготовляется, что преступная агитація съ этой цълью ведется по иниціативъ ротмистра Б. и что чинами департамента полиціи, которые о семъ были своевременно освѣдомлены, не только не было принято мѣръ къ прекращенію означенной агитаціи, но д'ятельность ротмистра Б. даже поощрялась». Далъе приведены подробныя выписки изъ представленныхъ ротмистромъ Б. шести литографированныхъ и двухъ печатныхъ воззваній, дающихъ полный составъ дѣянія, именуемаго возбужденіемъ къ насилію однихъ классовъ населенія противъ другихъ, и заключающихъ въ себъ прямой призывъ «подыматься», «образовывать дружины», «запасаться оружіемъ, косами, вилами» и идти «на защиту царя, родины и въры православной» противъ «революціонеровъ, соціалъ-демократовъ и жидовъ».

«Представляя вышеописанныя воззванія, —доносиль, затъмъ, ст. сов. Макаровъ, - департаменту полиціи, ротмистръ Б. въ донесеніяхъ своихъ за №№ 1054 и 1061 сообщаетъ, что воззванія эти разбрасываются «Александровскимъ союзомъ 17-го октября» въ г. Александровскъ и въ сосъднихъ деревняхъ «въ значительномъ количествъ», что они «приносятъ существенную пользу въ дълъ борьбы съ революціоннымъ движеніемъ», что весь составъ означеннаго патріотическаго союза ему, ротмистру Б., извъстенъ и что онъ «употребляетъ все свое вліяніе на выпускъ подобныхъ же воззваній и въ селахъ своего района», что, по его мнѣнію, благотворно повліяетъ на крестьянъ и удержитъ ихъ отъ насилій надъ пом'вщиками. Подобныя донесенія поступали въ департаментъ полиціи отъ ротмистра Б. и ранве, какъ то видно изъ помѣты на его донесеніи за № 1054, сдѣланной прикомандированнымъ къ особому отдълу департамента чиновникомъ особыхъ порученій П., но донесеній этихъ я въ дълахъ особаго отдъла

интересамъ борьбы рабочаго пролетаріата — и этого довольно. Никакая критика, никакой споръ — не допускаются. Какою цъною покупается осуществленіе требованія, какія слъдствія оно ведетъ за собой — все равно. Получается впечатлъніе какой-то нев вроятной узкости. На мъсто торжества капитала ставится такое же гнетущее, подавляющее торжество физическаго труда... У Льва Толстого есть сказка, въ которой проводится мысль, что царства небеснаго достоинъ только тотъ, у кого ладони рукъ покрыты мозолями. Неужели возможно мозоли на рукахъ понимать не какъ символъ труда вообще, въ противоположность праздности, а въ буквальномъ смыслъ реальнаго показателя занятія физическимъ трудомъ? Что сталось бы съ человъчествомъ, если бы исчезъ трудъ умственный или если бы онъ былъ низведенъ на степень лишь допустимой забавы? Жизнь, ея условія и запросы, неизмъримо сложнъе, чъмъ это кажется прямолинейнымъ отрицателямъ всего во имя поднятія положенія рабочаго класса...

Давно уже ведется агитація въ пользу воскреснаго отдыха приказчиковъ, сидъльцевъ, ремесленниковъ и другихъ группъ рабочихъ, и едва ли можно найти принципіальныхъ противниковъ разрѣшенія вопроса въ смыслѣ предоставленія права каждому трудящемуся отдыхать одинъ день въ недѣлю. Но едва ли можно найти оправданіе тъмъ, кто, добиваясь отдыха, не останавливаются ни передъ какими неоспоримыми доводами разсудка. Провести всеобщій отдыхъ въ воскресенье во всѣхъ областяхъ приложенія труда такъ же невозможно, какъ невозможно остановить на воскресенье движение земли, течение ръкъ-словомъ, все, что живетъ. Если такъ, то почему въ тѣхъ областяхъ, въ которыхъ абсолютное прекращеніе работъ въ воскресные дни возможно, но вызываетъ серьезныя неудобства, не допустить отдыха частичнаго и условнаго? Почему не замѣнить, для части работающихъ и по очереди, воскресный отдыхъ отдыхомъ въ другой любой день недъли? Въдь нельзя же серьезно разсуждать такъ, какъ разсуждала одна газета, поддерживавшая требованія наборщиковъ, чтобы никакія повременныя изданія не выходили въ свътъ по понедъльникамъ. Нельзя говорить и върить своимъ словамъ, что если не всѣ наборщики поголовно будутъ свободны отъ работы по воскресеньямъ, то современному движенію наступитъ конецъ и реакція восторжествуетъ, ибо движеніе лишится

надъ восемью лицами. И. Л. Горемыкинъ, черезъ день, письменно извъстилъ предсъдателя Думы, что запросъ имъ переданъ, по принадлежности, военному министру. А еще черезъ сутки стало извъстно изъ газетъ, что приговоръ приведенъ въ исполненіе. Дума отвътила принятіемъ предложенія поручить особой комиссіи составить и представить въ пятидневный срокъ проектъ закона объ отмънъ смертной казни.

Возможности другого достойнаго Думы отвъта не было, такъ какъ генералъ-губернаторъ, съ формальной точки зрѣнія, ничѣмъ не нарушилъ предъловъ своей дискреціонной власти, и въ случаъ повторенія запроса военный министръ могь бы коротко сослаться на подлежащія статьи военно-судебнаго устава и правиль о мъстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи. Но въ кулуарахъ, передъ началомъ засъданія 18-го мая, говорили, что нъкоторые члены Думы им вютъ въ виду потребовать увольненія прибалтійскаго генералъ-губернатора и смѣны министерства и, впредь до удовлетворенія этихъ требованій, прекратить занятія. По счастью, никто такого неосторожнаго предложенія не сдълалъ. Лишь одинъ ораторъ намекнулъ, что если такъ будетъ продолжаться, то членамъ Думы ничего другого не останется, какъ разъвхаться по домамъ. Хотя намекъ этотъ замътнаго сочувствія не встрътилъ, и вообще Дума, пока что, не склонна на забастовку, мы, все-таки говоримъ: «по счастью».

При рѣзко поднятомъ настроеніи Думы и въ виду широкой пропаганды крайними лѣвыми партіями идей бойкота и забастовочнаго способа борьбы, еще неизвѣстно, какія послѣдствія могъ бы имѣть талантливо выраженный призывъ бросить вызовъ правительству и сказать рѣшительно: «или мы, или вы». Между тѣмъ, такой вызовъ былъ бы грубой политической ошибкой. Если правительство намѣренно закрываетъ глаза и не хочетъ видѣть дѣйствительнаго положенія дѣлъ, то Дума ни на минуту не должна забывать, что кризисъ дошелъ до послѣдней степени развитія. Видимое спокойствіе создало сначала ожиданіе созыва Думы, затѣмъ — ожиданіе результата ея дѣятельности. Эта психологія ожиданія образовала какъ бы корку, но тонкую и далеко не прочную, подъ которой все продолжается и даже усиливается кипѣніе. Малѣйшая неосторожность можетъ разрушить корку и залить кипящей лавой всю страну. Реакціонное министерство

# Государственная Дума, военно-уголовные законы и смертная казнь.

Въ изданныхъ 23-го апрѣля «основныхъ государственныхъ законахъ» имѣется ст. 55, которая гласитъ:

«Постановленія по военно-судебной и военно-морской судебной частямъ издаются въ порядкъ, установленномъ въ сводахъ военныхъ и военно-морскихъ постановленій».

Нисколько не рискуя впасть въ ошибку, можно смѣло сказать, что даже среди юристовъ немногіе вполнѣ точно отвѣтятъ на вопросъ: что скрывается за этими словами, которыя вмѣсто изъясненія порядка изданія военно-уголовныхъ законовъ дѣлаютъ ничего не говорящую ссылку на своды военныхъ и военно-морскихъ постановленій?

Для широкихъ же слоевъ общества, область военнаго законодательства вообще и военно-уголовнаго, въ частности, представляетъ собою нъчто совершенно неопредъленное. Ею общество никогда не интересовалось, считая вопросы военнаго права узкоспеціальными и малозначащими съ точки зрънія обще-гражданскихъ юридическихъ отношеній.

Припоминаю слѣдующій характерный эпизодъ. Лѣтъ двѣнадцать назадъ, въ засѣданіи петербургскаго юридическаго общества, во время преній по поводу какого-то доклада, одинъ изъ оппонентовъ сталъ аргументировать свою мысль ссылками на доктрины военно-уголовнаго права и на опредѣленія дѣйствующаго военно-уголов-

нато законодательства. Председатель, извёстный профессоръ криминалисть, сейчась же его остановиль, сказавь, что оппоненть касается того, что, быть можеть, весьма интересно и сушественно, но изъ присутствующихь извёстно ему одному. И сказаль это председатель, отнюдь не сожалёя о невёжествёприсутствующихь, а напротивъ ясно давая понять оппоненту безполезность траты времени на знакомство съ ненужными спеціальными мелочами.

Теперь эти «ненужныя мелочи» себя показали. Цитируя и произвольно толкуя ихъ въ приказахъ, распоряженіяхъ и рѣшеняхъ временные и постоянные генералъ-губернаторы, начальники карательныхъ отрядовъ и экспедицій и военные суды повѣсили и разстрѣляли въ теченіе полугода многія сотни виновныхъ и невинныхъ. И ссылкою на нихъ же основные законы изъяли изъ рукъ народныхъ представителей законодательную регламентацію тѣхъ нормъ, которыми живетъ цвѣтъ населенія во время прохожденія черезъ ряды арміи, и по которымъ, вмѣстѣ съ восинослужащими, граждане лишаются жизни, отправляются въ каторгу и заключаются въ тюрьмы...

«Полевые» суды въ импровизированномъ составъ, не считавшіеся ни съ какими формами и обрядами судопроизводства, невъдомые закону и, однако, дъйствовавшіе и подъ Москвой, и въ Остзейскомъ крав, и ст. 55 основныхъ законовъ — расплата за многолътнее высокомърное отношеніе людей науки къ области военнаго законодательства. Люди науки не вызвали въ обществъ интереса къ этой области и не сдълали ничего, чтобы широко проникли истинныя о ней представленія.

Если бы было общеизвъстнымъ фактомъ, что никакихъ «полевыхъ» судовъ, скоропалительно разсматривающихъ дѣла, «въ 24 часа», безъ предварительнаго изслѣдованія, безъ преданія суду и врученія обвинительнаго акта и безъ участія прокуратуры и защиты, по русскимъ законамъ не существуетъ, то несомнѣнно ихъ не рискнулъ бы образовать ни одинъ генералъ-губернаторъ и ни одинъ начальникъ отряда. Если бы было общеизвѣстнымъ фактомъ, какой именно порядокъ установленъ въ сводахъ военныхъ и военно-морскихъ постановленій для изданія законовъ по ноенной и военно-морской судебнымъ частямъ, то столь же несомнѣнно, что не было бы статьи 55 основныхъ законовъ. Едва ли самый радикальный составитель ихъ допустилъ бы изъятіе всѣхъ измѣненій, дополненій и отмѣны опредѣленій, касающихся общаго уголовнаго правосудія, изъ вѣдѣнія органовъ законодательной власти съ передачей уголовному кассаціонному департаменту сената. Составителямъ основныхъ законовъ и въ голову, навѣрное, не приходило поставить общій кассаціонный судъ въ положеніе, конкуррирующее съ Государственной Думой и съ Государственнымъ Совѣтомъ. А спеціальные кассаціонные суды—главные военный и военно-морской—они въ это положеніе поставили.

Въ сводъ военныхъ постановленій о «порядкъ разсмотрънія законодательныхъ вопросовъ» трактуютъ ст. 1075—1089 военносудебнаго устава (XXIV книга свода). Аналогичныя правила повторены въ военно-морскомъ судебномъ уставъ (XVIII книга свода).

Право возбужденія законодательных вопросовъ принадлежитъ военному (или морскому) министру. Возбужденные вопросы вносятся въ главный военный (или военно-морской) судъ главнымъ военнымъ (или военно-морскимъ) прокуроромъ. Судъ постановляетъ «заключеніе», на основаніи котораго изготовляется всеподданнѣйшій докладъ, представляемый министромъ «съ его заключеніемъ» на Высочайшее усмотрѣніе. Законодательные вопросы, общіе для военнаго и морского вѣдомствъ, разсматриваются тѣмъ же порядкомъ въ соединенномъ собраніи обоихъ главныхъ судовъ.

Вотъ болѣе чѣмъ упрощенныя формы, замѣняющія сложную систему прохожденія законопроектовъ черезъ два представительныхъ учрежденія. Главному военному суду, въ его законосовѣщательной дѣятельности, не принадлежитъ даже той доли самостоятельности, которая принадлежала прежнему государственному совѣту. Въ сущности главный военный судъ составляетъ только «предварительное» заключеніе, которое министръ снабжаетъ заключеніемъ «окончательнымъ». И послѣ долгихъ лѣтъ изученія законодательныхъ матеріаловъ по вопросамъ матеріальнаго и процессуальнаго военно-уголовнаго права, у меня не сохранилось въ памяти ни одного случая, когда получило утвержденіе предварительное, а не окончательное заключеніе. На практикѣ главный военный судъ является простой законосовѣщательной комиссіей при министрѣ.

Любопытный примъръ можно привести изъ «соображеній соединеннаго собранія главныхъ судовъ», относящихся къ 1874 г. Соединенное собраніе, желая положить конецъ кулачной расправъ въ арміи, признало необходимымъ повысить наказанія за нанесеніе побоевъ нижнимъ чинамъ устраненіемъ дисциплинарныхъ взысканій и, слъдовательно, возможности оканчивать дъла, безъ преданія суду, т.-е. «домашнимъ порядкомъ». За признаніе этой мъры въ отношеніи начальниковъ изъ офицеровъ собраніе высказалось единогласно; въ отношеніи же начальниковъ изъ нижникъ чиновъ—по большинству голосовъ. Въ результатъ объемъ примъненія дисциплинарныхъ взысканій къ начальникамъ изъ нижнихъ чиновъ былъ оставленъ прежній, а къ офицерамъ—даже расширенъ.

Такихъ примѣровъ, впрочемъ, немного. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ главный военный судъ никогда и не стремился къ представленію своего собственнаго мнѣнія. Обычно имъ принимается внесенное предложеніе съ одними развѣ редакціонными измѣненіями.

И иначе быть не можетъ. Хотя предсъдатели и члены главныхъ военнаго и военно-морского судовъ пользуются по закону независимостью, близкой къ праву несмъняемости, но эта ихъ независимость только бумажная. Лътомъ прошлаго 1905 года былъ назначенъ новый военный министръ, а вскоръ затъмъ—новый главный военный прокуроръ. И странная вещь! Весь составъ главнаго военнаго суда вдругъ почувствовалъ разстройство здоровья и въ теченіе какихъ нибудь двухъ мъсяцевъ предсъдатель и всъ члены оказались уволенными отъ службы «по прошеніямъ» и по «болъзни». Они, правда, были людьми преклоннаго возраста, однако, все-таки, одновременное ихъ заболъваніе вызываетъ невольно сомнънія и подозрънія...

Итакъ, порядокъ изданія постановленій, о которыхъ говоритъ ст. 55 основныхъ законовъ, состоитъ въ прохожденіи законодательныхъ предположеній черезъ одинъ изъ главныхъ судовъ или черезъ ихъ соединенное собраніе. Для какихъ же именно законодательныхъ предположеній этотъ порядокъ сохраненъ? Другими словами: что такое «постановленія по военно-судебной и военно-морской судебной частямъ?»

Вопросъ этотъ имъетъ существенно-важное значеніе и является

очереднымъ въ виду того, что Государственная Дума категорично признала необходимость полной отмѣны смертной казни и надняхъ предстоитъ окончательное обсужденіе выработаннаго комиссіей Думы законопроекта.

Смертная казнь установлена, какъ общимъ уголовнымъ уложеніемъ, такъ равно воинскимъ и военно-морскимъ уставами о наказаніяхъ. Относятся ли опредъленія о ней этихъ уставовъ къ числу постановленій по военно-судебной и военно-морской судебной частямъ? Если да—Государственная Дума лишена формальнаго права сказать: «смертная казнь во всѣхъ случаяхт, ея примѣненія отмѣняется». И вопросъ останется не разрѣшеннымъ, ибо опытъ учитъ, что если наказаніе лишеніемъ жизни сохръчительности, правется хоть гдѣ-нибудь въ законодательствѣ, для самыхъ рѣдкихъ исключительныхъ случаевъ, то въ дѣйствительности, путемъ изъятій, оно, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, получаетъ широкое примѣненіе.

Гдѣ въ уголовномъ уложеніи и въ уложеніи о наказаніяхъ, сказано, что могутъ быть караемы смертью общія, не политическія, правонарушенія? А на Кавказѣ уже тринадцать лѣтъ, «въ видѣ временной мѣры», карается смертью разбой. Въ раіонѣ Закаспійской и Закавказской желѣзныхъ дорогъ — «всякое» нападеніе на служащихъ дорогъ и на пассажировъ, повлекшее убійство или покушеніе на него или нанесеніе ранъ. Въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на положеніи усиленной охраны—по усмотрѣнію административной власти можетъ быть караемо смертью, при тѣхъ же послѣдствіяхъ, нападеніе на чиновъ войска и полиціи и на должностныхъ лицъ вообще, внѣ всякой связи съ мотивомъ дѣянія... Какъ злокачественная язва, смертная казнь должна быть съ корнемъ вырвана изъ всѣхъ уголовныхъ кодексовъ...

При толкованіи ст. 55 основн. закон. необходимо, прежде всего, помнить, что она есть ограниченіе общаго начала законодательной дѣятельности въ государствѣ, а потому не можетъ быть понимаема иначе, какъ строго ограничительно.

Ст. 1075 и послѣдующія военно-судебнаго устава говорятъ о законодательныхъ вопросахъ, вообще неимѣющихъ «связи съ общими въ государствѣ законами», т.-е. о вопросахъ не только процессуальнаго, но и матеріальнаго военно-уголовнаго права.

Статья же 55 основн. зак.—о постановленіяхъ по военно-судебной части.

Понятія очевидно различныя. Второе гораздо тъснъе перваго. Уставъ уголовнаго судопроизводства содержитъ правила «по судебной части». Но кто назоветъ сборникомъ постановленій по судебной части уложеніе о наказаніяхъ или уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями? Одинаково не суть «постановленія по военно-судебной части» воинскій и военно-морской уставы о наказаніяхъ. Они относятся къ «военно-судебной части» столько же, сколько и къ части общесудебной, такъ какъ примъненіе ихъ обязательно и для общихъ судовъ—напр., когда военнослужащій, въ случаяхъ смѣшанной подсудности, судится у мирового судьи или въ окружномъ судъ.

Съ другой стороны, нельзя забывать, что разбираемая 55 статья есть законъ основной, самымъ фактомъ изданія котораго отмѣняются противорѣчащіе ему законы не основные. А отсюда вытекаетъ, что съ 23-го апрѣля спеціальный порядокъ разсмотрѣнія законодательныхъ вопросовъ, установленный въ кн. XXIV свода военныхъ постановленій и въ книгѣ XVIII свода постановленій военно-морскихъ, сохранилъ силу лишь въ отношеніи процессуальнаго военно-уголовнаго законодательства. Всѣ же вопросы военно-уголовнаго законодательства матеріальнаго—о преступныхъ дѣяніяхъ и наказаніяхъ — подлежатъ разсмотрѣнію, утвержденію и изданію на общемъ основаніи.

Такимъ образомъ, формальных препятствій для отмпьны Думою смертной казни по военно-уголовнымо законамо не существуето. Язва можетъ быть вырвана. Не найдется словъ привътствовать тотъ день, когда это совершится...

«XX въкъ» 16 іюня 1906 г., № 78.

#### Что вамъ отвътить, Маша?

Я получилъ на-дняхъ городское письмо за подписью «Маша» и безъ адреса.

«Маша»—служитъ прислугой у «господъ» и невъста городового. Вотъ содержаніе письма. Мною разставлены только знаки препинанія, которыхъ Маша, хотя она и кончила школу съ отличіемъ, вообще не любитъ, и исправлены нъкоторыя ошибки.

«И какое вамъ спасибо за то, что вы отмънили казнь смертную, а то я просто измучилась, глядючи на своего жениха. Онъ у меня городовой и каждый день, уходя на дежурство, прощается, какъ передъ смертью: «прощайте, Машенька, не поминайте меня лихомъ, ежели казнятъ меня господа соціалисты».

«Я извелась совсъмъ, слушаючи такія его ръчи, да за то ужъ сегодня какъ обрадовалась-то, какъ господа прочли, что казнь смертная отмънена. Урвалась на минуточку, да и побъжала на уголъ, обрадовать своего. А онъ и говоритъ:

— Эхъ, Маша, Маша, какая же вы легковърная, да малоопытная, а еще школу съ отличіемъ кончили; читаете вы съ господами газеты, да ничего не понимаете. Смертная казнь отмъняется—это върно, да не для нашего брата. Въдь мы что городовые: мужики неотесанные, —и господинъ Кузьминъ-Караваевъ говоритъ, что городовыхъ жалъть нечего, ихъ убивать можно и слъдуетъ, а вотъ господъ-то, что зовутъ народъ на смуту и на живодерство, что кровью Россію залить собираются,—тъхъ надо

наго законодательства. Предсъдатель, извъстный профессоръ криминалистъ, сейчасъ же его остановилъ, сказавъ, что оппонентъ касается того, что, быть можетъ, весьма интересно и существенно, но изъ присутствующихъ извъстно ему одному. И сказалъ это предсъдатель, отнюдь не сожалъя о невъжествъ присутствующихъ, а напротивъ ясно давая понять оппоненту безполезность траты времени на знакомство съ ненужными спеціальными мелочами.

Теперь эти «ненужныя мелочи» себя показали. Цитируя и произвольно толкуя ихъ въ приказахъ, распоряженіяхъ и рѣшеніяхъ временные и постоянные генералъ-губернаторы, начальники карательныхъ отрядовъ и экспедицій и военные суды повѣсили и разстрѣляли въ теченіе полугода многія сотни виновныхъ и невинныхъ. И ссылкою на нихъ же основные законы изъяли изъ рукъ народныхъ представителей законодательную регламентацію тѣхъ нормъ, которыми живетъ цвѣтъ населенія во время прохожденія черезъ ряды арміи, и по которымъ, вмѣстѣ съ военнослужащими, граждане лишаются жизни, отправляются въ каторгу и заключаются въ тюрьмы...

«Полевые» суды въ импровизированномъ составъ, не считавшіеся ни съ какими формами и обрядами судопроизводства, невъдомые закону и, однако, дъйствовавшіе и подъ Москвой, и въ Остзейскомъ краъ, и ст. 55 основныхъ законовъ — расплата за многолътнее высокомърное отношеніе людей науки къ области военнаго законодательства. Люди науки не вызвали въ обществъ интереса къ этой области и не сдълали ничего, чтобы широко проникли истинныя о ней представленія.

Если бы было общеизвъстнымъ фактомъ, что никакихъ «полевыхъ» судовъ, скоропалительно разсматривающихъ дѣла, «въ 24 часа», безъ предварительнаго изслъдованія, безъ преданія суду и врученія обвинительнаго акта и безъ участія прокуратуры и защиты, по русскимъ законамъ не существуетъ, то несомнѣнно ихъ не рискнулъ бы образовать ни одинъ генералъ-губернаторъ и ни одинъ начальникъ отряда. Если бы было общеизвъстнымъ фактомъ, какой именно порядокъ установленъ въ сводахъ военныхъ и военно-морскихъ постановленій для изданія законовъ по военной и военно-морской судебнымъ частямъ, то столь же несомнѣнно, что не было бы статьи 55 основныхъ законовъ. можетъ не быть сцъпленіемъ ръжущихъ противоръчій. Если и министры считаютъ, что прежде революціонеры должны прекратить убійства, а потомъ только законъ можетъ отмънить смертную казнь, то возможно ли думать, что эта самая мысль не приходитъ въ голову городовымъ? Если и не для всъхъ прошедшихъ университетъ вполнъ ясна роль Государственной Думы въ теоріи и въ условіяхъ настоящей минуты, то легко представить себъ, какая путаница существуетъ въ головахъ тъхъ, кто прошелъ начальную школу или не прошелъ никакой. Если газеты, вплоть до «Новаго Времени», не различаютъ террористовъ и членовъ Думы, то какъ не смъшивать ихъ городовымъ или женамъ и невъстамъ городовыхъ?

Пусть написавшая мнѣ «Маша» — миоъ. Какъ мыслитъ этотъ миоъ, мыслятъ многія тысячи. Пусть они прочтутъ, что я могу сказать на ихъ сомнѣнія и могу ли дать имъ возможность возразить тѣмъ, кто говоритъ, какъ «Иванъ».

Стыдитесь прежде всего, Маша, думать, что если бы вы пришли ко мнѣ или написали за полной подписью и съ указаніемъ адреса, то васъ ухлопали бы потому, что вы невѣста городового. Я, какъ и вашъ женихъ, «никого не тронулъ за всю жизнь». И ничего общаго не имѣемъ съ убійствами и съ убійцами не я одинъ, а мы всѣ, требовавшіе и требующіе отмѣнить смертную казнь.

Скажите, затъмъ, вашему жениху, что я никогда не говорилъ, что городовыхъ жалъть нечего и что ихъ убивать можно и слъдуетъ. И опять — не я одинъ. У всъхъ насъ кровью обливается сердце при каждомъ новомъ извъстіи объ убійствъ городового. И если мы требуемъ отмъны смертной казни для «господъ, что зовутъ народъ на смуту и на живодерство», то именно для того, чтобы прекратились убійства и городовыхъ.

Сразу ли эти убійства прекратятся, когда будетъ отмѣнена смертная казнь?—Конечно, нѣтъ. Сразу, изданіемъ закона, можно остановить или измѣнить только то, что дѣлается по закону. Убивающіе же городовыхъ — преступники и поступаютъ они вопреки закону, за что и съ отмѣною смертной казни ихъ будутъ наказывать, только не смертью, а каторгой.

Зачъмъ и почему они убиваютъ городовыхъ-причинъ много. Но одна изъ нихъ — озлобление за то, что ихъ единомышленни-

ковъ вѣшаютъ и разстрѣливаютъ. Не будетъ этой причины—и убійства городовыхъ,—если не совсѣмъ и не сразу прекратятся, то сразу же станутъ рѣже. А затѣмъ, Богъ дастъ, наступитъ миръ и убивать безвинныхъ городовыхъ больше не будутъ вовсе.

Государственная Дума 19-го іюня рѣшила отмѣнить смертную казнь по закону, т.-е. по приговору судовъ. Однако, радоваться еще рано. Надо еще, чтобы согласился съ этимъ Государственный Совѣтъ и чтобы потомъ отмѣна смертной казни была утверждена Государемъ.

Станемте, Маша, надъяться, что такъ и будетъ, и что отмъна смертной казни положитъ начало для другихъ мъръ, за которыми, наконецъ, настанетъ такое время, когда, отправляясь на дежурство, вашему жениху не придется прощаться съ вами, «какъ передъ смертью»...

«XX въкъ» 28 іюня 1906 г., № 89.

### Отвътъ г. Калинину.

Читатели «ХХ Вѣка», быть можетъ, помнятъ, что мною было получено письмо отъ прислуги «Маши», которое, какъ показавшееся мнѣ характернымъ и искреннимъ, я напечаталъ вмѣстѣ съ нѣсколькими словами въ разъясненіе естественно возникшихъ въ головѣ «Маши» недоумѣній и сомнѣній.

Это обстоятельство, далеко не первостепенной важности, дало мнѣ возможность обогатить свои знанія. Во-первыхъ, я узналъ, что въ Москвѣ издается газета «Русская Земля». Во-вторыхъ— что есть на свѣтѣ нѣкто, пишущій въ этой газетѣ подъ псевдонимомъ «Калининъ». Въ-третьихъ— что этотъ нѣкто—большой мастеръ браниться и измышлять новыя бранныя слова, вродѣ «словоблудъ».

Г. Калининъ въ № 99 газеты помъстилъ посвященную мнъ статью и снабдилъ ее слъдующимъ post-scriptum'омъ:

«Этотъ № я отправляю въ Петербургъ, на имя члена Государственной Думы Кузьмина-Караваева. Онъ долженъ отвѣтить печатно и возбудить противъ меня судебное преслѣдованіе. Имя и званіе свое я открою по первому требованію».

Исполняю въ первой половинъ желаніе г. Калинина.

— Не бранитесь. Если вы сторонникъ сохраненія въ уголовномъ законодательствъ смертной казни, то оспаривайте мои доводы чъмъ хотите, только не бранью. Бранныя слова неубъдительны. Согласитесь сами: что изъ того, что я, по вашей терми-

Статья же 55 основн. зак.—о постановленіяхъ по военно-судебной части.

Понятія очевидно различныя. Второе гораздо тѣснѣе перваго. Уставъ уголовнаго судопроизводства содержитъ правила «по судебной части». Но кто назоветъ сборникомъ постановленій по судебной части уложеніе о наказаніяхъ или уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями? Одинаково не суть «постановленія по военно-судебной части» воинскій и военно-морской уставы о наказаніяхъ. Они относятся къ «военно-судебной части» столько же, сколько и къ части общесудебной, такъ какъ примѣненіе ихъ обязательно и для общихъ судовъ—напр., когда военнослужащій, въ случаяхъ смѣшанной подсудности, судится у мирового судьи или въ окружномъ судѣ.

Съ другой стороны, нельзя забывать, что разбираемая 55 статья есть законъ основной, самымъ фактомъ изданія котораго отмѣняются противорѣчащіе ему законы не основные. А отсюда вытекаетъ, что съ 23-го апрѣля спеціальный порядокъ разсмотрѣнія законодательныхъ вопросовъ, установленный въ кн. XXIV свода военныхъ постановленій и въ книгѣ XVIII свода постановленій военно-морскихъ, сохранилъ силу лишь въ отношеніи процессуальнаго военно-уголовнаго законодательства. Всѣ же вопросы военно-уголовнаго законодательства матеріальнаго—о преступныхъ дѣяніяхъ и наказаніяхъ — подлежатъ разсмотрѣнію, утвержденію и изданію на общемъ основаніи.

Такимъ образомъ, формальных препятствій для отмпьны Думою смертной казни по военно-уголовнымъ законамъ не существуетъ. Язва можетъ быть вырвана. Не найдется словъ привътствовать тотъ день, когда это совершится...

«XX вѣкъ» 16 іюня 1906 г., № 78.

## За немедленную отмѣну смертной казни.

I.

Ръчь въ застъданіи Государственной Думы 3 мая 1906 г. при обсужденіи отвътнаго адреса.

Какъ криминалистъ, я не безъ волненія вхожу на кафедру. Я не могу говорить безъ волненія потому, что въ адресъ, который будетъ представленъ въ отвътъ на тронную ръчь, есть ръшеніе одного изъ самыхъ больныхъ, самыхъ жгучихъ вопросовъ научной мысли. Здъсь сказано: смертная казнь никогда и ни при какихъ условіяхъ не можетъ быть назначаема. Эта мысль волнуетъ людей науки уже болъе ста лътъ—и она сейчасъ близка къ осуществленію. То сдержанное негодованіе, которымъ были встръчены вчера Государственною Думою слова представителя г. Екатеринослава, члена Государственной Думы, Способнаго, — это сдержанное негодованіе свидътельствуетъ о томъ, что слова эти никоимъ образомъ не будутъ выкинуты изъ адреса, и что Государственная Дума на первую очередь поставитъ вопросъ объ отмънъ смертной казни, не въ формъ словъ, не въ формъ заявленія или требованія, а въ формъ опредъленнаго законопроекта.

Что мы слышали вчера отъ г. Способнаго? Мы слышали, что будто бы тъ, кто требуетъ отмъны смертной казни, стоятъ на

почвѣ какой-то сантиментальности, что они не могутъ видѣтъ крови. Мы слышали сравненіе могущественнаго государства, которое закономѣрно убиваетъ людей, которое убиваетъ ихъ рукой палача, по судебному приговору, съ тѣмъ гражданиномъ, который ѣстъ устрицы или употребляетъ непрожаренный ростбифъ. Но было въ словахъ г. Способнаго и другое. Онъ говорилъ намъ: а что вы скажете, когда вамъ придется столкнуться съ измѣникомъ отечества? Г. Способному кажется, что на измѣну отечеству нѣтъ и не можетъ быть иного отвѣта, какъ смертная казнь. Когда наступитъ такъ страстно мною желаемое время, и мы будемъ разсматривать уже законопроектъ объ отмѣнѣ смертной казни, тогда я — и многіе другіе вмѣстѣ со мною — мы докажемъ г. Способному и всѣмъ сомнѣвающимся, что смертная казнь ни при какихъ условіяхъ не должна и не можетъ быть назначаема. (Апплодисменты).

Мы докажемъ, что нельзя, убивая человѣка по суду, ставить вопросъ: за что?—а надо ставить вопросъ: зачѣмъ? И когда вы поставите такъ вопросъ, то вамъ станетъ ясна вся ненужность кары смертью. Я спрашиваю васъ, зачѣмъ убивать, зачѣмъ вѣшать измѣнниковъ отечества? Неужели государство такъ слабо, что не можетъ обезвредить ихъ на будущее время? Нѣтъ, оно безконечно сильно, и если оно вѣшаетъ, то въ немъ говоритъ только остатокъ очень, очень стараго — остатокъ кровожадной мстительности... Въ смертной казни всего отвратительнѣе кровожадная мстительность. Въ ней всего ужаснѣе безповоротность. Мстительность требуетъ безповоротной кары, и въ томъ, что смертная казнь безповоротна, въ этомъ и коренится источникъ торжества для мстительнаго чувства человѣка.

Зачѣмъ людей вѣшаютъ, разстрѣливаютъ? Какой въ этомъ смыслъ? Что бы человѣкъ ни совершилъ, вѣдь то, что онъ совершилъ, —это уже отошло въ прошлое; въ данный моментъ онъ или уже безвреденъ, или отъ государства зависитъ его обезвредить. А намъ говорятъ, что мы требуемъ отмѣны смертной казни по соображеніямъ сантиментализма! Нѣтъ, господа, лишеніе жизни вообще есть одно, а смертная казнь — другое. До тѣхъ поръ, пока будетъ война, —будутъ убійства. Но тамъ—убійство равными равныхъ, тамъ убійство тѣми, которые и сами могутъ быть убитыми. А въ смертной казни ужасно то, что властный убиваетъ

подвластнаго. Властный уже захватилъ человъка, онъ можетъ съ нимъ сдълать, что хочетъ. Онъ его убиваетъ со спокойнымъ разсчетомъ, онъ его убиваетъ черезъ палача, по судебному приговору. Какъ можно сравнить это убійство съ какой бы то ни было иной формой лишенія жизни? Тутъ нътъ аналогіи, тутъ нътъ никакого подобія необходимой обороны...

Всѣ эти соображенія такъ ясны и просты. Но почему же вопросъ до сихъ поръ не рѣшенъ? — Причинъ много. Я не буду, конечно, останавливаться на изложеніи вопроса во всемъ его объемѣ. Но я не могу не отмѣтить, что въ Россіи смертная казнь, какъ наказаніе, всегда встрѣчала отпоръ. 25 лѣтъ тому назадъ покойный философъ Соловьевъ въ своей извѣстной рѣчи сказалъ: смертная казнь претитъ духу русскаго народа.

Да, вспомните русскую литературу, вспомните, наконецъ, то, что на Западѣ кое-когда появляются и теперь научныя теоріи, стремящіяся возродить смертную казнь, какъ правовой институтъ. Въ Россіи же съ тѣхъ поръ, какъ мы можемъ считать, что у насъ есть научное уголовное право, не было ни одного скольконибудь замѣтнаго криминалиста, который не стремился бы вложить и свою лепту для того, чтобы въ общественное сознаніе глубже и глубже проникала мысль о необходимости скоръйшей отмъны смертной казни. Въ 1882 году приступлено было къ составленію уголовнаго уложенія. Редакціонная комиссія, состоявшая изъ 5-6 крупнъйшихъ криминалистовъ, - между ними нъкоторые живы еще до сихъ поръ, - единогласно признала, что наступило время, когда Россія можетъ отказаться навсегда отъ смертной казни. Но комиссія поступила такъ, какъ поступали всѣ бюрократическія комиссіи: она не рискнула построить проектъ на отмѣнѣ смертной казни. Казнь осталась, она существуетъ и еще никогда такъ не давала себя чувствовать, какъ въ послъднее время. Кто-то сосчиталъ, что съ декабря мъсяца въ Россіине убито при вооруженномъ сопротивленіи, нътъ - но разстръляно и повъшено, безъ суда или по судебнымъ приговорамъ, болъе 600 человъкъ. Эта цифра ужасающая, и эта цифра вамъ показываетъ лишній разъ, что въ смертной казни главный руководящій мотивъ, — именно кровожадная мстительность. Ея хотятъ; борющійся хочетъ сдълать свое ръшеніе безповоротнымъ; но что изъ этого получается? Получается, какъ и при всякой смънъ государственнаго строя, вотъ что: тотъ, кто вчера былъ убитъ, сегодня не былъ бы уже преступникомъ, не подлежалъ бы никакому наказанію. Въдь вспомните, господа: если одна сторона такъ дъйствовала, то и другая сторона такъ же дъйствуетъ. Вспомните французскаго короля, который во время революціи погибъ, погибъ не отъ руки убійцъ, а на основаніи формальнаго закона, погибъ отъ руки палача, погибъ въ силу и по ръшенію той законной власти, которая была таковой въ данный моментъ.

Но намъ говорятъ: прежде, чъмъ отмънить смертную казнь, пусть прекратятся политическія убійства. Постоянно приходится слышать, что смертная казнь стоитъ въ причинной связи съ политическими убійствами. Я этого не оспариваю, я это признаю; но гдъ причина, и гдъ слъдствіе-еще вопросъ и вопросъ очень большой. Не въ политическихъ убійствахъ причина сохраненія смертной казни, а съ гораздо большимъ правомъ можно сказать, что причина политическихъ убійствъ въ смертной казни. Сохраняя за собою право на кровожадное мщеніе, государство при своемъ могуществъ не можетъ не вліять на нравы общества. Оно поддерживаетъ тѣ же кровожадные инстинкты, развитые въ обществъ. Кто долженъ начать, съ чего надо начать? Неужели же можно такъ ставить вопросъ: пусть прекратятъ частныя лица, люди, признаваемые закономъ преступниками, пусть они прекратятъ свои убійства, -и тогда государство уничтожитъ смертную казнь. Да можно ли, господа, такъ ставить вопросъ? Государство должно дъйствовать совершенно независимо отъ этого. Государство должно знать и помнить каждую минуту, что его опредъленія им'бютъ воспитательное значеніе для всего общества, и если государство считаетъ, что смертная казнь не нужна, то этого уже достаточно для того, чтобы ее отмѣнить, вовсе не думая о томъ, существуютъ или нътъ политическія убійства.

Я крайне опасаюсь, что нашему заявленію въ адресѣ, которое, по моему мнѣнію, такъ вѣрно выражаетъ настроеніе народа, будутъ противопоставлены ссылки на недавно пролитую кровь, на недавно вновь совершенныя политическія убійства. Не потому я горячо высказываюсь за отмѣну смертной казни, чтобы я не былъ подъ впечатлѣніемъ убійства командира петербургскаго порта, убійства екатеринославскаго генералъ-губернатора и даже, прибавлю, убійства Георгія Гапона. Нѣтъ, я нахожусь подъ силь-

нѣйшимъ впечатлѣніемъ пролитой крови. Я всей душой, всѣмъ сердцемъ готовъ протестовать противъ этихъ убійствъ, но съ тѣмъ большей горячностью я призываю къ отмѣнѣ смертной казни. (Апплодисменты).

II.

Ръчь въ засъданіи Государственной Думы 18 мая 1906 г. при первоначальномъ обсужденіи законопроекта объ отмънъ смертной казни.

Законопроектъ, представленный на обсуждение Государственной Думы членомъ ея Набоковымъ, не былъ для Думы неожиданнымъ. Еще при обсужденіи адреса въ отвътъ на тронную ръчь не разъ высказывалось, что законопроектъ объ отмѣнѣ смертной казни будетъ внесенъ въ ближайшее время. И не только въ законопроектъ предполагалось внести указаніе на необходимость немедленной пріостановки смертныхъ приговоровъ, но это же прямо было занесено въ отвътный адресъ. Но, конечно, если намъ приходится обсуждать или касаться обсужденія этого законопроекта сегодня, то ускореніе внесенія его вызвано тѣмъ ужаснымъ событіемъ, которое имѣло мѣсто 16 мая около Риги. Тамъ разстръляно 8 человъкъ, тамъ опять пролилась кровь по закону, по приговору суда, тамъ опять совершено закономърное убійство. Государственная Дума рѣшительно высказалась противъ смертной казни, и, казалось, что лишеніе жизни по суду, если не отошло уже въ прошлое, то наступилъ перерывъ въ примъненіи этой высшей уголовной кары. Съ 27 апръля ни одинъ приговоръ къ смерти не получалъ утвержденія. Напротивъ, постоянно приходилось читать, что приговоръ смягченъ, и наказаніе смертью замънено другимъ. А теперь, въ первый разъ послъ 27 апръля, приведенъ въ исполнение приговоръ надъ 8 лицами. Гдъ причина этого явленія?

Мы не знаемъ подробностей дѣла, мы не знаемъ фактической обстановки дѣянія, въ которомъ признаны виновными эти 8 лицъ; но едва ли можетъ быть сомнѣніе, что то убійство, за которое

они судились и осуждены, мало чѣмъ отличается отъ другихъ однородныхъ, совершавшихся въ Россіи. Скорѣе можно думать, что настоящая смертная казнь явилась отвѣтомъ на участившіяся за послѣдніе дни политическія убійства, что она была намѣреннымъ отвѣтомъ на политическія убійства, совершившіяся за послѣднее время въ Варшавѣ, Тифлисѣ, Кутаисѣ, Севастополѣ и еще во многихъ, многихъ городахъ. Связь тутъ существуетъ, и даже необходимость этой связи какъ будто усматривалась нѣкоторыми членами Государственной Думы, тѣми ея членами, которые требовали включенія въ отвѣтъ на тронную рѣчь рядомъ съ амнистіей и требованіемъ отмѣны смертной казни — осужденія политическихъ убійствъ.

Я позволилъ себъ затруднить ваше вниманіе именно для того, чтобы попытаться разбить этотъ миражъ, разбить то заблужденіе, которое заставляетъ нѣкоторыхъ людей связывать оба явленія и говорить такъ: «да, пусть не будетъ смертной казни, но пусть не будетъ и политическихъ убійствъ. Пусть тогда не будетъ смертной казни, когда не будетъ политическихъ убійствъ». Глубокое заблужденіе! Глубокое заблужденіе думать, что смертная казнь можетъ прекратить политическія убійства. Это такое же глубокое заблужденіе, какъ и то, если утверждать, что Государственная Дума, вынося свои ръшенія о томъ, что включать и чего не включать въ отвътный адресъ, не содрогалась передъ кровью, проливаемой на улицахъ всъхъ нашихъ городовъ. Можно ли безъ содроганія читать телеграмму изъ Севастополя: было покушеніе на коменданта, брошена бомба, нѣсколько человѣкъ убито, нъсколько ранено; убиты и ранены люди, случайно находившіеся на мъстъ? Можно ли безъ содроганія читать телеграмму съ Кавказа: было покушеніе на генерала Алиханова, одинъ сопровождавшій его казакъ убитъ, два казака ранены? Можно ли безъ содроганія читать изв'єстія объ убійствахъ городовыхъ, низшихъ агентовъ полицейской власти? Въдь эти городовые - чъмъ они повинны? Въдь они повинны только тъмъ, что у нихъ тоже есть семьи, что они тоже голодны, что они тоже хотятъ всть. Политическія убійства, какъ мы ихъ видимъ въ настоящее время, это не то явленіе, которымъ были тѣ же убійства, длинный ихъ рядъ, начавшійся съ 60-хъ годовъ. Въ 60-хъ и до начала 80-хъ годовъ мы видъли передъ собою рядъ отдъльныхъ политическихъ

убійствъ. Это были отдъльные, спорадическіе случаи. Въ каждомъ изъ нихъ, въ каждомъ такомъ фактъ, проанализировавъ его, можно было видъть спокойный, холодный разсчетъ, обдуманное, сознательное дъйствіе. Но тъ убійства, которыя сейчасъ совершаются, представляютъ собой явленія иного порядка. Когда убиваютъ городовыхъ, когда убиваютъ солдата, стоящаго на посту, когда стръляютъ и бросаютъ бомбы дъти, гимназисты, тогда нельзя не признать, что мы стоимъ предъ явленіемъ эпидемическимъ, предъ формой массоваго психоза. Какъ бываютъ эпидеміи самоубійствъ, такъ бываютъ эпидеміи убійствъ. И если нецѣлесообразно бороться смертной казнью противъ холодныхъ, разсчитанныхъ, обдуманныхъ убійствъ, то бороться смертной казнью противъ той крови, которая проливается въ силу эпидеміи, охватившей страну — вдвойнъ нецълесообразно. Между тъмъ вотъ на эту-то кровь отвътомъ и служитъ убійство отъ руки палача, отвътомъ и служатъ сплошныя смертныя казни... Устрашеніе? Да гдѣ справедливость, гдѣ правда, когда человѣка убиваютъ и наказываютъ смертью не за то, что онъ совершилъ, а для того, чтобы другіе впосл'єдствіи не совершали преступленій? Гдъ здъсь намекъ на правду, на справедливость? Да и можно ли устрашить того, кто идетъ на политическое убійство? Его устращить казнью нельзя: въ его сознаніи создается представленіе о мученичествъ, онъ дълается героемъ въ своихъ глазахъ. Человъческая психологія ясно говоритъ, что борьба съ политическими убійствами смертной казнью нецѣлесообразна до послъдней степени.

Бороться съ ужаснымъ явленіемъ, свидѣтелями котораго мы бываемъ каждый день, нужно инымъ способомъ: устраненіемъ причинъ, вызвавшихъ это явленіе, устраненіемъ того, что обусловливаетъ собой и вызываетъ политическія убійства, что обусловливаетъ существованіе ненормальныхъ явленій въ нашемъ отечествѣ. Такихъ причинъ, конечно, много, но одна изъ нихъ и не послѣдняя, а едва ли не первая — смертная казнь. Вспомните, господа, дѣло Спиридоновой! Что заставило ее убить Луженовскаго? — Тѣ звѣрства и тѣ казни, которыя совершалъ Луженовскій. Они явились непосредственнымъ импульсомъ, заставившимъ ее пойти на убійство. И если съ этой точки эрѣнія вы проанализируете каждый случай, вы непремѣнно эсегда устано-

вите преемственную связь и зависимость. Вамъ ясно представится каждое совершенное политическое убійство, какъ слъдствіе, какъ результатъ. А говорятъ, что тогда можно отмънить смертную казнь, когда прекратятся политическія убійства! Да они не могутъ прекратиться, пока не будетъ отмънена смертная казнь!..

Не въ этихъ стѣнахъ, но за стѣнами Государственной Думы поднялись и поднимаются голоса протеста противъ отмѣны смертной казни. Намъ приходится читать требованія о ея сохраненіи. Я не буду входить въ разборъ телеграммъ, печатаемыхъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Да, есть люди извѣстнаго образа мыслей, извѣстнаго настроенія; и было бы странно, если бы у насъ не было людей именно такого настроенія, такого образа мыслей. Но что же изъ этого? Можно ли говорить, что требованіе страны: сохраненіе смертной казни и отказъ отъ амнистіи? Можно ли это утверждать? Вся страна, которая посылала насъ, нашими устами единогласно сказала: долой смертную казны! конецъ страданіямъ! конецъ мукамъ! конецъ заключеніямъ и ссылкамъ!...

Смертная казнь должна быть немедленно отмѣнена: но возможно ли это сдълать сегодня или завтра, какъ здъсь предлагалось? Господа народные представители! Мы въдь не въ общественномъ собраніи, мы въ Государственной Думъ. Государственная Дума можетъ выносить только обоснованныя ръшенія; Государственная Лума можетъ принимать только обоснованный законопроектъ, а отнюдь не краткую, сжатую резолюцію. Законопроектъ долженъ быть разработанъ и долженъ быть твердо обоснованъ. А что дальше? Удастся ли нашему законопроекту пробить брешь, гадать не приходится. Но невозможно заранъе не признавать за нашимъ рѣшеніемъ громаднаго нравственнаго авторитета. Мы пользуемся этимъ авторитетомъ, мы имъ пользуемся въ странъ. и его не признаютъ только внъшнимъ образомъ, можетъ быть, министры, но они не могутъ съ нимъ не считаться. Но дальше? Государственный Совътъ не убъдится нашими доводами, или онъ убъдится, но въ концъ концовъ законъ не получитъ осуществленія—что тогда? Членъ Государственной Думы Поярковъ говорилъ: «а дальше надо ѣхать домой». «Дальше, выразился онъ, намъ не честно получать деньги и здёсь оставаться». Не для того,

чтобы получать деньги, собрались мы сюда. И когда мы задаемся вопросомъ, оставаться намъ или не оставаться, тогда, конечно, деньги не могутъ склонить нашего ръшенія ни въ ту, ни въ другую сторону. Можемъ ли мы уйти домой? - Нътъ, мы уйти домой не можемъ! Мы не можемъ нарушить того объщанія, которое дали нашимъ избирателямъ. Мы не можемъ уйти домой и мы не уйдемъ, не смъемъ уйти! Господа народные представители! Насъ посылали для работы, и кто изъ насъ въ день избранія мечталъ, что работа будетъ легка, что не придется постоянно видѣть передъ собой стѣну, которую надо пробивать и которую сразу вдругъ пробить нельзя? Намъ надо работать и, опираясь на свой нравственный авторитеть, направлять нашу дъятельность на то, чтобъ изъ этой стъны выбивался одинъ камень за другимъ. И насъ должна охватывать въра, что эта стъна въ концъ концовъ рухнетъ, что правда восторжествуетъ. Но правда торжествуетъ не скоро и торжествуетъ не безъ труда. Если мы уйдемъ отсюда, если мы ръшимся на самоубійственный актъ, то мы совершимъ глубочайшую, грубъйшую историческую ошибку. Мы совершимъ то, за что придется расплачиваться ужасами всей странъ, всей родинъ. Я искренно върю, что мы не забыли и не забудемъ клятвы, которую давали своимъ избирателямъ, и что мы отсюда никогда, ни при какихъ обстоятельствахъ не уйдемъ. (Продолжительные апплодисменты).

III.

Ръчь въ засъданіи Государственной Думы 1-10 іюня 1906 г. по поводу объясненій представителя военнаю министра.

Господа народные представители! Я просилъ слова, не для того, конечно, чтобы полемизировать съ представителемъ военнаго министра или убъждать его въ чемъ-либо. Я просилъ слова для того, чтобы попытаться объективно выяснить, какое значеніе съ юридической точки зрѣнія имѣетъ выслушанный нами сейчасъ отвѣтъ представителя военнаго министра и какую цѣну имѣетъ этотъ отвѣтъ.

Въ сущности, что мы выслушали? Развъ мы выслушали отвътъ на запросъ? Государственная Лума спрашивала военнаго министра, какія имъ приняты мъры для того, чтобы было пріостановлено исполненіе смертной казни. А что мы услышали въ отвътъ? Часть отвъта мы услышали передъ началомъ засъданія. Я думаю, вы помните-у меня осталась въ памяти фамилія Рубинштейна. По дълу Рубинштейна военный министръ сообщилъ предсъдателю Думы, что запросъ имъ переданъ по принадлежности министру внутреннихъ дълъ, и просилъ, чтобы Дума впредь съ подобнаго рода запросами къ нему не обращалась. А сейчасъ представитель военнаго министра давалъ по этому запросу объясненія. Вы обратили на это вниманіе? Представитель военнаго министра сказалъ, -- его слова можно формулировать очень кратко: все сдѣлано по закону, генералъ-губернаторъ дѣйствовалъ по закону, и военный министръ въ утвержденіе приговоровъ никакого права вмѣшательства не имѣетъ. Ла, и Государственная Дума знала, что судъ дъйствовалъ по закону и что генералъ-губернаторъ, утверждая приговоръ и отмѣняя право кассаціоннаго обжалованія, тоже д'в йствовалъ по закону. Мы это знали. Но, в вдь, если бы мы считали, что они дъйствуютъ и дъйствовали не по закону, — развъ такъ былъ бы формулированъ нашъ запросъ? Въдь, если бы генералъ-губернаторъ отмънилъ право подачи кассаціонной жалобы, не будучи на то уполномоченъ закономъ,мы спросили бы не о мърахъ, принятыхъ военнымъ министромъ, а мы спросили бы, преданъ ли генералъ-губернаторъ суду и казненъ ли онъ уже? Я, именно, подчеркиваю, казненъ ли онъ уже, потому что въ огражденіе населенія отъ злоупотребленій, именно, со стороны военно-служащихъ въ мъстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, установлено усиленное наказаніе, и за убійство положена смертная казнь. Между тъмъ, если бы тотъ администраторъ, который, не будучи уполномоченнымъ отмѣнять право кассаціонной жалобы, сдѣлалъ это и вопреки закону распорядился привести въ исполненіе смертную казнь, то онъ совершилъ бы то дъяніе, которое называется на юридическомъ язык в «предумышленным» убійством посредством превышенія своей власти». И мы въ этомъ случат сказали бы: генералъ-губернаторъ не имѣлъ права утверждать приговора, онъ совершилъ убійство, всѣ сроки на сужденіе его уже истекли-сокращенные

сроки, установленные для военнаго времени, — почему же надънимъ приговоръ о смертной казни не приведенъ въ исполненіе?

Мы знали законъ, но мы знали также и то, какой внутрейній смыслъ им'тетъ право высшей военной власти отм'тьнять кассаціонное обжалованіе. Это право установлено для судовъ въ военное время, подъ которымъ разумъется время войны съ иностраннымъ государствомъ. Представьте себъ условія Портъ-Артура въ прошломъ году. Вотъ условія, для которыхъ написанъ этотъ законъ. Тамъ, если бы не было права отмънять кассаціоннаго производства, то въдь ни одинъ преступникъ ни за какое дъяніе не могъ бы никогда понести наказанія. Кръпость была отръзана отъ всякаго сообщенія съ внъшнимъ міромъ. Тамъ былъ судъ для разсмотрѣнія дѣлъ по существу, а судъ кассаціонный находился въ Харбинъ. И если бы за мъстной военной властью не было права отмѣнять кассаціоннаго производства или не было права пользоваться спеціальными формами такового производства, то за восемь мъсяцевъ ни одинъ приговоръ не былъ бы приведенъ въ исполненіе. А что, спрошу я, въ Ригъ тъ же самыя условія? Что, Рига-тоже сейчасъ отръзана отъ сообщенія со всъмъ міромъ? Что, изъ Риги нельзя переслать въ Петербургъ кассаціонную жалобу?

Съ другой стороны, еще нѣкоторое оправданіе можетъ имѣть такого рода порядокъ въ быстротѣ производства военно-судебныхъ дѣлъ, въ быстротѣ, которая на войнѣ необходима. Но и тамъ, конечно, необходима быстрота постольку, поскольку она не нарушаетъ элементарной справедливости. Но вѣдь преступленіе, за которое судили въ Ригѣ 8 человѣкъ, повѣшенныхъ или разстрѣлянныхъ, было совершено три или четыре мѣсяца тому назадъ, а на все кассаціонное производство потребовалась бы какая-нибудь недѣля, самое большее двѣ недѣли.

Далъе, военный министръ не можетъ не знать, что право отмъны кассаціоннаго производства давало уже не одинъ разъ примъры грубъйшихъ судебныхъ ошибокъ. Еше въ 1894-мъ году въ Иркутскъ были преданы суду для сужденія по законамъ военнаго времени нъкіе Дмитріевъ и Степановъ, и одинъ изъ нихъ былъ приговоренъ къ смертной казни. Приговоръ состоялся явно незаконно, ибо подсудимый былъ признанъ виновнымъ въ покушеніи на убійство, за что смертная казнь не можетъ быть на-

значена. Генералъ-губернаторъ, онъ же мѣстный командующій войсками, отмѣнилъ право кассаціоннаго обжалованія, и приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе. Въ то время смертныхъ казней было немного; случай обратилъ на себя вниманіе печати, и дѣло стало извѣстно въ Петербургѣ. Была выяснена полная неправильность судебнаго рѣшенія, весь составъ суда былъ привлеченъ къ дисциплинарной отвѣтственности и понесъ служебное взысканіе. Этотъ фактъ былъ извѣстенъ военному министру, и онъ не могъ не знать, что судебная ошибка всегда возможна. Опытъ показалъ, что такія ошибки бываютъ. Я привелъ одинъ примѣръ, но могъ бы привести десятокъ.

Я спрашиваю, развъ приведенныя мною юридическія основанія не были достаточны для военнаго министра, чтобы вмѣшаться въ данномъ случат въ дъйствія органовъ судебной власти? Я подчеркиваю: юридическія основанія, — принимая во вниманіе не букву закона, а духъ его, смыслъ. Власть, когда ей это удобно, чрезвычайно любитъ прикрываться непоколебимостью судебныхъ приговоровъ и рѣщеній: «мы не имѣемъ право вмѣшиваться». Вы слышали, какъ это съ канедры говорилъ представитель военнаго министерства. А я бы спросилъ, имълъ ли право вмъшиваться военный министръ въ недавно состоявшійся приговоръ военно-окружного суда, которымъ солдатъ былъ присужденъ къ заключенію въ военную тюрьму за низшую форму нарушенія воинской дисциплины? Приговоръ вошелъ въ силу, и подсудимый уже былъ отправленъ для отбытія наказанія. Военный министръ нашелъ нужнымъ вмѣшаться въ это дѣло. Было предписано возстановить кассаціонный срокъ и представить протестъ, и главный военный судъ, въ порядкъ исправленія приговора, вмъсто военной тюрьмы отправилъ осужденнаго въ исправительное арестантское отдъленіе съ лишеніемъ правъ. Это-фактъ, имъвшій мъсто всего 2-3 мѣсяца тому назадъ. А почему забылъ представитель военнаго министра, какъ онъ вмѣшивался въ вошедшій въ силу судебный приговоръ, присудившій лицо къ каторжнымъ работамъ за политическое преступленіе? Дѣло было вытребовано въ Петербургъ, и здѣсь каторга была замѣнена смертной казнью. Это-тоже фактъ. Пускай не прикрываются тѣмъ, что вмѣшиваться въ ръшение суда министерская власть не можетъ и что она не вмѣшивается. Она вмѣшивается, когда требованіе поступаетъ къ министерству со стороны ли мѣстной власти, со стороны ли какихъ-нибудь вліятельныхъ лицъ. А въ данномъ случаѣ? Въ данномъ случаѣ высшій законодательный органъ въ Имперіи высказалъ свой взглядъ на смертную казнь. Дума указала въ отвѣтномъ адресѣ Государю Императору на необходимость немедленной пріостановки исполненія смертныхъ приговоровъ. Что мы услышали въ отвѣтъ на это? Военный министръ прикрылся закономъ: «законъ мнѣ не даетъ права вмѣшиваться». Нѣтъ, онъ не только давалъ право вмѣшаться, но военный министръ обязанъ былъ снестись съ мѣстнымъ генералъ-губернаторомъ. Препятствій для этого онъ не имѣлъ, и онъ только показалъ своею дѣятельностью... я не смѣю назвать, какое отношеніе къ Государственной Думѣ... (Долю не смолкающіе апплодисменты).

#### IV.

Ръчь въ засъданіи Государственной Думы 16-10 іюня 1906 1. при обсужденіи запроса по дълу Папая.

Я прошу позволенія отнять нісколько времени у васъ, очень немного — для того, чтобы выяснить юридическую сторону настоящаго случая. Вы выслушали уже изъ запроса, что Папай присужденъ главнымъ военнымъ судомъ къ смертной казни, что онъ несовершеннолътній, и вы слышали также, что судъ, разсматривавшій діло по существу, містный военно-окружный судъ, назначилъ ссылку въ каторжныя работы, а главный военный судъ, въ порядкъ исправленія приговора, примънилъ смертную казнь. Да, дъйствительно, въ нашемъ военно-судебномъ уставъ, кстати сказать, никогда не разсматривавшемся ни въ какомъ законодательномъ учрежденіи, въ уставъ, который не проходилъ ни черезъ государственный совътъ, ни даже черезъ военный совътъ, въ уставъ, который былъ выработанъ спеціальной комиссіей подъ предсъдательствомъ генералъ адъютанта Гурко и далъе никакому разсмотрънію не подвергался, -- въ этомъ уставъ, дъйствительно, существуетъ правило, на основаніи котораго главный военный судъ, въ порядкъ исправленія приговора, можетъ самъ мънять наказанія, не обращая дъла, для новаго разсмотрънія, въ мъстный военно-окружный судъ.

Но и тутъ все-таки есть существенное ограниченіе, и здѣсь все-таки говорится о правъ главнаго военнаго суда, путемъ исправленія приговора, м'тнять наказанія лишь въ т'тхъ случаяхъ, когда мъстный военно-окружный судъ сдълалъ явную ошибку. Между тъмъ, по закону, военно-окружный судъ, приговорившій Папая, вмѣсто смертной казни, къ ссылкѣ въ каторжныя работы, безусловно никакой ошибки не сдълалъ, онъ сдълалъ только то, что въ силу закона былъ обязанъ сдълать. Правда, у насъ есть законъ и есть къ нему толкованія. Совершенно безспорно, что военный законъ не допускаетъ примъненія смертной казни къ несовершеннолътнимъ, но главный военный судъ, въ порядкъ толкованія, еще въ августъ прошлаго года — это было тогла впервые-призналъ, что можно и должно и несовершеннольтнихъ приговаривать къ смертной казни. И вотъ теперь главный военный прокуроръ, если онъ придетъ отвъчать на нашъ запросъ, уже не въ правъ будетъ сказать, что всъ дъйствовали по закону. Главный военный судъ, исправлявшій приговоръ и зам внившій каторгу смертной казнью, дъйствоваль явно противозаконно. Это я утверждаю сейчасъ, и это я, со статьями закона въ рукахъ, готовъ доказать тогда, когда мы будемъ слушать отвътъ на нашъ запросъ. Главный военный судъ дъйствовалъ на основаніи имъ самимъ даннаго произвольнаго толкованія. Въ августъ прошлаго года онъ далъ произвольное толкованіе, а теперь, въ силу этого произвольнаго толкованія, примінилъ смертную казнь къ несовершеннолътнему Папаю.

Насколько, господа, здѣсь грубо юридическое нарушеніе, я вамъ сейчасъ покажу. У насъ одновременно существуютъ три уголовныхъ кодекса, назначающихъ смертную казнь: уголовное уложеніе, уложеніе о наказаніяхъ и воинскій уставъ о наказаніяхъ. Уголовное уложеніе самымъ категоричнымъ образомъ опредъляетъ, что смертная казнь къ несовершеннолѣтнимъ примѣняема быть не можетъ; значитъ, когда подсудимый судится по уголовному уложенію, онъ не можетъ быть подвергнутъ смертной казни. Уложеніе о наказаніяхъ—старое — такого категоричнаго опредѣленія въ себѣ не содержитъ, но однако криминалисты, съ покойнымъ Неклюдовымъ во главѣ, въ теченіе многихъ лѣтъ

доказывали, что и по уложенію о наказаніяхъ смертная казнь къ несовершеннолътнимъ примъняема быть не можетъ. Сенатъ держался иного взгляда и, какъ извъстно, Рысаковъ въ 1881 году и Ульяновъ въ 1887 г., несовершеннолътніе, были преданы смертной казни. Что касается воинскаго устава о наказаніяхъ, то онъ, въ данномъ случаъ, слъдуетъ не старому уголовному уложенію, а еще въ 1867 году усвоилъ то воззрѣніе на вопросъ, которое теперь усвоено новымъ уголовнымъ уложеніемъ. По воинскому уставу о наказаніяхъ, несовершеннолътніе ни въ какомъ случать къ смертной казни присуждаемы быть не могутъ. Подсудимый Папай судился по 279 стать воинскаго устава о наказаніяхъ: ясно, что къ нему надлежало примѣнить и общую часть того же самаго устава, поскольку карательныя мъры въ особенной части стоятъ въ неразрывной связи съ опредъленіями общей части; а въ общей части статья 81 говоритъ, что несовершеннолътнему каждое наказаніе смягчается на одну степень, а потому судъ, назначивши, какъ нормальное наказаніе, смертную казнь, обязанъ былъ это наказаніе понизить, хотя бы на одну степень, и перейти къ ссылкъ въ каторжныя работы. Вы видите, кто былъ въ данномъ случав правъ съ юридической точки зрвнія: несомнънно, быль правъ варшавскій военно-окружный судъ, а главный военный судъ, исправившій приговоръ и замѣнившій каторгу смертной казнью, поступилъ явно противозаконно (Дружные апплодисменты).

٧.

Ръчь (докладъ) въ засъданіи Государственной Думы 19 іюня 1906 г. при обсужденіи по существу законопроекта объ отмънъ смертной казни.

Господа народные представители! На мою долю выпала высокая честь быть докладчикомъ по первому законопроекту, разсматриваемому Думой не въ порядкъ направленія дъла, а по существу. Намъ предстоитъ теперь высказать не предварительное сужденіе, а вынести уже окончательное ръшеніе, то ръшеніе, которое, пройдя черезъ дальнъйшія инстанціи, должно вылиться въ окончательную форму закона.

CONTROL OF THE STATE OF THE STA

при при применения при при при при при пределения при пределения при пределения пределе

Гонцо масянть тому назадъ, подъ впечатланіемъ новыхъ казней, вы среді. Государственной Думы возникла мысль о необхоличисти, по своей иниціативь, разработать и внести законопрочетть объемилить смертной казни. Работа была недолгая, она овыва выполнена быстро, но пришлось ждать для соблюденія формышынно срока пылый мысяць. Срокъ истекъ вчера, и въ первый ын Імп, день мы приступаемъ къ разсмотрѣнію законопроекта по существу. Въ проектъ всего двъ статьи, онъ отличается послочительной краткостью, но эта краткость отнюдь не свидівтельствуеть о легкости, съ которой отнеслись къ вопросу какъ чина, внестия перионачальное заявленіе, такъ и комиссія, разсмитриванная это завиненіе. Несмотря на краткость формулировки проекта, онь заключаеть въ себъ чрезвычайно глубокое и чрезначайно полное содержаніе, и моя задача сводится къ тому, чтобы выченить и устранить всякую возможность сомнаний нь томы, что комиссія отнесчась къ вопросу легко, диллетантски и не обсуждала его со већу в сторонъ.

Уже не разъ раздаванием голоса, что Государственная Дума принимаеть тъ и прутът ръшенія, руководствуясь, главнымъ обра-

зомъ,—а нѣкоторые говорили, что почти исключительно, — чувствомъ, что Государственная Дума поступаетъ такъ или иначе, слѣдуя влеченіямъ сердца, а не холоднаго разсудка. Въ данномъ случаѣ, если Государственной Думой будетъ принятъ предлагаемый законопроектъ, то несмотря на то, что онъ заключаетъ въ себѣ всего двѣ статьи, это будетъ рѣшеніе, не подсказанное чувствомъ, а это будетъ рѣшеніе на основаніи спокойной, разсудочной работы.

Что такое смертная казнь? Лишеніе жизни, отнятіе жизни однимъ человъкомъ у другого-старо, какъ міръ. Человъкъ, находящійся внъ условій правовой жизни, имъетъ въ своемъ распоряженіи два способа возд'вйствія на другого челов'вка: причиненіе ему физическихъ страданій и причиненіе смерти. И внъ условій правовой жизни человъкъ широко пользуется этими способами воздъйствія, причиняя другому страданія и даже смерть: они дають торжество его внутреннему чувству, его «я»; они показываютъ, что тотъ, кто причиняетъ страданія или смерть, покорилъ другого, и въ силу этого онъ несомнънно испытываетъ чувство удовлетворенія, онъ торжествуєть, торжествуєть его «я». Вмѣстѣ съ тъмъ эти воздъйствія обосновываются и объективно. Причиненіемъ болевыхъ ощущеній и страданій человъкъ, такъ сказать, отучаетъ своего врага, предупреждаетъ на будущее время возможность причиненія себ'в непріятностей, нарушенія своихъ интересовъ и т. п. Когда одинъ убиваетъ другого, онъ не только предупреждаетъ возможность причиненія себъ вреда, но онъ совершенно прекращаетъ возможность наступленія вреда, по крайней мъръ, со стороны даннаго обидчика.

Государство, съ первыхъ же моментовъ своего образованія, становится на путь воспрещенія отдѣльному человѣку подобнаго рода расправъ, но этихъ расправъ государство не отвергаетъ однако въ принципѣ: оно переноситъ лишь на себя право расправы. Оно само и причиняетъ страданія, само и лишаетъ жизни провинившихся, тѣмъ самымъ ставя себя на положеніе первобытнаго человѣка, находящагося внѣ условій правовой жизни. Вотъ тутъ-то и заключается глубокое внутреннее противорѣчіе: то, что во имя права отвергается для частнаго лица, то правовой институтъ—государство присвоиваетъ себѣ. И въ теченіе долгихъ столѣтій развитія государственной жизни тълесныя наказанія въ разнообразныхъ формахъ и видахъ и смертная казнь остаются

основой карательной системы. Эта система живетъ чрезвычайно долго, и исторія намъ показываетъ, что она на много, много стольтій пережила христіанство, пережила Евангеліе. Въ средніе въка мы встръчаемся съ тъмъ фактомъ, когда убиваютъ массами во имя христіанскаго ученія, когда во славу Божію убиваютъ еретиковъ. По образному выраженію одного автора, «въ средніе въка дымъ костровъ застилалъ всю Европу», дымъ костровъ, на которыхъ сжигали еретиковъ. Только съ конца XVIII въка начинается мощный научный протестъ противъ смертной казни. Монтескье возсталъ противъ жестокихъ каръ вообще, указывая, что есть страны, гдв наказанія жестоки, есть страны, гдв они легки; и тамъ, гдъ наказанія жестоки, преступленій совершается воесе не меньше, чъмъ тамъ, гдъ наказанія легки. Самымъ сильнымъ противникомъ въ частности смертной казни выступилъ Беккарія. Съ тёхъ поръ можно сказать, что смертная казнь является въ кодексахъ и въ наукъ институтомъ вымирающимъ. Это вымираніе идетъ, но оно идетъ постепенно и чрезвычайно медленно. Еще въ началъ XIX стольтія въ Англіи, по подсчету одного автора, - было 160 случаевъ примѣненія смертной казни въ годъ, по подсчету другого до 240. Сейчасъ смертная казнь сдълалась явленіемъ единичнымъ, и если есть еще значительное число приговариваемыхъ къ казни, - я говорю о Европъ, а не о Россіи, то число дъйствительно казнимыхъ совершенно ничтожно.

Процессъ идетъ медленно и еще не законченъ. Какъ извѣстно, въ настоящее время смертная казнь отмѣнена совершенно въ Румыніи, Португаліи, Италіи и Голландіи. Теоретиковъ, крупныхъ, сторонниковъ смертной казни нѣтъ, но въ кодексахъ она существуетъ, и это заставляетъ и до настоящаго времени останавливаться на доводахъ, обычно приводимыхъ сторонниками этого наказанія. Прежде всего указываютъ, что единственно смертная казнь, своей безповоротностью, реальнымъ образомъ ограждаетъ государство отъ преступниковъ. Да, совершенно вѣрно,—что можетъ быть реальнѣе, чѣмъ убійство вреднаго человѣка? Убитый уже никому никогда никакого вреда причинить не можетъ. Но развѣ современное государство такъ слабо, что оно должно прибѣгать къ этому средству? Развѣ въ распоряженіи современнаго государства нѣтъ тюремъ, нѣтъ органовъ исполнительной власти, нѣтъ всего того механизма, который можетъ обезвредить чело-

въка и не лишая жизни? Далъе, отмъчается значеніе смертной казни, какъ средства устрашенія. Много объ этомъ ужъ говорилось, упоминалось объ этомъ и съ этой канедры, говорилось много и о томъ, насколько это средство недъйствительно. Сейчасъ едва ли приходится серьезно останавливаться на этомъ доводъ. Несмотря на сплошныя казни, которыя совершаются у насъ съ декабря или съ ноября мѣсяцевъ, развѣ прекратились политическія убійства? Развѣ число ихъ сократилось? Развѣ эти казни кого-либо устрашили? Для насъ, я говорю, въ настоящее время этотъ доводъ слишкомъ очевидно несостоятеленъ. Еще приводятся доводы несерьезные, но которымъ, однако, придается серьезное значеніе. Говорятъ, что смертная казнь дешева и что она совершается скоро. На это я отвѣчу словами покойнаго криминалиста Неклюдова, сказавшаго ихъ, правда, не по поводу смертной казни, но по поводу родственнаго ей тълеснаго наказанія. Неклюдовъ говорилъ: «да, тълесное наказаніе дешево: довольно нъсколькихъ десятинъ лъса, чтобы перепороть всъхъ гражданъ государства». «Да, — говорилъ онъ, — тълесное наказаніе быстро: легъ, отсъкся, всталъ и ушелъ». Невозможно сильнъе вышутить всей несостоятельности такихъ доводовъ въ пользу тълеснаго наказанія, чъмъ этими ироническими замъчаніями. Совершенно то же и въ отношеніи смертной казни.

Съ другой стороны остаются никъмъ не опровергнутыми глубокіе доводы противъ смертной казни, хотя бы съ точки зрѣнія непоправимости ея, непоправимости судебной ошибки, всегда и вездѣ возможной, -- за послѣднее время мы имѣли множество подобныхъ примъровъ. Мы знаемъ, какъ на станціи Перово было разстръляно одно лицо, фамилію котораго сейчасъ я не припомню, и тутъ же оказалось, что желали разстрълять не разстрѣляннаго, а его брата. Разстрѣлянъ онъ былъ по ошибкѣ. Такія ошибки — неизбѣжное дѣло рукъ человѣческихъ. Ошибки всегда возможны, и нътъ отъ нихъ гарантій. А при смертной казни, когда человъкъ лишенъ жизни, ошибка уже непоправима. Остается никъмъ не опровергнутымъ еще тотъ существенно важный фактическій доводъ, что существованіе смертной казни отнюдь не уменьшило преступленій, а, наоборотъ, зам'вчается даже, что, несмотря на смертную казнь, тъ или иныя категоріи преступленій продолжаютъ расти. Но если такъ явно несостоя-

тельны, если такъ легко разлетаются въ пракъ отъ перваго помкосновенія научной критики всё доводы за смертную казнь. то почему же она сохраняется еще въ кодексахъ? Она сохраняется не на основанія доводов'я разсудка, и воть здієсь-то мы и видимъ чувство. - она сохраняется на основания чувства, по доводанъ сердца, а не по доводамъ разука. Чтобы иллюстрировать эту мысль, приведу такой примерь: я илу по улицев, на можуъ глазахъ прохожій наносить побои женщинъ или ребенку, Какое первое ощущение я буду испытывать? Схватить его, но не только отстранить, прекративъ нанесеніе ударовъ, нѣтъ, - невольно у каждаго изъ насъ будетъ желаніе его самого ударить. причинить ему вредъ. И нужны извъстныя усилія воли, извъстныя усилія мысли, для того, чтобы сказать себѣ: — этого не нужно, это безитльно, это безполезно, по меньшей мъръ, и это неправильно, - довольно, если я отстраню того, кто бьеть, и прекращу возможность дальнъйшаго нанесенія ударовъ. Но первое ощущеніе, первый импульсь будеть направлень къ причиненію зла. И государство, въ своихъ дъйствіяхъ и въ своей законодательной лімтельности, какъ показываеть фактъ сохраненія смертной казни въ кодексахъ, не свободно еще отъ такого импульса, оно не свободно отъ того, чтобы поступать не на основаніи доводовъ разсудка, и оно дъйствуетъ на основаніи чувства.

Въ этомъ мы видимъ пережитокъ. Мы видимъ своего рода атавизмъ въ томъ, что государство, сохраняя смертную казнь, руководствуется чувствомъ, а не доводами разума. Это вдвойнъ видно изъ сохраненія казни за политическія преступленія, Здѣсь уже, несомивнию, смертная казнь явно несостоятельна; здёсь уже абсолютно не можетъ быть никакого логическаго оправданія. Въ то время, когда политическіе перевороты им'єли династическій характеръ, когда они велись во имя одного опредъленнаго лица, или не одного, а нъсколькихъ, но во всякомъ случав лицъ, тогда, конечно, лишеніе жизни даннаго лица или данныхъ лицъвъ значительной мъръ способствовало прекращенію движенія. Но теперь, когда въ основъ движенія лежатъ не лица, а идеи, можно ли съ идеей бороться смертью, можно ли, убивая людей, искоренять идеи? Неужели не ясно, что получаются въ громадномъ большинствъ случаевъ, скажу, получаются всегда, - неизбѣжно обратные результаты, что отъ этого негоднаго средства

искорененія идей идеи получають все большую и большую силу, все болѣе и болѣе крѣпнутъ, все болѣе и болѣе увеличивается число ихъ адептовъ? Государство, устанавливая для гражданъ начала права, не можетъ само себя освобождать отъ этихъ же началъ. Государство, воспрещая гражданамъ руководствоваться въ ихъ дъйствіяхъ относительно другихъ людей импульсами и непосредственными ощущеніями, не можетъ само руководствоваться только чувствомъ. А тутъ я даже не скажу, чтобы чувство руководило государствомъ. Я позволю себъ привести слова покойнаго Ивана Аксакова, сказанныя имъ по другому поводу. Онъ говорилъ: «Насъ упрекаютъ, что мы въ области внѣшней политики руководствуемся чувствами, а сами тъ, которые насъ упрекаютъ, руководствуются чувствицами». Такъ и здѣсь; и здѣсь мы видимъ, что государство не руководится чувствомъ справедливости, гуманности, любви къ ближнему-всѣми тѣми широкими чувствами, которыя заставляютъ иной разъ забывать о правовыхъ началахъ, - нътъ, государство руководствуется мелкими чувствами — злобой, мстительностью. Вспомните, госпола: съ этой канедры мы уже слышали одинъ разъ указанія на то, что тъ восемь человъкъ, которые были повъшены въ Усть-Двинскъ, совершили особенно гнусное преступленіе — убійство коварнымъ способомъ изъ засады. Потомъ мы слышали здъсь, какъ будто мелькомъ сказанную фразу, о тъхъ сотняхъ полицейскихъ чиновъ, которые за послъднее время погибли отъ руки революціонеровъ. Что видно въ этихъ сопоставленіяхъ, въ приведеніи этихъ цримъровъ, на ряду съ требованіемъ Государственной Думы объ отмѣнѣ смертной казни и о пріостановленіи состоявшихся отдѣльныхъ смертныхъ приговоровъ, — что здёсь видно? Здёсь видно ясно, что говорящіе руководствуются непосредственными ощущеніями, непосредственными чувствами. Убиваютъ служителей власти-и этимъ они объясняютъ сохраненіе смертной казни. Но гг. народные представители, если такъ могутъ поступать отдъльные люди, если каждый изъ насъ, какъ человъкъ, конечно, слабъ, конечно, не можетъ отръшиться, - одинъ больше, другой меньше, но абсолютно никто не можетъ отръшиться отъ чувствованій.то государство должно стоять выше этого. Государство не можетъ и не имъетъ права идти за цивилизаціей, оно должно идти впереди гражданъ, ведя ихъ къ праву, правдъ и свободъ. Государство должно руководиться въ своей законодательной дъятельиости только доводами спокойнаго, холоднаго разсудка. Поддаваться чувствованіямъ, особенно такимъ, какъ мщеніе, оно не можетъ, оно не должно.

У насъ въ Россіи вопросъ о смертной казни шель и развивался такъ же, какъ и во всемъ міръ. Если у насъ не было средневѣковыхъ инквизиторовъ, то у насъ было другое, свое, мъстное, но то другое, что давало также несмътное число человъческихъ жертвъ. У насъ въ Россіи, въ концъ XVIII въка, тоже быль проблескъ въ пользу отмѣны смертной казни; смертная казнь за общія преступленія была даже формально отмітнена. Но эта отмѣна имѣла бумажный характеръ и въ жизнь не вошла. По своду законовъ 1832 года въ Россіи смертная казнь полагалась за преступленія противъ двухъ первыхъ пунктовъ - такъ назывались тогда главнъйшія изъ государственныхъ преступленій-въ техъ случаяхъ, когда виновные по особой важности дела подлежали преданію верховному уголовному суду. Если они не предавались этому суду, то имъ не назначалась смертная казнь. Вы видите, было нѣчто подобное тому, что мы имѣемъ теперь, когда подсудность военному или общему суду также опредъляетъ примъненіе или непримъненіе къ дъянію смертной казни. Далъе, по своду полагалась смертная казнь за карантинныя преступленія и еще по законамъ военно-уголовнымъ. Въ тъхъ же, приблизительно, предълахъ сохранилась смертная казнь въ уложеніи о наказаніяхъ 1845 г.: за государственныя преступленія, карантинныя и по особому кодексу-сначала по военно-уголовному уставу, а потомъ по воинскому уставу о наказаніяхъ, - но только въ военное время. Дъйствующее нынъ по отношенію къ государственнымъ преступленіямъ уголовное уложеніе 1903 г. облагаетъ смертной казнью четыре случая: ст. 99-посягательство на жизнь, здравіе, свободу и т. д. царствующаго императора и наслъдника престола, посягательство на низверженіе императора съ престола и на лишеніе его верховной власти; затъмъ ст. 100 назначаетъ смертную казнь за насильственное посягательство на измѣненіе въ Россіи или въ какой-либо ея части установленнаго основнымъ закономъ образа правленія и т. д. Засимъ опредѣляютъ смертную казнь ст. 105-я за посягательство на жизнь членовъ императорскаго дома и ст. 108-я-въ случат квалифицированной государственной измѣны, но измѣны только по отношенію къ непріятелю, т.-е., слъдовательно, во время войны съ иностраннымъ государствомъ. Вы видите, что перечень весьма ограниченный, и, стоя на этомъ перечнъ, пожалуй, можно утверждать, что въ Россіи существуетъ смертная казнь только за цареубійство и измѣну. Еще годъ назадъ приходилось доказывать противное положеніе. Въ 1905 г., въ январъ, въ Кіевъ происходилъ съъздъ русской группы международнаго союза криминалистовъ. На этомъ съѣздѣ была принята резолюція, осуждавшая смертную казнь и требовавшая ея отмъны. Въ отвътъ на это въ «Московскихъ Въдомостяхъ» появилась статья, которая проводила ту мысль, что въ Россіи смертная казнь существуетъ только за цареубійство и измѣну, и что поэтому въ Россіи говорить противъ смертной казни — значитъ прославлять цареубійство. Тогда, годъ назадъ, приходилось доказывать, что это неправда. Теперь этого доказывать не приходится. Мы знаемъ, что за послъднее время не было случая цареубійства и не была, пожалуй, ни разу примънена ни одна изъ поименованныхъ мною четырехъ статей. Несмотря на это, многія сотни лицъ подвергнуты смертной казни,смертной казни по суду, по судебнымъ приговорамъ, т.-е. на основаніи какого-нибудь закона, потому что въдь это не были противозаконныя лишенія жизни. Мы слышали здісь, въ этомъ залѣ, что суды, приговаривающіе къ смертной казни, дѣйствуютъ формально правильно, дъйствуютъ на основаніи закона. Да, въ общемъ, это върно: у насъ въ Россіи смертная казнь по дъйствующему законодательству поставлена такъ широко, какъ ниглъ, какъ ни въ одномъ цивилизованномъ государствъ. Развъ только Китай можетъ конкуррировать съ Россіей въ отношеніи широты примѣненія по закону смертной казни.

Но у насъ эта широкая постановка смертной казни прикрыта. Если вы будете читать законы, вы не найдете нигдѣ, кромѣ четырехъ статей уголовнаго уложенія, чтобы стояли слова: «назначается смертная казнь». Но вы найдете другое, вы найдете: «подвергается наказанію, положенному въ 279 статьѣ XXII книги свода военныхъ постановленій». Нашъ законодатель вообще не любитъ часто упоминать о смертной казни и вмѣсто откровеннаго признанія — виновный подвергается смертной казни — употребляетъ ссылочную санкцію. Эта ссылочная санкція стоитъ въ

положеній о м'врахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія: эта же ссылочная санкція стоить въ законъ 1893 года, спеціально изданномъ, впредь до искорененія разбойничества на Кавказъ; эта же ссылочная санкція стоить въ цъломъ рядъ еще другихъ спеціальныхъ постановленій. У насъ въ Россіи смертная казнь существуетъ и за общія правонарушенія, путемъ преданія виновныхъ военному суду для сужденія по законамъ военнаго времени, т.-е. по статъъ 279 воинскаго устава о наказаніяхъ, которая предусматриваетъ разбой, грабежъ, умышленное убійство, зажигательство, поджогь, изнасилованіе. Вы видите, какой широкій перечень общихъ правонарушеній можетъ быть караемъ у насъ смертью. Далве, смертная казнь охватываетъ безконечное множество разнообразныхъ по формъ и по содержанію преступныхъ д'вяній, за которыя она назначается по положенію объ усиленной и чрезвычайной охранъ, или, наконецъ, на основаніи правилъ военнаго положенія. Можно смѣло сказать, что подъ смертную казнь у насъ могутъ быть подводимы политическія преступленія въ самомъ широкомъ смыслѣ понятія вплоть до причиненія ув'ячья или нанесенія ранъ городовому, околоточному, стражнику, воинскому нижнему чину и т. д., и т. д. Мотивъ тутъ не играетъ никакой роли. Скажемъ: простой воръ. который быль застигнуть городовымь на мъстъ преступленія, если онъ этому городовому, желая уклониться отъ задержанія, причинитъ раны, увъчье или смерть, -то, на основаніи положенія объ усиленной охранъ, онъ можетъ быть преданъ военному суду и по стать в 18 будетъ тогда подвергнутъ смертной казни, ибо 18 статья политическихъ мотивовъ не выставляетъ.

Повторяю, и повторяю съ полной увъренностью, что меня нельзя опровергнуть, что нигдъ, ни въ одномъ цивилизованномъ государствъ нѣтъ такой широкой постановки смертной казни въ данную минуту, какъ именно въ Россіи. Вносимымъ въ Государственную Думу и сегодня обсуждаемымъ Думой законопроектомъ все это предлагается отмънить. Первою статьею, имъющей декларативный характеръ, указывается объ отмънъ смертной казни; второю статьею, которая въ сущности и заключаетъ въ себъ законопроектъ въ техническомъ смыслъ понятія, опредъляется порядокъ назначенія наказаній въ тъхъ случаяхъ, когда по дъйствующимъ законамъ виновный подлежалъ бы смертной казни.

Мы предлагаемъ этими двумя статьями отмънить смертную казнь въ уголовномъ уложеніи, отмѣнить въ тѣхъ статьяхъ уложенія о наказаніяхъ, которыя формально не зам'внены еще уголовнымъ уложеніемъ; мы предлагаемъ отмѣнить ее въ спеціальныхъ узаконеніяхъ-въ положеніи объ усиленной и чрезвычайной охранъ и въ постановленіяхъ о военномъ положеніи, когда это положеніе вводится въ мирное время. Мы предлагаемъ отмѣнить также возможность назначенія въ мирное время смертной казни военнослужащимъ за нарушенія воинской дисциплины. Въ воинскомъ уставъ о наказаніяхъ есть статья 91, которая даетъ право главнымъ начальникамъ военныхъ округовъ въ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда преступленіе совершено хотя и въ мирное время, но по особенной важности обстоятельствъ, которыми оно сопровождалось, представляется необходимымъ, для охраненія воинской дисциплины, судить виновныхъ по всей строгости военно-уголовныхъ законовъ, - предавать виновныхъ суду для примѣненія наказаній, опредѣленныхъ уставомъ для военнаго времени. Мы знаемъ, какъ широко примъняется это правило. Еще сегодня въ газетахъ была телеграмма, если мнв память не измвняетъ изъ Кременчуга, что нижній чинъ присужденъ къ смертной казни на основаніи этого правила.

По разбираемому теперь мною вопросу необходимо прежде всего устранить возможность отвода. Въ основныхъ законахъ имъется статья 55, которая гласитъ слъдующее: «постановленія по военно-судебной и по военно-морской судебной частямъ издаются въ порядкъ, установленномъ сводами военныхъ и военно-морскихъ постановленій». Знаніе военно-уголовныхъ законовъ у насъ развито весьма слабо, и едва ли всъмъ представляется яснымъ, что такое за порядокъ изданія законовъ, который установленъ въ военномъ и морскомъ сводахъ постановленій. Этотъ порядокъ совершенно исключительный. Онъ опредъляетъ, что законодательные вопросы разсматриваются главнымъ военнымъ судомъ или главнымъ военно-морскимъ судомъ по принадлежности, а когда тотъ или иной вопросъ имъетъ отношеніе къ военно-сухопутному и военно-морскому въдомствамъ, то въ соединенномъ собраніи этихъ судовъ.

Порядокъ опредъляетъ, что главные суды выносятъ заключеніе, и это заключеніе военный или морской министръ, по при-

Законопроектъ касается вопроса исключительной важности въ научномъ, теоретическомъ отношеніи и еще болѣе—въ отношеніи практическомъ. Народъ въ лицѣ нашихъ избирателей, посылая насъ сюда, говорилъ намъ: «требуйте, добивайтесь и дайте намъ землю и волю; дайте права; установите равенство; стряхните все прежнее, всю вѣками накопившуюся пыль съ русской государственной жизни; приложите всѣ мѣры къ ея полному, коренному обновленію». Вмѣстѣ съ тѣмъ народъ вамъ говорилъ: «добивайтесь амнистіи и отмѣните смертную казнь».

Государственная Дума, свято помня наказъ народа, ни на іоту не отступаетъ отъ его требованій. Первое слово, раздавшееся съ этой кабедры, было слово: «амнистія». Хотя тогда не произнесено было словъ «отмѣна смертной казни», но эти послѣднія уже сами собой входили въ слово «амнистія». Затѣмъ, въ отвѣтномъ адресѣ на тронную рѣчь Государя Императора, Государственная Дума прямо указала, что считаетъ настоятельной необходимостью отмѣнить смертную казнь и пріостановить немедленно приведеніемъ въ исполненіе состоявшіеся смертные приговоры.

Ровно мъсяцъ тому назадъ, подъ впечатлъніемъ новыхъ казней, въ средъ Государственной Думы возникла мысль о необходимости, по своей иниціативъ, разработать и внести законопроектъ объ отмѣнѣ смертной казни. Работа была недолгая, она была выполнена быстро, но пришлось ждать для соблюденія формальнаго срока цёлый мёсяцъ. Срокъ истекъ вчера, и въ первый затъмъ день мы приступаемъ къ разсмотрънію законопроекта по существу. Въ проектъ всего двъ статьи, онъ отличается исключительной краткостью, но эта краткость отнюдь не свидътельствуетъ о легкости, съ которой отнеслись къ вопросу какъ лица, внесшія первоначальное заявленіе, такъ и комиссія, разсматривавшая это заявленіе. Несмотря на краткость формулировки проекта, онъ заключаетъ въ себъ чрезвычайно глубокое и чрезвычайно полное содержаніе, и моя задача сводится къ тому, чтобы выяснить и устранить всякую возможность сомнъній въ томъ, что комиссія отнеслась къ вопросу легко, диллетантски и не обсуждала его со всъхъ сторонъ.

Уже не разъ раздавались голоса, что Государственная Дума принимаетъ тѣ и другія рѣшенія, руководствуясь, главнымъ обра-

основой карательной системы. Эта система живетъ чрезвычайно долго, и исторія намъ показываетъ, что она на много, много столътій пережила христіанство, пережила Евангеліе. Въ средніе въка мы встръчаемся съ тъмъ фактомъ, когда убиваютъ массами во имя христіанскаго ученія, когда во славу Божію убивають еретиковъ. По образному выраженію одного автора, «въ средніе въка дымъ костровъ застилалъ всю Европу», дымъ костровъ, на которыхъ сжигали еретиковъ. Только съ конца XVIII въка начинается мошный научный протестъ противъ смертной казни. Монтескье возсталь противъ жестокихъ каръ вообще, указывая, что есть страны, гдв наказанія жестоки, есть страны, гдв они легки; и тамъ, гдъ наказанія жестоки, преступленій совершается воесе не меньше, чъмъ тамъ, гдъ наказанія легки. Самымъ сильнымъ противникомъ въ частности смертной казни выступилъ Беккарія. Съ тёхъ поръ можно сказать, что смертная казнь является въ кодексахъ и въ наукъ институтомъ вымирающимъ. Это вымираніе идетъ, но оно идетъ постепенно и чрезвычайно медленно. Еще въ началъ XIX столътія въ Англіи, по подсчету одного автора, - было 160 случаевъ примъненія смертной казни въ годъ, по подсчету другого до 240. Сейчасъ смертная казнь сдълалась явленіемъ единичнымъ, 'и если есть еще значительное число приговариваемыхъ къ казни, - я говорю о Европъ, а не о Россіи, то число дъйствительно казнимыхъ совершенно ничтожно.

Процессъ идетъ медленно и еще не законченъ. Какъ извѣстно, въ настоящее время смертная казнь отмѣнена совершенно въ Румыніи, Португаліи, Италіи и Голландіи. Теоретиковъ, крупныхъ, сторонниковъ смертной казни нѣтъ, но въ кодексахъ она существуетъ, и это заставляетъ и до настоящаго времени останавливаться на доводахъ, обычно приводимыхъ сторонниками этого наказанія. Прежде всего указываютъ, что единственно смертная казнь, своей безповоротностью, реальнымъ образомъ ограждаетъ государство отъ преступниковъ. Да, совершенно вѣрно,—что можетъ быть реальнѣе, чѣмъ убійство вреднаго человѣка? Убитый уже никому никогда никакого вреда причинить не можетъ. Но развѣ современное государство такъ слабо, что оно должно прибѣгать къ этому средству? Развѣ въ распоряженіи современнаго государства нѣтъ тюремъ, нѣтъ органовъ исполнительной власти, нѣтъ всего того механизма, который можетъ обезвредить чело-

тельны, если такъ легко разлетаются въ прахъ отъ перваго прикосновенія научной критики всѣ доводы за смертную казнь. то почему же она сохраняется еще въ кодексахъ? Она сохраняется не на основаніи доводовъ разсудка, и вотъ здъсь-то мы и видимъ чувство. — она сохраняется на основаніи чувства, по доводамъ сердца, а не по доводамъ разума. Чтобы иллюстрировать эту мысль, приведу такой примъръ: я иду по улицъ, на моихъ глазахъ прохожій наноситъ побои женщинъ или ребенку. Какое первое ощущеніе я буду испытывать? Схватить его, но не только отстранить, прекративъ нанесеніе ударовъ, нѣтъ, - невольно у каждаго изъ насъ будетъ желаніе его самого ударить, причинить ему вредъ. И нужны извъстныя усилія воли, извъстныя усилія мысли, для того, чтобы сказать себъ: — этого не нужно, это безцѣльно, это безполезно, по меньшей мѣрѣ, и это неправильно, - довольно, если я отстраню того, кто бьетъ, и прекращу возможность дальнъйшаго нанесенія ударовъ. Но первое ощущеніе, первый импульсъ будетъ направленъ къ причиненію зла. И государство, въ своихъ дъйствіяхъ и въ своей законодательной дъятельности, какъ показываетъ фактъ сохраненія смертной казни въ кодексахъ, не свободно еще отъ такого импульса, оно не свободно отъ того, чтобы поступать не на основаніи доводовъ разсудка, и оно дъйствуетъ на основаніи чувства.

Въ этомъ мы видимъ пережитокъ. Мы видимъ своего рода атавизмъ въ томъ, что государство, сохраняя смертную казнь, руководствуется чувствомъ, а не доводами разума. Это вдвойнъ видно изъ сохраненія казни за политическія преступленія. Здівсь уже, несомнънно, смертная казнь явно несостоятельна; здъсь уже абсолютно не можетъ быть никакого логическаго оправданія. Въ то время, когда политическіе перевороты имѣли династическій характеръ, когда они велись во имя одного опредвленнаго лица, или не одного, а нъсколькихъ, но во всякомъ случав лицъ, тогда, конечно, лишеніе жизни даннаго лица или данныхъ лицъвъ значительной мъръ способствовало прекращенію движенія. Но теперь, когда въ основъ движенія лежатъ не лица, а идеи, можно ли съ идеей бороться смертью, можно ли, убивая людей, искоренять идеи? Неужели не ясно, что получаются въ громадномъ большинствъ случаевъ, скажу, получаются всегда, -- неизбѣжно обратные результаты, что отъ этого негоднаго средства

положеніи о м'врахъ къ п общественнаго спокойствія; законъ 1893 года, спеціальн разбойничества на Кавказф; въ цѣломъ рядѣ еще другихъ въ Россіи смертная казнь сущи нія, путемъ преданія виновных законамъ военнаго времени, т.о наказаніяхъ, которая предусм шленное убійство, зажигательст видите, какой широкій перечень быть караемъ у насъ смертью. ваетъ безконечное множество раз содержанію преступныхъ д'яній, за положенію объ усиленной и чрезвыч на основаніи правилъ военнаго поло что подъ смертную казнь у насъ мо тическія преступленія въ самомъ ш вплоть до причиненія ув'ячья или нанелоточному, стражнику, воинскому ни Мотивъ тутъ не играетъ никакой рол который былъ застигнутъ городовыма если онъ этому городовому, желая ук причинитъ раны, увъчье или смерть,нія объ усиленной охранъ, онъ можеть суду и по стать 18 будетъ тогда подве ибо 18 статья политическихъ мотивовъ

Повторяю, и повторяю съ нельзя опровергнуть, что ниго государствъ нътъ такой широ данную минуту, какъ имени ственную Думу и сегодня по все это предлагается в ративный харди второю статаем закупот

CTI

тся юристъ, который скажетъ, что уложеніе о наказаніяхъ ставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, или уголовное уложеніе, — что это все — постановленія по сумасти? Такого юриста, конечно, не найдется. Всякій отлично етъ, что постановленіями по судебной части можно назымко постановленія, относящіяся къ законодательству промому, а отнюдь не къ матеріальному. Воинскій уставъ о матертной казни, — есть кодексъ матеріальныхъ военномертной казни, — есть кодексъ матеріальныхъ военномаконовъ. Это не есть собраніе постановленій по судебной части, хотя бы потому, что этотъ кодексъ есть, точно мъръ, собраніе постановленій по судебной мою не только военный судъ, но и судъ общій обящить при смъшанной, напримъръ, подсудности и другихъ случаевъ.

пверждаю, что подъ постановленіями по военной и судебной частямъ можно понимать только прапыня, а поэтому нътъ никакого формальнаго пречтобы Государственная Дума разсмотръла и о смертной казни по военно-уголовнымъ заошенія, господа, что я, и безъ того отнявши по времени, не могу еще закончить своей ми обсуждаемый, исключительно важенъ. Я я съ нъкоторыми подробностями на дангому что эта область законодательства нако, именно здѣсь наиболѣе сурово и примѣняется смертная казнь. Въ нынъ дъйствующихъ, смертная военное время; но понятіе военнаго сключительныхъ правилъ, распрокогда никакой войны ст "тстранся. Мы предлагаемъ уни 5 привъ мирное время для к NH C + гійскаго государства, въ Би а для этого отмѣнить С минніяхъ. Но какъ поступать в

внимательно и детально гому заключенію, что ес

надлежности, представляютъ на Высочайшее утвержденіе съ своимъ заключеніемъ. Такимъ образомъ, вы видите здъсь какія-то болъе чъмъ упрощенныя формы, которыя замъняютъ собой общій законодательный порядокъ для весьма общирной области законодательства, для тъхъ правовыхъ нормъ, которыми живетъ цвътъ населенія, когда оно проходитъ черезъ ряды арміи. Эти формы разсмотръніе законодательных вопросовъ судебной инстанціей, притомъ только для предварительнаго заключенія, которое потомъ военный или морской министры снабжаютъ окончательнымъ заключеніемъ. Получается даже не законосовѣщательный органъ, въ смыслъ прежняго Государственнаго Совъта, а просто совъщательная комиссія при министръ — и больше ничего. Я не сомнъваюсь, что даже среди составителей основныхъ законовъ не всъмъ было ясно, какой это порядокъ. Не сомнъваюсь потому, что какъ бы они ни были радикальны, у нихъ не могло, навърное, возникнуть и мысли о томъ, чтобы въ отношеніи правилъ отправленія общаго уголовнаго правосудія на ряду съ Государственной Думой и Государственнымъ Совътомъ поставить уголовный кассаціонный департаментъ сената. Не могла придти мысль о такомъ смѣшеній судебной власти съ законодательной. Въ отношеніи же спеціальныхъ постановленій, касающихся тоже уголовнаго правосудія, только военнаго, — именно эта система и принята.

Мы обязаны, однако, толкуя всякій законъ, какъ бы онъ ни былъ неудовлетворителенъ, искать въ немъ внутренній разумъ, искать смыслъ. Поэтому, толкуя ст. 55 основныхъ законовъ, мы должны помнить, что это есть изъятіе изъ общаго порядка разсмотрѣнія законодательныхъ вопросовъ, а разъ это изъятіе, то оно можетъ быть понимаемо только ограничительно. О какихъ правилахъ здѣсь говорится, что они изъемлются отъ разсмотрѣнія Государственной Думы? О постановленіяхъ по военно-судебной и военно-морской судебной частямъ. Правда, статья 1075 и послѣдующія военно-судебнаго устава,—совершенно аналогичныя правила повторены въ военно-морскомъ судебномъ уставѣ,—говорятъ о законодательныхъ вопросахъ вообще, т.-е. о вопросахъ, какъ матеріальнаго военно-уголовнаго права — о преступленіи и наказаніи,—такъ и права процессуальнаго. Но что такое, спрашиваю васъ, «постановленія по судебной части» вообще? Неужели

найдется юристъ, который скажетъ, что уложеніе о наказаніяхъ или уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, или новое уголовное уложеніе, — что это все — постановленія по судебной части? Такого юриста, конечно, не найдется. Всякій отлично понимаетъ, что постановленіями по судебной части можно называть только постановленія, относящіяся къ законодательству процессуальному, а отнюдь не къ матеріальному. Воинскій уставъ о наказаніяхъ — тотъ кодексъ, который содержитъ правила о назначеніи смертной казни, — есть кодексъ матеріальныхъ военно-уголовныхъ законовъ. Это не есть собраніе постановленій по военно-судебной части, хотя бы потому, что этотъ кодексъ есть, въ такой же точно мѣрѣ, собраніе постановленій по судебной части общей, ибо не только военный судъ, но и судъ общій обязанъ его примѣнять при смѣшанной, напримѣръ, подсудности и въ цѣломъ рядѣ другихъ случаевъ.

Итакъ, я утверждаю, что подъ постановленіями по военной и военно-морской судебной частямъ можно понимать только правила процессуальныя, а поэтому нътъ никакого формальнаго препятствія для того, чтобы Государственная Дума разсмотрѣла и разрѣшила вопросъ о смертной казни по военно-уголовнымъ законамъ. Прошу прощенія, господа, что я, и безъ того отнявши у васъ много дорогого времени, не могу еще закончить своей ръчи. Но вопросъ, нами обсуждаемый, исключительно важенъ. Я не могу не остановиться съ нъкоторыми подробностями на данной части вопроса, потому что эта область законодательства наименъе извъстна, и, однако, именно здъсь наиболъе сурово и наиболъе послъдовательно примъняется смертная казнь. Въ военно-уголовныхъ законахъ, нынъ дъйствующихъ, смертная казнь полагается только въ военное время; но понятіе военнаго времени, путемъ примъненія исключительныхъ правилъ, распространяется и на такое время, когда никакой войны съ иностранными государствами не ведется. Мы предлагаемъ уничтожить примѣненіе смертной казни въ мирное время для кого бы то ни было на территоріи Россійскаго государства, въ томъ числѣ и для военнослужащихъ, а для этого отмънить статью 91 воинскаго устава о наказаніяхъ. Но какъ поступать во время фактической войны? Комиссія внимательно и детально обсудила этотъ вопросъ и пришла къ тому заключенію, что если бы Государположеній о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія: эта же ссылочная санкція стоитъ въ законъ 1893 года, спеціально изданномъ, впредь до искорененія разбойничества на Кавказъ; эта же ссылочная санкція стоитъ въ цъломъ рядъ еще другихъ спеціальныхъ постановленій. У насъ въ Россіи смертная казнь существуетъ и за общія правонарушенія, путемъ преданія виновныхъ военному суду для сужденія по законамъ военнаго времени, т.-е. по статъ 279 воинскаго устава о наказаніяхъ, которая предусматриваетъ разбой, грабежъ, умышленное убійство, зажигательство, поджогъ, изнасилованіе. Вы видите, какой широкій перечень общихъ правонарушеній можетъ быть караемъ у насъ смертью. Далъе, смертная казнь охватываетъ безконечное множество разнообразныхъ по формъ и по содержанію преступныхъ д'вяній, за которыя она назначается по положенію объ усиленной и чрезвычайной охрант, или, наконецъ, на основаніи правилъ военнаго положенія. Можно смѣло сказать. что подъ смертную казнь у насъ могутъ быть подводимы политическія преступленія въ самомъ широкомъ смыслѣ понятія вплоть до причиненія ув'вчья или нанесенія ранъ городовому, околоточному, стражнику, воинскому нижнему чину и т. д., и т. д. Мотивъ тутъ не играетъ никакой роли. Скажемъ: простой воръ, который быль застигнуть городовымь на мъстъ преступленія, если онъ этому городовому, желая уклониться отъ задержанія, причинитъ раны, увъчье или смерть, -- то, на основании положенія объ усиленной охранъ, онъ можеть быть преданъ военному суду и по стать в 18 будетъ тогда подвергнутъ смертной казни, ибо 18 статья политическихъ мотивовъ не выставляетъ.

Повторяю, и повторяю съ полной увѣренностью, что меня нельзя опровергнуть, что нигдѣ, ни въ одномъ цивилизованномъ государствѣ нѣтъ такой широкой постановки смертной казни въ данную минуту, какъ именно въ Россіи. Вносимымъ въ Государственную Думу и сегодня обсуждаемымъ Думой законопроектомъ все это предлагается отмѣнить. Первою статьею, имѣющей декларативный характеръ, указывается объ отмѣнѣ смертной казни; второю статьею, которая въ сущности и заключаетъ въ себѣ законопроектъ въ техническомъ смыслѣ понятія, опредѣляется порядокъ назначенія наказаній въ тѣхъ случаяхъ, когда по дъйствующимъ законамъ виновный подлежалъ бы смертной казни.

Вноляотока-Читальна

условіяхъ военнаго времени нельзя не считаться съ тѣмъ, что, можетъ быть, необходимо въ извъстныхъ случаяхъ повышать карательныя воздъйствія, но зачъмъ же это повышеніе доводить до смертной казни? Какая здъсь надобность? Грабящій мъстное населеніе военнослужащій въ военное время чрезвычайно опасенъ, онъ противенъ, его дъйствія глубоко безнравственны. Но до какого момента онъ опасенъ? - До того момента, когда онъ на свободъ, когда онъ можетъ грабить, а когда его схватили, когда его уже судять, когда совершенный имъ грабежъ или разбой ушелъ въ прошлое, - развъ этотъ грабитель опасенъ? Опасности отъ него нътъ никакой. Почему нельзя подвергнуть его лишенію свободы-самому суровому, я не говорю о мягкомъ наказаніи,но зачъмъ, какая необходимость лишать его жизни? Точно также въ отношеніи другихъ преступныхъ дѣяній, совершаемыхъ на войнъ военнослужащими. Нельзя отвергать, что въ военное время всякое нарушеніе воинской дисциплины можетъ быть исключительно опасно; нельзя отвергать, что отказъ исполнить приказаніе начальника, а тъмъ болье активное противодъйствіе начальнику въ моментъ боя или во время, предшествующее бою, можетъ нерѣдко повлечь за собой проигрышъ сраженія, тысячи смертей и непоправимыя послъдствія. Этого никакъ нельзя отрицать. Но опять-таки, когда является такая опасность?

Я понимаю, что когда я, солдатъ, не исполняю приказанія начальника идти въ бой, отправиться туда-то, сдълать въ бою то-то, когда я противодъйствую ему активно, совершаю сопротивленіе или наношу ему ударъ, причиняю насиліе, - то въ данное время я, дъйствительно, совершаю дъйствіе, исключительно опасное, ибо примъръ заразителенъ, а всъмъ извъстно, къ какимъ гибельнымъ послъдствіямъ приводятъ подобнаго рода примъры на войнъ. Но въдь опасность существуетъ только въ тотъ моментъ, - и вотъ совершенно логично въ 5 и 6 статьяхъ дисциплинарнаго устава изложены правила, которыя не только даютъ право, но обязываютъ начальника употребить силу противъ неповинующагося подчиненнаго и въ извъстныхъ случаяхъ даже лишить его жизни. Вотъ совершенно логичное правило, заключающееся въ 277 статъ воинскаго устава о наказаніяхъ, которое освобождаетъ отъ отвътственности за смертоубійство, совершенное начальникомъ при такихъ обстоятельствахъ. Но если въ Демуральная Рабочал

данный моментъ неповинующійся не былъ убитъ, если онъ быль схвачень и его судять, - судять, можеть быть, черезъ мъсяцъ, когда обстоятельства совершенно измънились и отъ него уже опасности нътъ ръшительно никакой, - какой же смыслъ примънять къ нему смертную казнь? Скажутъ, что здъсь имъется въ виду значеніе устращающаго момента смертной казни. О теоріи устрашенія едва ли возможно съ спеціальной точки зрѣнія сказать хотя бы одно лишнее слово, кром того, что высказывается съ точки зрѣнія общей. Далѣе, въ военное время смертная казнь полагается за такія д'янія, которыя въ мирное время абсолютно невозможны, -- напримъръ, бъгство съ поля сраженія. Совершенно върно, что солдатъ или офицеръ, бъгущій съ поля сраженія, можетъ вызвать панику и тъмъ причинить невъроятный вредъ, невъроятную опасность. А потому логично опредъленіе 263 ст. воинскаго устава о нак., обязывающее начальника убить, при извъстныхъ условіяхъ, бъгущаго съ поля сраженія. Но когда такого бъглеца будутъ потомъ судить - уже вреда отъ него не можетъ быть никакого. Совершенно тъ же соображенія приложимы, по моему глубокому убъжденію, и къ самому гнусному изъ преступныхъ дъяній, - къ шпіонству со стороны своего подданаго, -т. е. къ военной измънъ. Свой шпіонъ безконечно вреденъ, но онъ вреденъ только до тъхъ поръ, пока находится на свободъ.

Наконецъ, примѣняется смертная казнь къ непріятельскимъ шпіонамъ. Я былъ на войнѣ, былъ въ Манчжуріи и долженъ сказать, что никогда на меня не производило такого гнетущаго, тяжелаго впечатлѣнія наказаніе смертью, какъ именно въ примѣненіи къ непріятельскимъ шпіонамъ, — здѣсь есть ужасное противорѣчіе. Помню, я проѣзжалъ станцію Турчихэ,—это было въ апрѣлѣ мѣсяцѣ,—тамъ, какъ разъ, когда подошелъ поѣздъ, только что задержали двухъ японскихъ офицеровъ; они, несомнѣнно, были шпіоны. Едва я успѣлъ пріѣхать въ Харбинъ—прошло два, три дня,—какъ узнаю, что уже назначенъ судъ, и не успѣлъ

гь до Мукдена, какъ оказалось, что они уже разстръ-"ъмъ еще понадобилось нарушить законъ, зачъмъ понаотнимать дъло отъ слъдователя, который производилъельное изслъдованіе, зачъмъ понадобилось предавать «ъ слъдствія, по телеграфу утверждать приговоръ, зачъмъ понадобились вст нарушенія — объ этомъ не будемъ говорить.... Японцы послѣ суда съ полнымъ достоинствомъ заявили, что они просять о помилованіи, потому что исполняли свой воинскій долгъ, приказаніе своего начальства. Скажите, развъ это не правда? Несомнънно же, что правда: они въ отношеніи своихъ исполняли долгъ... Я невольно вспомнилъ этихъ двухъ офицеровъ, когда узналъ потомъ, что нашъ русскій рядовой Рябовъ былъ казненъ японцами, будучи пойманъ въ районъ расположенія японской арміи, посланный туда по приказанію своего, нашего русскаго, начальства. Въдь это безконечное противоръчіе: не попался—герой, попался—смертная казнь! Неужели мы на войнъ не можемъ сказать: или шпіонство не должно быть допускаемо и ни одна армія не должна пользоваться услугами шпіоновъ, или задержаннаго чужого шпіона — шпіона военнослужащаго, д'вйствующаго не по найму, а по своему военному долгу-нельзя казнить?

Итакъ, по военно-уголовнымъ законамъ необходимости въ смертной казни нътъ. Но сегодня мы не предлагаемъ Государственной Думъ принять это. Сегодня мы предлагаемъ сказать, что смертная казнь всегда и для всёхъ, внё случаевъ дъйствительной войны съ иностраннымъ государствомъ, должна быть отм'внена; и въ этихъ случаяхъ смертная казнь тоже должна быть отмънена, но по особому закону. Чтобы кончить мой затянувшійся докладъ, мнѣ остается отмѣтить еще одну сторону вопроса. Я до сихъ поръ стоялъ на почвъ соображеній юридическихъ; теперь надо сказать нѣсколько словъ о соображеніяхъ политическихъ. Надо отвътить, своевременно ли сейчасъ отмънять въ Россіи смертную казнь. Въ этомъ вопросъ слышится старый бюрократическій принципъ, тотъ принципъ, который привелъ Россію къ нынъшнему положенію — «сперва успокоеніе, а потомъ реформы». Въдь даже графъ Толстой, когда онъ былъ министромъ внутреннихъ дълъ, не отрицалъ необходимости реформъ; онъ говорилъ, что реформы необходимы, но только онъ несвоевременны. Онъ говорилъ: «сперва должно наступить успокоеніе, а потомъ можно дать реформы», Въдь здъсь полное отсутствіе логики! Въдь когда движеніе ведется во имя реформъ, то какъ же можно сказать, что вотъ вы успокойтесь, не ждите реформъ, не желайте ихъ, -- и тогда вамъ ихъ дадутъ! Вѣдь это же

ственная Дума сейчасъ постановила о полной отмънъ смертной казни въ военное время, т.-е. во время настоящей войны съ иностраннымъ государствомъ, то, можетъ быть, она услышала бы указанія на нѣкоторую поспѣшность и на нѣкоторую малую продуманность рѣшенія. Нельзя забывать и скрывать отъ себя, что смертная казнь въ военное время существуетъ рѣшительно во всѣхъ военно-уголовныхъ кодексахъ европейскихъ государствъ. Слѣдовательно, если мы встанемъ на новый путь, то мы явимся новаторами, а разъ мы являемся новаторами въ какомъ-нибудь вопросъ, то онъ долженъ быть особо тщательно изученъ.

По вопросу о смертной казни вообще имъется необъятная литература; по вопросу о смертной казни въ военное время почти никакой литературы нътъ, и занимающіеся этимъ вопросомъ, даже выдающіеся криминалисты, обыкновенно либо обходять его молчаніемъ, либо говорятъ: «а въ военное время смертная казнь должна быть сохранена». Комиссія предлагаетъ Государственной Думъ вопросъ этотъ разработать самостоятельно и отдъльно, а сейчасъ никакого ръшенія не принимать. И надобности практической нътъ въ немедленномъ принятіи ръшенія: войны съ иностраннымъ государствомъ сейчасъ нътъ, а когда она будетъ, то выработать законопроектъ не представитъ исключительно больщихъ усилій. Но я долженъ сказать, что самъ лично держусь того мнънія, что и въ военное время смертная казнь не только не необходима, но совершенно не нужна (Продолжительные апплодисменты слъва). Я держусь того мнънія, что смертная казнь въ военное время тоже не имъетъ ни малъйшаго оправданія, но, повторяю, какъ спеціалистъ вопроса, обязанъ сказать, что это мнъніе далеко не является общепризнаннымъ и что его нужно доказывать. Я не позволю себъ съ большой подробностью останавливать вашего вниманія на всёхъ деталяхъ вопроса, но въ общихъ чертахъ считаю нужнымъ намътить его. Въ военное время смертная казнь имфетъ различное основаніе. Прежде всего, она назначается за общія правонарушенія для огражденія гражданъ отъ произвольнаго нарушенія закона военнослужащими. Я им'тю въ виду ту самую 279 статью, которая написана въ огражденіе гражданъ и которая сейчасъ оказалась оружіемъ въ рукахъ военнослужащихъ или военныхъ начальниковъ противъ гражданъ (Апплодисменты). Дъйствительно, при исключительныхъ рантируетъ то, что отнынъ смертной казни у насъ, т.-е. лишенія жизни закономърнаго, лишенія жизни властнымъ безвластнаго,—что такого лишенія жизни больше не будетъ... (Громъ апплодисментовъ).

## VI.

Заключительная ртчь докладчика въ томъ же застдании.

Позвольте мнъ, въ качествъ докладчика, сказать весьма немного. Моя задача чрезвычайно упростилась. Ни одного принципіальнаго возраженія противъ внесеннаго нами законопроекта мы здѣсь не слыхали, ибо нельзя же считать серьезными возраженіями то, что мы выслушали отъ морского министра и отъ товарища министра внутреннихъ дълъ. Представитель морского министра пришелъ-и что же онъ сказалъ намъ? Министръ полагаетъ, что о смертной казни по военно-морскому уголовному закону можно разсуждать только у себя, въ главномъ морскомъ судъ. Онъ такъ полагаетъ, - это его дъло. Но зачъмъ г. главный военно-морской прокуроръ пришелъ сюда говорить объ этомъ? Если бы онъ пришелъ оспаривать нашъ взглядъ, если онъ имъетъ въ этомъ отношеніи какое-либо опредъленное сужденіе, такъ въдь я, въ качествъ докладчика, представлялъ разборъ статьи 55 основныхъ законовъ и приводилъ свои доводы, на основаніи которыхъ полагаю, что ст. 55 основныхъ законовъ не изъемлетъ разсмотрънія вопроса о смертной казни по военно-уголовному законодательству изъ въдънія Государственной Думы. Никакихъ доводовъ противъ я не слышалъ; мы слышали только то, что морской министръ думаетъ, - ну, и Богъ съ нимъ, пускай думаетъ иначе (Апплодисменты)... Заявленіе, выслушанное нами отъ представителя министра внутреннихъ дълъ, было основано на явномъ недоразумѣніи: развѣ я говорилъ, что даннымъ законопроектомъ мы отмъняемъ статью 18 положенія о мърахъ къ охраненію государственнаго порядка? Я этого не говорилъ, а говорилъ, что тъмъ самымъ отмъняется смертная казнь, положенная въ этой статьъ, положенная не самостоятельно, а путемъ ссылки на 279 статью воинскаго устава о нак. Слъдовательно,

вы видите, что здѣсь были только слова со стороны представителя министра внутреннихъ дѣлъ, но не было рѣшительно никакихъ возраженій по существу. Что касается заявленія, сдѣланнаго министромъ юстиціи, то оно уже достаточно было отмѣчено и не требуетъ моего дальнѣйшаго разъясненія; я полагаю, что всѣмъ намъ вполнѣ ясно, какую небольшую цѣну имѣетъ это возраженіе.

Прежде, чѣмъ кончить, я не могу не снять упрека, сдѣланнаго мнѣ членомъ Государственной Думы Масловымъ. Господинъ Масловъ не упрекалъ меня,—онъ выразилъ чувство удовлетворенія, что я, испытавшій, что значитъ приговаривать къ смерти и т. д. Я долженъ сказать Государственной Думѣ, что руки мои отъ крови чисты; никогда въ жизни я не участвовалъ въ смерти ни одного лица; я никогда не былъ прокуроромъ, не былъ ни предсѣдателемъ суда, ни членомъ,—я занималъ должность профессора въ двухъ военныхъ академіяхъ и по этой должности не могъ никого приговаривать къ смерти.

## Вопросы наказа.

To ---

Ртив въ застданіи Государственной Думы 12-10 мая 1906 1.

Членъ Государственной Думы фонъ-Рутценъ закончилъ свою рѣчь указаніемъ на то, что комиссіи, которая будетъ выбрана Государственной Думой, не предстоитъ большой работы, что комиссіи и Дум'в придется прод'влать лишь ту работу, которую продълали авторы первоначальнаго законопроекта, и вопросъ, такъ сказать, скоро можно будетъ вылить въ форму законопроекта, принятаго Государственной Думой. Да, если судить по объему законопроекта, содержащаго всего шесть страницъ, то, какъ будто, работа небольшая. Но это только такъ кажется, потому что авторы законопроекта сдѣлали однѣ ссылки на статьи законовъ, а текста статей не привели. Это не только было бы необходимо для членовъ Государственной Думы, какъ справедливо указывалъ членъ Думы Жуковскій, но это было бы необходимо и для самихъ авторовъ, которымъ тогда стало бы ясно, что многое и очень многое изъ проекта не можетъ быть ръшено столь просто.

Прочтите вотъ хотя бы на страницѣ 3-й параграфъ 4-й, пунктъ 6. Въ перечнѣ статей, которыя здѣсь указаны, предлагается сдѣлать одни редакціонныя исправленія, не касаясь измѣненія существа. Я не только юристъ по образованію, но спе-

ціально криминалистъ, Большинство этихъ законовъ относится къ моей спеціальности, но и я на память могу сказать только одно, что всѣ ссылки подлежатъ тщательному пересмотру, такъ какъ многія изъ нихъ оказываются неточными. Вотъ еще пунктъ 5-й на страницъ 4-й. Вопреки общему смыслу заголовка на страницѣ 3-й, здѣсь говорится не объ отмѣнѣ, а объ измѣненіи статьи 219 устава уголовнаго судопроизводства и предлагается изложить ее въ новой редакціи. Мало знакомый съ вопросомъ можетъ подумать, что измѣняется только редакція одной статьи устава, а между тъмъ въ дъйствительности измъняется вся военно-судебная организація, которая на три четверти упраздняется. Я далеко не защитникъ и не сторонникъ сохраненія военно-судебной организаціи въ нынъшнемъ ея видъ. Какъ близко стоявшій къ этому дѣлу, я сознаю отлично, что она крайне неудовлетворительна, но разрѣшать вопросъ путемъ измѣненія редакціи статьи 219 устава уголовнаго судопроизводства-невозможно. Авторы проекта говорятъ, что нужно измѣнить, въ связи съ новой редакціей 219 статьи, также всѣ другія соотвѣтственныя постановленія. Да, нужно изм'єнить весь военно-судебный уставъ, который и одного дня не можетъ сохранять своего дъйствія при такомъ измѣненіи 219 статьи устава уголовнаго судопроизводства. Въ законопроектъ охвачено чрезвычайно много такихъ вопросовъ, которые никоимъ образомъ не могутъ быть измѣнены однимъ закономъ.

Комиссіи предстоитъ громадная работа. Комиссіи предстоитъ сдѣлать тщательную провѣрку предположеній авторовъ законопроекта, выбрать то, что можетъ быть разрѣшено сепаратнымъ закономъ, и отдѣлить все то, что не можетъ быть разрѣшено иначе, какъ путемъ коренного измѣненія уложенія о наказазаніяхъ, судебныхъ уставовъ и спеціальныхъ кодексовъ. Если стать на точку зрѣнія авторовъ проекта, то придется зарыться въ дебри и изъ нихъ едва ли когда-нибудь удастся выбраться. Комиссіи, я не сомнѣваюсь, придется, въ силу необходимости, сузить рамки вопроса. Въ узкихъ рамкахъ, конечно, окажется возможнымъ разрѣшить вопросъ. Но думать, что мы создадимъ законъ о неприкосновенности личности и проведемъ его въ жизнь въ теченіе короткаго времени, — нельзя. Эта работа огромная. Многіе изъ ораторовъ указывали, что авторами проекта руко-

водило, главнымъ образомъ, то, какъ бы чего либо не забыть, какъ бы полнѣе, такъ сказать, отмѣнить тѣ наслоенія въ законодательствѣ, которыя нарушаютъ идею неприкосновенности личности. При этомъ забывалось, однако, что таковы не одни наслоенія, а вся конструкція цѣлыхъ кодексовъ. Цѣлые кодексы подлежатъ измѣненію, ибо они сплошь построены на началахъ, отрицающихъ дѣйствительную неприкосновенность личности. То, что я говорилъ, я отнюдь не имѣлъ въ виду сейчасъ облекать въ какое-либо конкретное предложеніе, параллельное съ предложеніями авторовъ законопроекта. Я хотѣлъ только показать Государственной Думѣ, что предстоитъ рѣшеніе чрезвычайно трудной задачи. Задачу эту предстоитъ разрѣшить сперва комиссіи, затѣмъ самой Государственной Думѣ. И вотъ почему осторожность, проявленную Думой, я съ своей стороны особенно привѣтствую и предлагаю избрать комиссію не ранѣе завтрашняго дня.

Независимо отъ этого, я, поддерживая предложеніе члена Государственной Думы Жуковскаго, готовъ внести предложеніе, можетъ быть, предсѣдатель найдетъ возможнымъ поставить его на голосованіе, — просить всѣхъ, вносящихъ законопроекты, непремѣнно включать въ свои предположенія текстъ подлежащихъ отмѣнѣ законовъ. Это, дѣйствительно, необходимо. И юристу, когда онъ читаетъ этотъ законопроектъ, надо обложить себя десятками книгъ и рыться въ нихъ. Я вполнѣ понимаю г. Жуковскаго, который говоритъ, что, читая это, онъ рѣшительно ничего не понялъ. (Апплодисменты).

Послъ возраженій: Я не затрудню вниманія Государственной Думы и, по возможности, буду кратокъ. Мнѣ пришлось выслушать нѣсколько упрековъ. Между прочимъ меня упрекали вътомъ, что я опрометчиво указалъ на неточность ссылки, сдѣланной авторами проекта. Если упрекъ относится къ стр. З-й, то да, я извиняюсь, но въ этомъ не моя вина, потому что я не имѣлъ подъ руками кодекса. Но если онъ относится къ тому, что напечатано на страницѣ 7-й, то я, и не имѣя подъ руками кодекса, могу заявить, что ссылки невѣрны и ошибочны. Статья 346-я пропущена, вѣроятно, по недоразумѣнію (ст. 346-я или 344-я—на память, вѣдь, сказать чрезвычайно трудно). Затѣмъ меня упрекаютъ въ неточности относительно того значенія, которое я придаю измѣненію редакціи 219-й статьи устава уголов-

совершенный абсурдъ!.. То же самое и по отношенію къ смертной казни. Сейчасъ движеніе въ пользу отм'вны смертной казни охватило все населеніе, вплоть до глухой деревни. Эта мысль неотступно преслѣдуетъ каждаго русскаго гражданина. И можно ли въ это время сказать: «пусть не будетъ политическихъ убійствъ, тогда мы отмънимъ смертную казнь?» Я имълъ уже случай съ этой канедры говорить о той причинной связи, которая существуетъ между политическими убійствами и смертной казнью; я имълъ случай отмъчать, что не политическія убійства являются причиной, а казнь слѣдствіемъ, а какъ разъ наоборотъ, - что политическія убійства вызываются безудержнымъ примѣненіемъ смертной казни. Я не буду повторять этого аргумента, но я спрошу: когда же наступитъ тотъ моментъ, что будетъ своевременнъе, чъмъ сейчасъ, отмънить смертную казнь? Мы живемъ въ эпоху революціи. Что будетъ завтра, что будетъ черезъ недълю, черезъ мъсяцъ, -- никто на это отвътить не въ состоянии. Смѣна настроеній, смѣна теченій, смѣна личнаго торжества, —она можетъ наступить каждую минуту. Кто будетъ вынесенъ на верхъ власти, кто будетъ низвергнутъ, мы не знаемъ. И въ этотъ моментъ неужели не своевременно отмѣнить смертную казнь? Неужели исторія не даетъ намъ достаточно примъровъ того, что именно въ этотъ-то моментъ и нужно сдълать такъ, чтобы впредь не было убійствъ по закону, законом рныхъ убійствъ? Болъзненно нужно, чтобы отнынъ при всей той неизвъстности, которая предстоитъ русской жизни, не было уже закономърныхъ убійствъ, чтобы каждое убійство, къмъ бы оно ни было совершено, было только преступнымъ дѣяніемъ.

1 декабря 1789 года французское учредительное собраніе, по предложенію доктора Гильотена, постановило, что отнынѣ смертная казнь состоитъ въ простомъ лишеніи жизни. Это постановленіе тогда вызвало возраженія. Говорили, что, отмѣняя квалифицированную смертную казнь, подрываютъ основы правосудія, что правосудіе неизбѣжно должно погибнуть, расшататься, и что наступитъ анархія. Этого не произошло, но французская революція омрачила себя множествомъ приведенныхъ въ исполненіе смертныхъ приговоровъ. Пусть наша русская Государственная Дума начнетъ свою дѣятельность съ полной отмѣны смертной казни! Это не расшатаетъ устоевъ правосудія, но это га-

6 строкъ ничего не говорятъ. Я юристъ и съ судебными уставами обращался; но что значитъ, когда пишутъ, что отмъняется рядъ статей, кром в 1316 ст., въ которой, однако, надо исключать «съ изъятіями, установленными въ нижеслѣдующихъ статьяхъ»? Да, позвольте спросить, какія эти изъятія? О чемъ въ нихъ говорится? Или не дълайте ссылокъ на статьи закона вовсе, а если сдълали ссылку, то надо написать, что это за статьи. На предшествующей страницъ 1074 ст. предлагается сохранить, но съ замѣною словъ «въ С.-Петербургской Судебной Палатѣ» словами «въ судебныхъ мъстахъ С.-Петербургскаго Судебнаго Округа». Я спрошу присутствующихъ, да не только присутствующихъ, но всёхъ самыхъ опытныхъ юристовъ, - что это такое? Рѣшительно ничего нельзя понять! Повторяю, я далекъ отъ мысли о какомъ бы то ни было стъснени законодательной иниціативы. Дай Богь, чтобы это право нами развивалось и примізнялось какъ можно шире. Я ръшительно однако не вижу препятствій къ тому, чтобы составители законодательныхъ предположеній имѣли въ виду тѣ затрудненія, которыя обнаружились сегодня.

II.

Ргочь въ застоданіи Государственной Думы 15-10 мая 1906 г.

Работы у насъ чрезвычайно много, задача передъ нами по своей важности огромная, время безконечно дорого. Это отправное положеніе, само собой разумѣется, не вызываетъ ни споровъ, ни возраженій. Но едва ли также можетъ вызвать возраженіе и то, что быстрота работы отнюдь не должна идти въ ущербъ ея правильности и основательности. Мы не имѣемъ наказа, мы только начинаемъ нашу дѣятельность, намъ необходимо самимъ вырабатывать то, что на Западѣ давно уже выработалось и установилось путемъ обычая, путемъ практики.

Что мы имѣемъ сейчасъ передъ собой? По аграрному вопросу внесено законодательное предположеніе 42 лицами. Намъ предлагаютъ, не давая никакихъ указаній комиссіи, не обсуждая этого законопроекта, хотя бы въ общихъ чертахъ, сейчасъ перевы видите, что здѣсь были только слова со стороны представителя министра внутреннихъ дѣлъ, но не было рѣшительно никакихъ возраженій по существу. Что касается заявленія, сдѣланнаго министромъ юстиціи, то оно уже достаточно было отмѣчено и не требуетъ моего дальнѣйшаго разъясненія; я полагаю, что всѣмъ намъ вполнѣ ясно, какую небольшую цѣну имѣетъ это возраженіе.

Прежде, чъмъ кончить, я не могу не снять упрека, сдъланнаго мнъ членомъ Государственной Думы Масловымъ. Господинъ Масловъ не упрекалъ меня,—онъ выразилъ чувство удовлетворенія, что я, испытавшій, что значитъ приговаривать къ смерти и т. д. Я долженъ сказать Государственной Думъ, что руки мои отъ крови чисты; никогда въ жизни я не участвовалъ въ смерти ни одного лица; я никогда не былъ прокуроромъ, не былъ ни предсъдателемъ суда, ни членомъ,—я занималъ должность профессора въ двухъ военныхъ академіяхъ и по этой должности не могъ никого приговаривать къ смерти.

естественно уже утомлены, и въ это время вносится предложеніе о томъ, чтобы немедленно передать дѣло въ комиссію вмѣсто того, чтобы открыть пренія. Я повторяю просьбу, обращенную третьяго дня къ Государственной Думѣ гр. Гейденомъ; повторяю ту же просьбу: не стѣснять членовъ Думы, не принадлежащихъ къ большинству, и дать имъ возможность сознательно прозвести выборы въ комиссію. А для этого, не закрывая сегодня преній, предлагаю просить предсѣдателя сдѣлать перерывъ, а завтра съ 11 час. утра заняться обсужденіемъ предположеній 42 лицъ.

III.

Рточь въ застоданіи Государственной Думы 29-10 мая 1906 1.

Какъ видно изъ представленнаго проекта, у насъ будутъ существовать три комиссіи, довольно близкія по роду ихъ д'вятельности: финансовая, бюджетная и комиссія по исполненію государственной росписи. Но вы видите, что по составу эти комиссіи представляются различными. Особенность комиссіи по исполненію государственной росписи заключается въ томъ, что, по соглашенію съ государственнымъ контролеромъ, эта комиссія приглашаетъ для участія въ своихъ трудахъ, съ совѣщательнымъ голосомъ, чиновъ государственнаго контроля. Вообще говоря, участіе представителей контрольнаго вѣдомства въ работахъ комиссій Думы по вопросамъ, связаннымъ съ финансами и бюджетомъ, представляется, не скажу только желательнымъ, но я бы сказалъпрямо необходимымъ. Въ этомъ отношеніи нельзя не считаться съ тъмъ, что Государственная Дума только впервые приступаетъ къ своей дъятельности. У всъхъ насъ не образовалось еще привычки, нътъ техническихъ знаній, достаточныхъ для того, чтобы разбираться во всёхъ сложныхъ, мелочныхъ и порой чрезвычайно запутанныхъ вопросахъ финансовыхъ и особенно бюджетныхъ. Въ другихъ парламентахъ, дъйствительно, возможно, чтобы комиссіи работали безъ привлеченія чиновъ какого бы то ни было въдомства. Сами члены комиссій являются людьми опытными. людьми, им вющими за собой прошлое въ р вшеніи аналогичных в

вопросовъ. Кромъ того, въ парламентахъ есть сложившаяся и образовавшаяся канцелярія, обладающая нужными документами и имъющая въ своемъ распоряжени всъ необходимыя данныя. Государственная Лума-я въ этомъ глубоко убъжденъ-на первыхъ порахъ, особенно при разсмотръніи перваго, а пожалуй, второго и третьяго бюджетовъ, будетъ поставлена въ крайнее затруднечіе и не только потому, что у насъ н'втъ надлежащей опытности: затрудненія создаются самой системой нашего русскаго бюджета. У насъ бюджетъ построенъ не по предметамъ расхода, а по въдомствамъ, по министерствамъ. Расходъ одинъ и тотъ же, а предметы оказываются разбросанными въ нѣсколькихъ параграфахъ смъты. Напримъръ, расходъ на содержаніе полиціи. Въдь, взять бюджетъ министерства внутреннихъ дѣлъ-не значитъ еще узнать, сколько тратится на полицію въ годъ. Для этого надо взять еще бюджетъ военнаго министерства, куда вносятся всъ расходы по корпусу жандармовъ, и бюджетъ министерства финансовъ, ибо всѣ расходы по содержанію пограничной стражи проводятся по этой смътъ. Я привелъ одинъ примъръ, но ихъ можно привести безконечное множество. И вотъ, Государственная Дума, которая должна будетъ оцвнивать значение даннаго расхода не потому, что это расходъ даннаго въдомства, а по его содержанію, т.-е. по сумм' вс в с ассигнованій на данный предметъ, — будетъ поставлена въ чрезвычайное затрудненіе.

Контроль у насъ въ Россіи имѣетъ двоякую задачу. Онъ не только провѣряетъ произведенные расходы, не только провѣряетъ отчеты, но и даетъ предварительныя заключенія. Эти заключенія, если бы ихъ получала Государственная Дума, были бы для нея чрезвычайно цѣнны. Только въ контролѣ сосредоточиваются данныя, касающіяся всѣхъ вѣдомствъ, только тамъ имѣются всѣ необходимые документы для того, чтобы можно было вполнѣ, какъ оцѣнить прошлую дѣятельность министерства,—при повѣркѣ отчета,—такъ и съ открытыми глазами высказаться за или противъ новаго предполагаемаго расхода.

Представьте себъ, что какое-либо министерство испрашиваетъ новый кредитъ въ размъръ нъсколькихъ сотъ тысячъ рублей на тотъ или другой предметъ. Что знаемъ мы объ испрашиваемомъ кредитъ? Имъетъ ли вопросъ исторію, требовалось ли по данному предмету когда-нибудь въ прошломъ тоже открыть кредитъ,

было ли это отклонено и т. д., и т. д.? Мы ръшительно не разберемся въ вопросъ. Министры, вносящіе предложеніе, конечно, будутъ заинтересованы въ томъ, чтобы не обнаружить намъ всѣхъ данныхъ. Итакъ, по моему мнѣнію, представляется безусловно желательнымъ участіе контроля — съ правомъ, конечно, совъщательнаго голоса—въ работахъ всъхъ трехъ комиссій: бюджетной, финансовой и по исполненію росписи. Но здѣсь мы наталкиваемся на непреоборимое органическое препятствје, заключающееся въ томъ, что у насъ, въ сущности говоря, въ общей организаціи министерствъ есть явный юридическій абсурдъ. Государственный контролеръ входитъ въ общую организацію, онъ является членомъ совъта министровъ, и такимъ образомъ тотъ, кто долженъ провърять, тотъ, кто долженъ контролировать, и тотъ, кто долженъ давать заключенія по представленіямъ отдъльныхъ министерствъ, самъ участвуетъ въ министерствъ и, конечно, тъмъ принимаетъ на себя отвътственность за то, что онъ впоследствіи будетъ проверять. Ведь это абсурдъ! Предположимъ, что какое-либо ассигнованіе предлагается Думъ сдълать не отъ лица отдъльнаго министерства, а отъ всего совъта министровъ. По этому ассигнованію заключеніе долженъ дать государственный контролеръ; онъ будетъ повърять исполненіе даннаго см'єтнаго назначенія, и онъ же, оказывается, участвовалъ въ той самой коллегіи, которая была иниціаторомъ представленія о данномъ расходъ. Это несомнънно, повторяю, юридическій абсурдъ, и мы, къ сожалѣнію, должны съ нимъ считаться. Въ силу этого не могутъ быть приняты соображенія о включеніи или приглашеніи съ правомъ сов'вщательнаго голоса представителей контроля при работахъ финансовой и бюджетной комиссій.

Для этого необходима реорганизація государственнаго контроля. Что же касается комиссіи по исполненію росписи, то тутъ безусловно нельзя фактически обойтись безъ содъйствія государственнаго контроля, потому что разобраться въ исполненіи росписи, свести изъ отчетовъ разныхъ министерствъ расходы по ихъ предметамъ, чтобы Государственная Дума могла, напримъръ, сказать, сколько въ Россіи тратится на народное образованіе, сколько тратится на полицію и сколько тратится на любой предметъ, — для этого данныхъ нельзя нигдъ найти, кромъ государ-

ственнаго контроля, гдѣ всѣ отчетныя свѣдѣнія централизуются, и гдѣ, дѣйствительно, только и есть ключъ къ раскрытію загадокъ, представляющихся при чтеніи отчета по исполненію росписи. Комиссія 19-ти, признавая эти соображенія, включила указаніе въ пунктъ д § 33-го, что сюда приглашаются для участія чины государственнаго контроля.

Правда, есть общее правило, по которому въ комиссію могутъ быть приглашаемы представители въдомствъ-или сами министры, или ихъ товарищи, - но прямое указаніе въ наказъ по этому предмету подскажетъ комиссіи по исполненію государственной росписи необходимость приглашенія чиновъ контроля. Итакъ, я свожу то, что говорилъ: безусловно желательно, скажу болъе - необходимо, участіе чиновъ контроля въ работахъ, съ правомъ совъщательнаго голоса, въ комиссіяхъ бюджетной, финансовой и по исполненію росписи. Но въ настоящее время это представляется невозможнымъ, въ виду включенія государственнаго контролера въ совътъ министровъ. Желательна и необходима реорганизація государственнаго контроля, его выд'вленіе изъ общей системы министерствъ и установленіе органической связи между контролемъ и Государственной Думой. Только въ такомъ случать упорядочится исполненіе росписей и вообще финансовое дъло. Такъ какъ сейчасъ мы вырабатываемъ наказъ и такъ какъ сейчасъ мы не имъемъ передъ собою проекта о реорганизаціи контроля, то я думаю, что было бы полезно, если Государственная Дума утвердитъ пункты в, г и д § 33-го въ редакціи, предложенной комиссіей 19-ти, утвержденіе это мотивировать занесеніемъ въ протоколъ слѣдующаго постановленія:

«Находя, что для успѣшности работъ комиссій финансовой, бюджетной и по исполненію государственной росписи было бы вообще желательно участіє, съ правомъ совѣщательнаго голоса, чиновъ государственнаго контроля, но въ то же время принимая во вниманіє, что государственный контролеръ входитъ въ составъ совѣта министровъ, и это, являясь рѣзкимъ нарушеніемъ существа положенія государственнаго контроля въ ряду другихъ вѣдомствъ, лишаетъ Государственную Думу возможности прибѣ-

ть вопросахъ финансовыхъ и бюджетныхъ къ содъйствію пя,—Государственная Дума, признавая необходимою реорцію государственнаго контроля въ смыслъ выдъленія его

изъ общей системы министерствъ, впредь до осуществленія сего, допускаетъ участіе чиновъ контроля лишь въ комиссіи по исполненію государственной росписи».

Послъ возраженій:

Въ виду тѣхъ формальныхъ затрудненій, которыя, по заявленію предсѣдателя Думы и докладчика комиссіи 19-ти, встрѣчаетъ внесенное мною предложеніе, я отъ него отказываюсь, какъ и представитель Харьковской губ. М. М. Ковалевскій, и буду считать себя удовлетвореннымъ, если мои слова будутъ внесены въ протоколъ. А затѣмъ, быть можетъ, въ Государственной Думѣ и возникнетъ вопросъ о внесеніи законопроекта о реорганизаціи государственнаго контроля.

## IV.

Рты во застоданіи Государственной Думы 29 мая 1906 г.

Хотя мы имъемъ и небольшой опытъ до настоящаго времени, но я думаю, что этотъ опытъ уже показалъ всю необходимость редакціонной комиссіи для исполненія чисто редакторскихъ обязанностей. Я напомню вамъ, какъ шла работа по составленію адреса въ отвътъ на тронную ръчь. Была комиссія изъ 33-хъ лицъ, комиссія засъдала много часовъ и потомъ она вынуждена была изъ своей среды выбрать 5 лицъ для установленія окончательной редакціи зам'вчаній, исправленій, поправокъ и т. д. Послів, когда Государственная Дума приняла проектъ отвътнаго адреса, онъ былъ возвращенъ въ комиссію, и въ комиссіи опять выдълилось нъсколько лицъ для того, чтобы окончательно проредактировать его. Въ засъданіи Государственной Думы всъ предложенія комиссій измѣняются, исправляются, и чѣмъ болѣе этого дѣлается, тъмъ лучше, ибо этимъ Государственная Дума показываетъ свое активное отношеніе къ дълу. Вносится рядъ поправокъ, написанныхъ различными лицами, и ихъ надо средактировать вмѣстѣ со стороны стилистической или со стороны точности выраженій. Поручать эту работу той комиссіи, отъ которой поступилъ данный законопроектъ, мнѣ кажется, едва ли будетъ

цѣлесообразно. Комиссіи наши чрезвычайно многолюдны, вести же редакторскую работу въ многолюдной комиссіи очень тяжело и трудно. Наконецъ, для исполненія этихъ обязанностей нужны особые спеціалисты, и неужели мы при выборѣ комиссій будемъ руководствоваться не столько готовностью лицъ работать по данному вопросу, ихъ компетентностью въ существѣ даннаго вопроса, сколько привычкой къ редакторской дѣятельности? Вотъ почему я цѣликомъ поддерживаю предложеніе комиссіи 19-ти о томъ, чтобы непремѣнно была учреждена редакціонная комиссія.

Необходимо, чтобы эта комиссія была немноголюдна. Редактированіе въ составѣ 30-ти или 20-ти лицъ рѣшительно невозможно; 7 лицъ совершенно достаточный составъ. Наконецъ, послъднее. Я цъликомъ присоединяюсь также и поддерживаю предложеніе комиссіи 19-ти, чтобы редакціонная комиссія выбиралась общимъ собраніемъ Думы по предложенію бюро. Здѣсь слишкомъ много говорилось, что когда комиссія, какая бы то ни было, выбирается общимъ собраніемъ Думы, то фактически происходитъ избраніе по предложеніямъ, формирующимся внѣ думской залы. Въ данномъ случат будетъ то же, но предложение будетъ исходить, во-первыхъ, исключительно отъ членовъ Государственной Думы, во-вторыхъ, отъ тъхъ членовъ, которыхъ вся Дума удостоила особымъ довъріемъ. Мнъ кажется, что, по характеру дъятельности редакціонной комиссіи, именно бюро должно указать изъ числа членовъ Думы тъхъ лицъ, которыя, независимо отъ ихъ политическихъ убъжденій, обладаютъ навыкомъ и способностями для точнаго редактированія принимаемыхъ Государственной Думой рѣшеній.

V.

Рты во застоданіи Государственной Думы 26 іюня 1906 г.

По поводу дѣлаемаго мною доклада объ ассигнованіи кредита въ 15 милліоновъ я долженъ объяснить Государственной Думѣ, что редакціонная комиссія до настоящаго времени не имѣетъ прямыхъ указаній, какъ именно ей поступать: слѣдуетъ ли редакцію, предлагаемую комиссіей, всякій разъ представлять на

окончательное утвержденіе Государственной Думы, или редакціонная комиссія можетъ дълать необходимыя редакціонныя исправленія, не докладывая о нихъ Думъ. Не найдя по этому предмету никакихъ указаній въ стенографическомъ отчетъ того засъданія Государственной Думы, гдъ было положено образовать редакціонную комиссію, послъдняя пришла къ тому заключенію, что было бы чрезвычайно нежелательно устанавливать, какъ общее правило, право редакціонной комиссіи самой дълать какія бы то ни были исправленія текста безъ представленія объ этомъ Государственной Думъ, ибо въ законъ иной разъ и одна запятая, поставленная или вычеркнутая, можетъ измънять существеннымъ образомъ смыслъ текста. Въ настоящемъ случаъ редакціонной комиссіи пришлось сдълать нъсколько исправленій редакціоннаго характера, не измъняющихъ, по мнънію комиссіи, воли Государственной Думы, поскольку она выразилась въ принятомъ 23 іюня законопроектъ. Но повторяю, что, не имъя никакихъ указаній, комиссія не рискнула дать законопроекту дальнъйшаго движенія, не представивъ на благоусмотрівніе Государственной Думы выработанной редакціи. Комиссія предлагаетъ представляемую редакцію утвердить, а вмъстъ съ тъмъ на будущее время, впредь до выработки наказа, установить: законопроекты передаются въ редакціонную комиссію по принятіи ихъ во второмъ чтеніи и докладываются при третьемъ чтеніи въ предлагаемой комиссіей редакціи. Такое постановленіе, если оно будетъ принято Государственной Лумой, въ экстренныхъ случаяхъ отнюдь не замедлитъ теченія законопроекта, ибо редакціонной комиссіей экстренный законопроектъ можетъ быть разсмотрънъ въ пять минутъ, какъ это было съ законопроектомъ объ отмънъ смертной казни. Но это сохранитъ тотъ принципъ, что Государственная Дума сама устанавливаетъ редакцію законопроектовъ, а не комиссія дълаетъ это за своей отвътственностью.

## Обращеніе отъ Государственной Думы.

T.

Рточь въ застоданіи Государственной Думы 26 іюня 1906 г.

Только что выслушанный нами запросъ заключаетъ въ себъ три части: во-первыхъ, на какомъ основаніи сдѣлано сообщеніе отъ имени правительства; а затъмъ непосредственно спрашивается: во-вторыхъ, приняты ли мъры къ тому, чтобы означенное сообщеніе, какъ не исходящее отъ правительства и т. д., и вътретьихъ, сдѣлано ли распоряженіе и т. д. Авторы запроса исходили изъ той точки зрѣнія, что правительство у насъ составляетъ не министерство, а совокупность всъхъ главнъйшихъ центральныхъ организацій государственной жизни. Но если эта точка зрѣнія можетъ быть представляется правильной, такъ сказать, теоретически, то отнюдь нельзя сказать того же съ формальной стороны. Мы въ законъ не имъемъ нигдъ опредъленія понятія «правительство». Единственный разъ, когда это слово было употреблено въ законодательномъ актъ-это въ манифестъ 17 октября прошлаго года, гдѣ было сказано: «а по сему признали Мы за благо образовать правительство, на обязанность котораго возлагаемъ»... Вотъ почему, если министерство Горемыкина будетъ стоять на формальной почвъ, то оно будетъ имъть возможность отвѣтить на запросъ: данное сообщеніе сдѣлано отъ имени правительства потому, что подъ правительствомъ разумъется министерство. Въ манифестъ 17 октября это было именно такъ указано. Тамъ, въдь, говорилось: Мы возлагаемъ на обязанность правительства установленіе незыблемыхъ основъ гражданской свободы и т. д. Все это возлагалось на обязанность правительства въ лицъ объединеннаго министерскаго кабинета.

Поэтому я считаю, что настоящій запросъ, чтобы быть твердо обоснованнымъ, долженъ быть перередактированъ; долженъ быть перередактированъ его выводъ, и это, можетъ быть, согласятся сдълать сами авторы запроса, или, можетъ быть, Дума поручитъ это коммиссіи 33-хъ. Высказываясь, такимъ образомъ, противъ немедленнаго принятія запроса, я очень боюсь быть заподозрѣннымъ въ томъ, что почему-либо хочу оттянуть дъло. Напротивъ, я считаю, что до сихъ поръ едва ли когда въ Думъ возбуждался столь громадной, принципіальной важности запросъ, какъ именно настоящій, и этотъ запросъ необходимо сдѣлать, какъ можно скоръе. Но его необходимо въ то же время обосновать, чтобы Государственная Дума не могла получить уклончиваго отвъта, уклончиваго въ силу того, что формально министерство будетъ право. По существу, обстоятельства, вызвавшія запросъ, представляются совершенно исключительными. Вы помните, господа, какъ, при обсужденіи деклараціи министерства, членъ Государственной Думы М. Ковалевскій говорилъ, что министерство своей деклараціей нарушило не только свои обязанности по отношенію къ Государственной Думъ, но еще больше нарушило ихъ по отношенію къ верховной власти. Да, оно прикрылось верховной властью, прикрылось именемъ Монарха въ вопросъ объ амнистіи и тъмъ сняло съ Монарха безотвътственность, которая лежитъ въ основъ конституціоннаго строя. А здѣсь, что дѣлаютъ министры въ правительственномъ сообщеніи? Вспомните, оно начинается именемъ Государя Императора и оканчивается тъмъ же именемъ. Получается такое впечатлѣніе, что въ сообщеніи излагается воля Государя Императора, воля верховной власти. Это прямо не сказано, но впечатлѣніе, несомнѣнно, получается такое, и оно получается, главнымъ образомъ, потому, что правительственное сообщеніе изложено въ поразительно категорической формъ. Министерство перечисляетъ, какія предлагаются имъ реформы, и затѣмъ говоритъ, что эти реформы суть тѣ мѣры, которыя только и могутъ удовлетворить земельную нужду. Даже, если

мнъ не измъняетъ память, тамъ нътъ словъ «по мнънію министерства». Говорится въ совершенно категорической формъ и въ столь же категорической формъ вообще излагается то, что съ нескрываемымъ полемическимъ тономъ говорили намъ съ этой канедры сперва г. Стишинскій, затъмъ г. Гурко. Это именно ихъ слова. Они, конечно, могутъ имъть извъстныя убъжденія-это ихъ дъло, но ихъ слова здъсь вызвали возраженія, а между тъмъ, въ правительственномъ сообщеніи, подъ прикрытіемъ воли Монарха, объявляется населенію, что только вотъ такимъ способомъ можетъ быть устранена земельная нужда. И, наконецъ, чъмъ они кончають? Вспомните перечень тѣхъ мѣропріятій, которыя примѣнялись при существованіи прежняго неограниченно-самодержавнаго строя для облегченія положенія крестьянъ. Этотъ перечень заключается такъ: а теперь предлагается то-то и то-то, и крестьянство должно помнить, что оно можетъ получить дъйствительное удовлетвореніе своихъ потребностей только въ силу исключительныхъ о немъ заботъ Государя Императора.

Когда я, человъкъ уравновъшенный и уже не молодой, прочелъ это сообщеніе, то, не скрою, я впалъ въ состояніе бъщенства, - иначе я не могу назвать того душевнаго состоянія, которое охватило меня въ тотъ моментъ. Въ конституціонномъ государствъ министерство противополагаетъ Монарха народному представительству, волю Монарха и его заботы противополагаетъ волѣ и заботамъ народа въ лицѣ его представителей! Въдь это такое дикое непониманіе, которое можетъ быть свойственно только людямъ абсолютно невъжественнымъ! Но тутъ я увидълъ не одно непониманіе. Тотъ, кто писалъ правительственное сообщеніе, очень хорошо понималъ, въ какую сторону «они» направляютъ удары. Они умѣло и ловко-вѣдь это правительственное сообщеніе придетъ на мѣста-передъ населеніемъ полемизируютъ съ Государственной Думой и полемизируютъ отъ имени Монарха. Это абсолютно недопустимо. Они пишутъ: пусть Государственная Дума говоритъ, что ей угодно, а ръшеніе земельной нужды придетъ къ вамъ, но только не отъ Государственной Думы. Это прямой призывъ къ возстанію. Я иначе этого не могу понять, - это возбужденіе населенія къ ниспроверженію существующаго порядка, потому что, послъ прочтенія сообщенія, невольно возникнетъ среди крестьянъ вопросъ: зачъмъ же существуетъ Государственная Дума? Отсюда естественно, логически будетъ требовать ниспроверженія ея, и это даетъ составъ ст. 129 угол. улож., такъ часто примѣняемой правительствомъ. Я никогда, ни съ этой кабедры, ни въ печати, ни даже въ жизни, не употреблялъ и не употребляю слова «провокація», но когда я прочелъ правительственное сообщеніе 20 іюня, то я увидѣлъ, что нѣтъ такихъ словъ, которыхъ нельзя употреблять по отношенію къ нынѣшнему министерству...

Послъ ръчей друшхъ ораторовъ:

Я буду очень кратокъ. Членъ Государственной Думы Обнинскій закончилъ свою рѣчь словами, что онъ не знаетъ, какъ выйти изъ положенія. Создалось, дъйствительно, чрезвычайно трудное положеніе, исключительно тяжелое для Государственной Думы. Мнъ кажется, однако, что выходъ есть. Если бы у насъ былъ утвержденъ наказъ... виноватъ, если бы были у насъ утверждены предположенія издательской комиссіи, то выхода и не нужно было бы искать. Въ проектъ комиссіи, внесенномъ на разсмотръніе Государственной Думы, значится въ отдълъ Б., въ статъъ первой. что когда Дума признаетъ необходимымъ поставить населеніе Имперіи въ извѣстность о своемъ постановленіи или о принятомъ мотивированномъ переходѣ къ очереднымъ дѣламъ, или объ отдъльной ръчи, то она постановляетъ о распубликованіи ихъ. И такая мъра отнюдь не представляетъ чего-нибудь антиконституціоннаго или незаконнаго. Государственная Дума им ветъ возможность и сейчасъ, не ожидая разсмотрѣнія всего доклада издательской комиссіи, обсудить только данное предложеніе и вынести рѣшеніе. А потому я предлагаю передать запросъ въ комиссію 33-хъ для перередактированія, а вм'єст'є съ т'ємъ поручить той же комиссіи, или комиссіи аграрной, какъ болѣе компетентной въ настоящемъ дълъ, выработать проектъ мотивированнаго постановленія Государственной Думы, —постановленія или формулы перехода къ очереднымъ дъламъ, это все равно, во всякомъ случав, по содержанію проектъ контръ-сообщенія, такого контръ-сообщенія, которое могло бы быть распубликовано отъ лица Государственной Думы. Это, мнъ кажется, единственно дъйствительный способъ противодъйствія тъмъ безконечно вреднымъ послѣдствіямъ, которыя, несомнѣнно, могутъ проистечь отъ распубликованія правительственнаго сообщенія отъ 20 іюня.

## Ha

Рти въ застоданіи Государственной Думы 4 іюля 1906 г.

Еще до начала преній по существу, при обсужденіи вопроса о томъ, отложить пренія или нътъ, членами Государственной Думы Петражицкимъ и Стаховичемъ указывалось на исключительную и громадную важность того шага, на который предполагаетъ вступить Государственная Дума. Шагъ этотъ, несомнънно, исключительно важный, но представляется ли онъ крайне рискованнымъ, какъ говорилъ профессоръ Петражицкій, мнъ кажется сомнительнымъ. Нельзя забывать условія и обстоятельства, въ которыхъ мы живемъ. Мы живемъ не въ мирное время, не при нормальномъ теченіи государственной жизни, а въ такія минуты приходится неръдко дълать и рискованные шаги, - рискованные потому, что съ математической точностью исчислить и опредълить послъдствія тъхъ или иныхъ совершающихся соціальныхъ явленій совершенно невозможно. Шагъ, который имбетъ въ виду сдълать Государственная Дума, исключительно важный. Онъ, не буду оспаривать, быть можетъ, не находитъ полнаго оправданія въ теоретическомъ конституціонализмѣ, но не въ этомъ дѣло. Опять-таки, въдь мы живемъ въ такую исключительную минуту, когда необходимость заставляетъ отступать, быть можетъ, другой разъ отъ теоріи.

Этотъ шагъ, по моему мнѣнію, безусловно необходимъ, и Государственная Дума сдѣлать его обязана. Государственная Дума обязана обратиться къ населенію. Исходнымъ положеніемъ этой обязанности, по моему глубокому убѣжденію, служитъ отвѣтственность, лежащая на Государственной Думѣ. Что бы ни говорили, какъ бы ни старались перенести эту отвѣтственность на министерство или на революціонныя организаціи, но въ дѣйствительности отвѣтственность за совершающееся теперь въ Россіи лежитъ на Государственной Думѣ и на каждомъ изъ насъ въ отдѣльности. Этимъ сознаніемъ отвѣтственности должна быть проникнута вся дѣятельность Государственной Думы, и это сознаніе отвѣтственности никогда не должно насъ покидать ни на одну минуту. Да, мы отвѣтственны за совершающееся! Если мы не имѣемъ реальной возможности измѣнить совершающееся! Если

щееся, такъ вспомните, господа, какое мы брали на себя обязательство передъ населеніемъ, которое насъ посылало въ Государственную Думу. Государственная Дума въ глазахъ всего населенія въ теченіе долгаго времени, долгихъ мъсяцевъ, была той свътлой точкой вдали, по мъръ приближенія къ которой все усиливались въра и надежда, - усиливалась въра въ то, что эта свътлая точка разрастется и освътитъ свътомъ всю нашу родину. Такъ смотрѣло населеніе. При выборахъ тѣ люди, которые не были убѣждены, что Государственной Думъ удастся справиться съ кризисомъ, отказывались идти на выборы, они бойкотировали Думу и бойкотировали выборы. Мы этого не дълали. Тотъ фактъ, что мы находимся здёсь, служитъ свидётельствомъ, что мы сознательно шли въ Государственную Думу. Мы возлагали на Думу надежду и принесли съ собою въру въ возможность мирнаго улаженія кризиса, въ возможность для Государственной Думы внести въ нашу страну миръ, спокойствіе и обновить государственную жизнь. Мы брали на себя обязательство и на насъ лежитъ отвътственность за совершающееся.

Эта отвътственность, съ другой стороны, коренится въ той исключительной авторитетности въ глазахъ населенія, которою пользуется Государственная Дума. Вспомните, — народъ, выбирая насъ, дъйствовалъ, я скажу, въ молитвенномъ настроеніи. Народъ относился къ выборамъ, какъ къ исполненію святого долга, онъ върилъ въ Думу, и авторитетъ Думы, еще прежде, чъмъ она собралась, былъ въ глазахъ народа чрезвычайно силенъ. И авторитетъ Думы остается таковымъ до настоящаго времени. Если еще сейчасъ все кое-какъ держится на мъстахъ, если еще гроза не разразилась, если мы еще стоимъ только передъ грозой, то удерживаетъ населеніе не что иное, какъ авторитетъ Государственной Думы. 130-ти-милліонное населеніе не можетъ жить безъ авторитета, - не авторитета ружей, штыковъ и пулеметовъ, — оно не можетъ жить безъ нравственнаго авторитета. Вспомните впечатлѣнія, которыя каждый изъ насъ вынесъ изъ времени выборовъ; вспомните выборы въ первой стадіи, — я говорю о выборахъ не городскихъ, а о деревенскихъ, внъгородскихъ. Вспомните выборы во второй стадіи. Скажите, кто не вынесъ впечатлѣнія, что населеніе анархизировано? Оно анархизировано до послѣдней степени. Нътъ уваженія къ власти-къ власти, какъ къ таковой. Отрицательное отношеніе къ даннымъ представителямъ власти—создало на мъстахъ идейное отрицаніе власти вообще.

Это явленіе глубоко важно и чрезвычайно знаменательно. Я не буду подробно останавливаться на томъ, гдъ корень этого явленія. Для меня важно отмітить его, какъ факть. Даже министръ внутреннихъ дъль гр. Толстой, этотъ, въ сущности говоря, единственный въ нашемъ прошломъ теоретически сильный реакціонеръ, и онъ въдь, когда вводилъ земскихъ начальниковъ, вовсе не желалъ насаждать въ населеніи страхъ передъ властью для страха. Онъ разсуждалъ такъ: я долженъ вызвать въ населеніи страхъ передъ властью для того, чтобы потомъ этотъ страхъ естественнымъ образомъ перешелъ въ уваженіе, и чтобы на почвъ уваженія выросъ нравственный авторитетъ власти. Его предположение оказалось ошибочнымъ: страхъ не можетъ создать уваженія, и онъ его не создалъ. Авторитета нѣтъ, и это, господа, явленіе, повторяю, исключительно важное. Съ какой бы точки зрънія ни смотръть на Россію, на все населеніе, на все совершающееся-въ основаніи лежить, несомнѣнно, отрицаніе авторитета. Съ этимъ надо считаться, и этого никогда нельзя забывать. Авторитета нътъ, и только если есть еще кое-какое довъріе, то исключительно къ Государственной Думъ. Положеніе столь важное и столь исключительное, что въ жертву ему весьма много и много можно и должно приносить - и соображенія теоретическаго характера и даже возможность риска.

Говорятъ, что аграрныя волненія, нынѣ охватившія многія губерніи, есть результатъ дѣйствій революціонеровъ, результатъ агитаціи. Какой это, въ сущности, близорукій взглядъ на положеніе дѣла! Вѣдь вездѣ въ мірѣ существуютъ теоретическіе и практическіе анархисты. Они имѣются въ Германіи, Франціи, Швейцаріи, — гдѣ угодно, но, однако, революція тамъ не совершается въ настоящее время. Съ другой стороны, исторія намъ показываетъ, что никогда и нигдѣ революція искусственно не была вызвана. Да и можетъ ли она быть искусственно вызвана? Революцію совершаютъ прежде идеи, а лишь потомъ дѣйствія.

И вотъ, въ идейно-анархизированное населеніе, въ населеніе, въ которомъ нѣтъ авторитета власти и въ которомъ теплится вѣра только въ Государственную Думу, въ населеніе, которое

своей мыслью опирается исключительно на Государственную Луму — въ это населеніе искусная рука вносить стремленіе дискредитировать Думу, поколебать ея авторитетъ. На другой или на третій день послѣ того, какъ мы собрались, меньше чѣмъ черезъ недѣлю, въ «Правительственномъ Вѣстникъ» стали появляться телеграммы; въ нихъ не важно то, что нарушалось достоинство Государственной Думы; это имъетъ второстепенное значеніе. Важно то, что совокупность этихъ телеграммъ явно колебала авторитетъ Государственной Думы. Далъе, поколебать авторитетъ Государственной Думы стремилась декларація министерства, сообщенная съ этой канедры 13 мая. Высшее учрежденіе въ Имперіи, высшее законодательное учрежденіе, образованное изъ представителей народа, единственное пользующееся авторитетомъ, выслушало, что разрѣшеніе земельнаго вопроса такъ, какъ оно находитъ нужнымъ, «безусловно недопустимо». Народные представители выслушали совътъ: «помогайте органамъ исполнительной власти въ ихъ отвътственномъ дълъвнести въ страну успокоеніе».

Теперь колеблеть авторитетъ Государственной Думы правительственное сообщеніе отъ 20-го іюня. Что же дълать? Дъйствительно, Государственная Дума работаетъ медленно, въ этомъ нельзя не признаться. Въ теченіе двухъ слишкомъ мъсяцевъ реальныхъ результатовъ ея работы почти нътъ. Причинъ много; не буду на нихъ останавливаться. Мы знаемъ, что всякій конституціонный механизмъ есть механизмъ чрезвычайно сложный и приводить его въ быстрое движеніе не представляется возможнымъ. Такъ и Государственная Дума. Но населеніе иначе смотритъ: оно считаетъ или что намъ не даютъ дълать, или что мы не можемъ дълать. Всъ наши усилія должны быть направлены въ настоящую минуту къ поднятію авторитета Государственной Думы и не только наши усилія, но я полагаю, что и усилія органовъ исполнительной власти, ибо единственное учрежденіе, которое въ населеніи пользуется авторитетомъ, это есть Государственная Дума. Если вырвать у населенія этотъ авторитетъ то тогда все неизбѣжно должно рухнуть и долженъ произойти крахъ. Крахъ, изъ котораго что выйдетъ, какъ выйдетъ-догадаться чрезвычайно трудно. Нельзя забывать, что мы и здъсь, въ Думѣ, отражая собою населеніе, чрезвычайно единодушны во всемъ,

что касается отрицанія; но есть ли въ насъ единодушіе въ положительныхъ идеалахъ? Разъ мы станемъ на почву положительныхъ идеаловъ, то наше единодушіе неизбѣжно само собой упадетъ.

Есть ли практическая надобность въ подобнаго рода обращеній къ населенію? 27 іюня я получиль телеграмму отъ одного изъ администраторовъ, стоявшаго во главъ управленія одной изъ губерній, нынъ охваченныхъ аграрнымъ движеніемъ. Въ этой телеграммѣ авторъ ея умоляетъ Государственную Думу издать воззваніе къ населенію, ибо, пишетъ онъ, необходимо во что бы то ни стало поддержать въру въ населеніи въ плодотворность работы Государственной Думы. Я получилъ свъдънія, что авторъ телеграммы лишенъ душевнаго равновъсія и потому полнаго текста ея не привожу. Но это для меня не имъетъ значенія, потому что телеграмма служитъ только иллюстраціей положенія, которое, по моему глубокому убъжденію, является неизбъжнымъ логическимъ послъдствіемъ всего совершающагося. Аграрныя волненія сами по себ'є явленіе весьма сложное, результатъ цѣлой массы факторовъ, но что тутъ, въ ряду другихъ факторовъ, занимаетъ не послъднее мъсто и правительственное сообщеніе отъ 20 іюня, мнъ кажется, должно стоять внъ сомнънія. Когда населеніе не въритъ правительству, то оно не въритъ и правительственнымъ сообщеніямъ, и такія сообщенія производятъ не прямое, а обратное дъйствіе. Говорять: вотъ такъ-то и такъто будетъ разръшенъ крестьянскій вопросъ, будетъ устранена земельная нужда. Неужели вы думаете, что при данномъ настроеніи населенія появится впечатлівніе, что именно такъ и будетъ устранена крестьянская земельная нужда? Гораздо больше основаній думать, что впечатл'вніе получится обратное, что зд'єсь какая-то неправда, что здёсь что-то скрываютъ, что здёсь чегото не додадутъ или не додълаютъ. И вотъ при такомъ настроеніи этотъ документъ не можетъ не произвести возбуждающаго дъйствія! Успокоеніе должна внести Государственная Дума своимъ авторитетнымъ словомъ. Не забывайте, господа, что только одна Дума въ настоящее время въ глазахъ населенія пользуется авторитетомъ, и не забывайте никогда, что на насъ лежитъ отвътственность за все совершающееся, и что эту отвътственность мы ни на кого переложить не можемъ, -- она остается всегда на совъсти каждаго изъ насъ. (Продолжительные апплодисменты).

## За мъсяцъ.

1 іюля 1906.

«Передъ грозой».—Ожидаемое министерство изъ думскаго большинства.— Общее настроеніе Государственной Думы. — Правительственное сообщеніе по аграрному вопросу.—Инцидентъ съ генераломъ Павловымъ.—Отмъна смертной казни.—Своевременна ли эта мъра?—Бълостокскій погромъ въ обрисовкъ правительственнаго сообщенія и доклада коммиссіи Государственной Думы.

Политическое положеніе данной минуты всего върнъе можно опредълить словами: «передъ грозой». Это уже не затишье передъ бурей—періодъ затишья ушелъ назадъ. Это моментъ, когда тучи нависли, когда вдали гудятъ раскаты грома, когда порывы вътра то тутъ, то тамъ вздымаютъ облака пыли, когда трудно дышется, когда не вмоготу становится ожиданіе, когда страхъ ужасовъ грозы начинаетъ вызывать желаніе, чтобы она скоръе разразилась—чтобы налетъла, смела то, чему суждено быть сметеннымъ, и прошла...

Открытаго вооруженнаго возстанія нигдѣ нѣтъ, но повсюду раздаются револьверные выстрѣлы и взрывы бомбъ. Повсюду и ежедневно убиваютъ городовыхъ, околоточныхъ, полицеймейстеровъ, стражниковъ. Въ помѣщичьихъ усадьбахъ нѣтъ сплошного пожара, не рѣжутъ лошадей и коровъ, какъ было осенью, ното горитъ хуторъ въ одномъ углу черноземной полосы, то какаялибо отдѣльная постройка—въ другомъ. И вездѣ косятъ и увозятъ

чужую траву, самовольно обращаютъ луга и клеверныя поля подъ выпасъ, «снимаютъ» сельскихъ рабочихъ, обрекая на гибель и безъ того небогатый урожай. Нѣтъ общей забастовки, но въ рѣдкомъ промышленномъ центрѣ не бастуютъ — или булочники, или крючники, или наборщики какой-нибудь типографіи, или рабочіе какого-либо предпріятія. Низменные инстинкты черни еще не выбились сплошь наружу, но въ Бѣлостокѣ уже былъ еврейскій погромъ и—кто знаетъ!—быть можетъ, готовятся погромы и въ Кишиневѣ, и въ Гомелѣ, и въ Одессѣ. Нигдѣ войска не вышли явно изъ повиновенія, но броженіе среди солдатъ—вездѣ. Оно коснулось даже преображенцевъ — перваго полка русской гвардіи... Развѣ это не нависшія тучи и не приближающійся гулъ раскатовъ грома?

А ощущенія, испытываемыя всеми и каждымъ? Чемъ отличаются они отъ томленія передъ надвигающейся грозой-томленія, бросающаго мысль отъ отчаянія къ безумной рѣшимости и наоборотъ? Разсказываютъ, что въ дни парижской коммуны городская жизнь текла своимъ обычнымъ порядкомъ. Въ театрахъ шли представленія, на бульварахъ фланировала публика, торговали кафе, магазины и рестораны. Такъ и у насъ: снаружи близкой грозы не видно. На коломяжскомъ ипподромъ разыгрываютъ призы, и публика волнуется за успъхъ своихъ фаворитовъ. Въ «Акваріумъ», на «Крестовскомъ» и въ другихъ садахъ слушаютъ музыку и шансонетки, смотрятъ борьбу на поясахъ и безъ поясовъ и фокусы, продълываемые дрессированными слонами и собаками, ужинаютъ, пьютъ шампанское. На дачахъ - занимаются флиртомъ и играютъ въ карты. Обычно же идутъ уличныя строительныя работы, перестилка мостовыхъ, окраска домовъ и т. д. Внъ Петербурга-ъздятъ по желъзнымъ дорогамъ и пароходамъ, покупаютъ и продаютъ, пашутъ землю, плутуютъ и воруютъ-словомъ, вст заняты обыкновеннымъ будничнымъ дтломъ. Но прислушайтесь къ разговорамъ. Прислушайтесь къ своимъ собственнымъ мыслямъ, когда вы не на-людяхъ и голова свободна отъ будничныхъ впечатлъній. Всъ безъ исключенія-отъ активныхъ революціонеровъ до самыхъ уравнов вшенныхъ людей — въ крайней тревогъ. У всъхъ нервы напряжены и взвинчены до послъдней степени. Всъ насторожились и ждутъ, теряясь въ догадкахъ, что будетъ завтра, черезъ мъсяцъ, черезъ годъ...

Въ такую критическую минуту и при такомъ общественномъ настроеніи, какъ-то странно читать въ газетахъ, что задача момента—замъна министерства И. Л. Горемыкина министерствомъ изъ состава Думы-и только. Какъ просто было бы разрѣшеніе кризиса, если бы въ этомъ дъйствительно была вся задача момента, если бы это была задача, а не ничтожная, мелкая задачка! Министерство И. Л. Горемыкина, конечно, обнаружило, свою полную несостоятельность, утратило всякое довъріе населенія и должно немедленно уйти — независимо отъ личныхъ качествъ входящихъ въ его составъ чиновниковъ. Кто участвовалъ въ составленіи деклараціи 13-го мая, мечтая начальническимъ или учительскимъ окрикомъ воздъйствовать на психику народныхъ представителей, кто выслушалъ вотумъ недовърія и потомъ прекратилъ посъщеніе думскихъ засъданій, кто не сумълъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ отвѣтить на жгучія потребности жизни внесеніемъ законопроектовъ по главнъйшимъ вопросамъ — тому ни одного лишняго дня нельзя оставаться въ министерскомъ кабинетѣ конституціоннаго государства. Очевидно также, что послѣ опыта съ министерствомъ И. Л. Горемыкина безполезно на смъну однихъ чиновниковъ ставить лицомъ къ лицу съ Думою другихъ чиновниковъ же, которые, быть можетъ, измѣнятъ тонъ деклараціи, но не изм'єнять ея содержанія и которые еще болбе замедлятъ, по старой бюрократической привычкъ, подготовительную законодательную работу. Но думать, что истинное конституціонное министерство, отвътственное передъ народнымъ представительствомъ-если не по буквъ закона, то по долгу совъсти - и образованное изъ думскаго большинства, сразу внесетъ умиротвореніе въ умы и въ жизнь, - очень и очень рисковано.

Во-первыхъ, какъ образовать такое министерство? Русская революція и возникла, и течетъ безымянно. Ей минетъ скоро два года. За это время она разрушила всѣ старые авторитеты и не создала ни одного новаго. У насъ нѣтъ именъ—ни въ Думѣ, ни за ея стѣнами. Нѣтъ людей съ общепризнаннымъ авторитетомъ, опираясь на который они могли бы дѣйствовать смѣло, увѣренно и рѣшительно. Во-вторыхъ, у насъ нѣтъ въ данную минуту и идейнаго авторитета. Идейное единство исчерпывается отрицаніемъ бюрократическаго строя и всего того, что онъ породилъ.

Въ области же положительныхъ стремленій существуетъ безконечное разнообразіе непримиримыхъ теченій. И это точно отражаетъ на себъ Государственная Дума. До сихъ поръ она поражаетъ единодушіемъ. Но прочно ли это единодушіе? Сохранится ли оно, когда общій врагъ кадетовъ и соціалъ-демократовъ, октябристовъ и трудовиковъ будетъ окончательно низвергнутъ и когда министерскія скамьи займутъ представители нынѣ внѣшними лишь обстоятельствами связаннаго воедино большинства членовъ Думы? Наконецъ, въ-третьихъ, нельзя скрывать отъ себя всей трудности фактическаго положенія, въ которомъ окажется новое министерство.

Первымъ условіемъ принятія имъ власти будетъ и несомнѣнно должна быть амнистія. Это-требованіе народа, требованіе справедливое, безъ удовлетворенія котораго ничего невозможно начать, ни въ области законодательной, ни въ области управленія. Съ одинаковой силой амнистія есть требованіе спокойнаго, холоднаго разсудка. Надо же кончить съ той юридической нелъпицей, .. которая явилась слъдствіемъ провозглашенія «незыблемыхъ основъ гражданской свободы» безъ одновременнаго облеченія этихъ основъ въ формулы закона!... Надо же кончить съ той вопіющей несправедливостью и съ тъмъ непримиримымъ противоръчіемъ между житейской правдой и правдой бездушнаго закона, которыя въ устахъ тысячъ заключенныхъ, сосланныхъ, осужденныхъ и подлежащихъ осужденію выливаются въ словахъ: «да, мы виновны; но виновны тольковъ томъ, что повърили манифесту 17 октября». Надо же кончить со всѣмъ тѣмъ, къ чему привели эксцессы революціи, съ одной стороны, и во стократъ ихъ превзошедшіе эксцессы правительственной реакціи—съ другой... Нельзя теперь, въ іюнъ и въ іюлъ, подъ угломъ зрънія уголовнаго уложенія и уложенія о наказаніяхъ, оц'єнивать д'єйствія и поступки, совершенныя во время сумятицы октябрьскихъ, ноябрьскихъ, декабрьскихъ и январьскихъ дней. Клубокъ безконечныхъ противоръчій все больше и больше запутывается. Разобрать его по ниточкамъ немыслимо. Его можно только разрубить, поставивъ на недавнее прошлое крестъ и произнеся столь страстно всвми ожидаемое слово...

Практически, однако, неизбъжнымъ слъдствіемъ амнистіи будетъ усиленіе рядовъ тъхъ, кто, въ сущности, отрицаетъ и самый

конституціонализмъ, считая Государственную Думу только первымъ этапомъ на пути соціальнаго переворота. Уже съ думской кафедры раздавалось, что нечего ссылаться на одряхлѣвшія западныя конституціонныя формы и что соціалисты Запада теперь ждутъ новаго слова изъ Россіи. Едва ли могутъ быть сомнѣнія въ томъ, что взвинченные умы соціаль-демократовъ и соціалистовъ-революціонеровъ не остановятся передъ неосуществимостью немедленнаго торжества соціалистическихъ идеаловъ, и что они во имя этихъ идеаловъ объявятъ войну кадетамъ, столь же страстную, какъ та, которую они два года вели вмѣстѣ съ кадетами противъ бюрократическаго строя. И министерству изъ думской среды придется принять на себя удары вчерашнихъ союзниковъ. Принять—и отвъчать ударами же.

Съ другой стороны, этому министерству придется вести не менъе тяжелую борьбу съ громадной арміей губернаторовъ, исправниковъ, жандармовъ и департаментскихъ чиновниковъ-со всей колоссальной организаціей центральной и м'єстной администраціи. Какъ свидътельствовалъ графъ Витте, эта армія не имъетъ «навыковъ» правомърной дъятельности, а чтобы освободиться отъ нея, нужно очень и очень много времени. Допустимъ даже, что, подъ руководствомъ новыхъ вождей, мъстныя власти не будутъ устраивать погромовъ и не станутъ печатать и распространять возбуждающія къ беззаконію прокламаціи. Допустимъ, что на мъстахъ вообще прекратится совершение администрацией формальныхъ правонарушеній, направленныхъ на свободу гражданъ. Но дълать то дъло, для котораго существуютъ вездъ и всюду мъстныя власти, нынъшніе чиновники тоже не будутъ — частью по неум'внію, частью по нежеланію. Они скор'ве всего просто забастуютъ: будутъ смирно сидъть, злорадно потирая руки. Наконецъ, министерству придется считаться съ тъми темными, закулисными силами, которыя, - какъ говорилъ въ своей замъчательной ръчи князь Урусовъ, - стоя между верховной властью и министрами, отнимаютъ отъ представителей народа довъріе верховной власти, и которыя представляются людьми, по воспитанію—вахмистрами и городовыми, а по убѣжденію—погромщиками...

Несмотря, однако, на всѣ невѣроятныя трудности, никто изъ членовъ Думы, сознательно принадлежащихъ къ большинству, хотя бы случайному, не имѣетъ нравственнаго права отказаться

отъ министерскаго портфеля, — конечно если таковой будетъ предложенъ не ему одному, а ему совмъстно съ представителями другихъ парламентскихъ группъ. Есть моменты и есть условія, когда люди обязаны приносить себя въ жертву, дабы создать мостъ, по которому пройдутъ ихъ преемники. Что такой моментъ наступилъ—говорить не нужно. Такими условіями для членовъ Думы являются обстоятельства ихъ избранія и въра населенія въ то, что Дума можетъ вывести страну изъ тупика и выведетъ. Не о жертвъ жизнью мы теперь говоримъ, а о жертвъ именемъ и популярностью... Близко ли время образованія новаго министерства? Слухи и толки не прекращаются. Освъдомленное «Новое Время» называетъ ихъ «упорными».

Государственная Дума точно отражаетъ не одну идейную разноголосицу политическихъ воззрѣній. Наблюдая Думу, видишь передъ собой правдивое отраженіе всей русской общественности—ея настроенія и даже ея поведенія. Не было и нѣтъ никого, ни справа, ни слѣва, кто признавалъ бы совершенной систему выборовъ, давшую первый составъ Думы. И она, конечно, несовершенна. Но дала она, въ смыслѣ фотографированія, поразительно вѣрную картину.

На фонъ молчаливой и темной крестьянской массы, туго разбирающейся въ отвлеченныхъ понятіяхъ, но до самыхъ глубинъ проникнутой протестомъ противъ горя, нужды и безправія, а потому дружно голосующей за все, что объщаетъ облегчение и свободу, - ръзко выдъляются въ Думъ вышедшія изъ этой массы единицы, въ которыхъ кипитъ злоба за въковыя обиды дъдовъ и отцовъ, а вмѣстѣ съ злобой-страстное, порывистое желаніе полнъе и скоръе покончить съ прошлымъ. На фонъ расплывчатой, любящей будировать, но только въ своемъ кругу и съ оглядкой, интеллигенціи, склонной ко всему доброму и свътлому, а также и къ пассивному покою, - если и менъе ръзко, то не менъе опредъленно, выдъляются тоже немногіе активные работящіе люди. Большинство изъ нихъ — профессора, адвокаты и земцы... Или возьмемъ иной фонъ: фонъ господствующей численно великороссійской народности. Ея представители гораздо бол'ве молчатъ, чъмъ слушаютъ. Они ничего не требуютъ и не желаютъ для себя такого, чего не требовали бы и не желали для всъхъ. А поляки говорять: у себя, въ коренной Россіи, дълайте, что хотите, уничтожайте частную земельную собственность, обращайте принудительно отчужденную землю въ государственный земельный запасъ, но нашихъ формъ землепользованія не трогайте: мы не допустимъ къ себъ переселенія, мы не хотимъ, чтобы наши земли получило ваше крестьянство. Евреи не устаютъ подчеркивать ихъ исключительную юридическую и экономическую приниженность. Кавказцы-особенно надъ ними тягот вющій административный гнетъ... За всъми этими спеціальными нуждами все болѣе и болѣе уходитъ въ тѣнь главная нужда и главное горе—нужда и горе голодающей, обезсиленной русской деревни... Развѣ не то же самое мы видимъ въ печати, слышимъ на митингахъ и лично наблюдаемъ каждый день? Развъ не тъ же фоны и не то же на нихъ выдъляющееся даетъ дъйствительность, не концентрированная степенными выборами, а разлитая?..

Говорятъ — и не безъ основанія, — что думскія засѣданія гораздо болъе напоминаютъ митинги, чъмъ дъловыя собранія парламента. Здъсь опять прямое отражение современной дъйствительности, выражающейся въ общественномъ настроеніи. Для дъловой работы нужны твердо сложившіеся положительные идеалы. Ихъ нътъ въ общественномъ сознаніи, нътъ и въ Думъ. И какъ для того, чтобы они сложились въ обществъ, не принимаютъ мъръ руководители общественной мысли, такъ не дълаютъ ровно ничего, чтобы поставить на реальную почву работу Думы, тъ, кто долженъ давать матеріалъ для этой работы. Первые слишкомъ охвачены борьбой и формулировкой отрицательныхъ стремленій. Вторые — министерство И. Л. Горемыкина — тоже занимается въ стънахъ Думы борьбой. Даже не борьбой, а мелкой полемикой; мелкой-по цъли и ужасной, раздражающей-по средствамъ. Ибо ея средства-разстрълы и ссылка, вызывающій тонъ и упорство въ надеждв подчинить себв волю народа...

Всякая людская масса необходимо требуетъ руководительства. Въ парламентахъ руководительство естественно принадлежитъ министерству и осуществляется комбинаціей вносимыхъ законопроектовъ. Вездѣ и всюду собственная законодательная иниціатива членовъ парламента имѣетъ субсидіарное значеніе. И иначе быть не можетъ, такъ какъ депутаты не располагаютъ никакими средствами, кромѣ личныхъ знаній, для детальной и дѣловой технической разработки вносимыхъ предложеній. Имъ можетъ принадлежать, въ буквальномъ смыслъ, только иниціатива, т.-е. починъ, сопровождаемый самой общей формулировкой мысли. Какъ же выполнило свою естественную роль министерство И. Л. Горемыкина? Ко дню открытія Думы у него не оказалось ни одного готоваго законопроекта. Затъмъ оно будто нарочно предложило Думѣ заниматься вопросомъ о прачешной и оранжереѣ при юрьевскомъ университетъ и только на второй мъсяцъ внесло законодательныя предположенія по министерству юстиціи болъе важнаго характера. Оно опоздало и опоздало непоправимо. Въ теченіе мъсяца мысль пятисотъ членовъ Думы, никогда не бывшихъ активными участниками законодательной дъятельности, не могла не работать. Она работала, все выше и выше поднималась въ облака и долетъла до признанія-пока что меньшинствомъ,-что никакой регламентаціи свободы собраній не нужно, что довольно сказать: «вст вольны собираться»-и поставить точку. Министръ юстиціи, между прочимъ, внесъ законопроектъ объ устраненіи исключительнаго права начальства предавать суду должностныхъ лицъ и о распространеніи на этихъ лицъ общихъ правилъ подсудности суду присяжныхъ. Но внесъ тогда, когда въ Думъ вопросъ уже дебатировался и безъ возраженія многими говорилось, что не должно быть вовсе никакихъ особыхъ правилъ о сужденіи должностныхъ лицъ. Кромъ того, онъ внесъ его тогда, когда Дума уже вотировала недовъріе министерству. Въ результатъ-законопроектъ, который 27-го апръля былъ бы привътствованъ, еще и не назначенъ къ слушанію и будетъ ли слушаться — весьма сомнительно.

По самому жгучему и больному вопросу — аграрному—министерство, какъ будто нарочно, дало сложиться самымъ радикальнымъ возэрѣніямъ, выждало, когда гг. Стишинскій и Гурко окончательно упадутъ въ глазахъ Думы, когда Дума выберетъ комиссію для самостоятельной разработки вопроса и комиссія уже начнетъ занятія,—и только тогда вошло со своимъ мотивированнымъ представленіемъ. Неужели оно полагаетъ, что Дума удостоитъ вниманіемъ это представленіе? Да, недаромъ два года говорилось, что русская бюрократія впала въ состояніе старческаго маразма...

Одновременно съ внесеніемъ аграрнаго законопроекта, министерство распубликовало «правительственное сообщеніе», читая которое, не знаешь, чему удивляться и какъ назвать этотъ актъ. Сообщеніе начинается ссылкой на «Высочайшее повел'вніе Государя Императора о немедленномъ принятіи мъръ къ улучшенію быта земельнаго крестьянства». Оканчивается слъдующими словами: «русское крестьянство должно знать и помнить, что не отъ смутъ и насилія оно можетъ ожидать удовлетворенія своихъ нуждъ, а отъ мирнаго своего труда и постоянныхъ о немъ заботъ Государя Императора». А все содержаніе, повторяющее доводы, которые въ Государственной Думъ развивали гг. Стишинскій и Гурко, направлено противъ мнѣній, высказывавшихся членами Думы, причемъ эти мнънія выдаются за «распространяемые среди сельскаго населенія слухи». «Вотъ тѣ мѣры—авторитетно заявляетъ министерство о своихъ предположеніяхъ, - при помощи которыхъ несомнънно можетъ быть достигнуто прочное улучшеніе благосостоянія крестьянъ. Распространяемое среди сельскаго населенія уб'єжденіе, что земля не можетъ составлять чьей-либо собственности, а должна состоять въ пользованіи только трудящихся на ней, и что поэтому необходимо произвести принудительное отчужденіе всёхъ частновладёльческихъ земель, правительство признаетъ совершенно неправильнымъ. Отчужденіе частновладъльческихъ земель не увеличитъ крестьянскіе достатки, а наоборотъ, разоритъ все государство и обречетъ само земельное крестьянство на въчную нищету и даже голодъ»... «Въ народъ распространяются слухи, будто правительство не соглашается на принудительное отчужденіе частновлад вльческих в земель, отстаивая выгоды помъщиковъ. Это невърно. Правительство охраняетъ законныя права всёхъ и каждаго, но въ данномъ случат полагаетъ, что не землевладвльцамъ нанесло бы ущербъ принудительное отчуждение отъ нихъ земель, а самому крестьянству. Землевладъльцы получатъ за свою землю выкупъ по справедливой оцѣнкѣ, т.-е. превратятъ свое земельное имущество въ деньги, которыя будутъ приносить имъ одинаковый и даже болѣе върный доходъ, нежели хозяйство на землъ. Пострадаетъ отъ предположенной мъры земледъльческое сословіе. Болъе обезпеченные крестьяне лишатся части своей земли, малоземельные получатъ незначительную прибавку. Все крестьянство лишится заработковъ

во владъльческихъ экономіяхъ и, слъдовательно, лишится значительной части получаемыхъ имъ нынъ денежныхъ средствъ. Такимъ образомъ, мъра эта ввергла бы все населеніе страны въ безысходную нищету, а въ годы неурожая обрекла бы на върный голодъ со всѣми его ужасными послъдствіями»... «Сообщая нынъ во всеобщее свъдъніе предположенныя мъры для улучшенія земельнаго быта крестьянъ, правительство подтверждаетъ, что оно будетъ неуклонно охранять имущественныя права всъхъ и каждаго, причемъ полагаетъ, что сохраненіемъ права собственности частных влад вльцевъ на принадлежащія имъ земли земельное крестьянство должно дорожить, ибо если сегодня будутъ нарушены права землевладъльцевъ прочихъ сословій, то завтра могутъ быть нарушены и права крестьянъ. Только владъя землей на неотъемлемомъ правъ собственности, можетъ трудовое крестьянство обезпечить плоды своего труда и быть ограждено отъ притязаній тѣхъ, которые землей не владѣютъ и ничего общаго съ нею не имѣютъ»...

Не для разбора по существу мы привели эти выдержки. Мы не рискнули ихъ передать своими словами, ибо сами никакой передачъ не повърили бы. Въ правительственномъ сообщеніи конституціоннаго государства, отъ лица министерства, монархъ, его воля и его заботы противополагаются представителямъ народа, ихъ волѣ и ихъ заботамъ! Министерство, прячась за спину монарха, разрываетъ въ глазахъ народа единеніе между Государемъ и народными избранниками! И это не указъ о роспускъ Думы и назначеніи новыхъ выборовъ—это только «правительственное сообщеніе»!.. Мы никогда не употребляли опошленнаго термина: «провокація». Неужели до этого дошелъ въ пылу борьбы умирающій чиновничій режимъ?!..

Передъ этимъ актомъ блѣднѣютъ всѣ эксцессы отдѣльныхъ депутатовъ, вплоть до грубыхъ выходокъ по адресу министровъ. Намъ противна всякая грубость и брань. Она недостойна уважающихъ свое высокое званіе и свои высокія обязанности представителей народа. И она не нужна: логика въ связи съ горячимъ, но сдержаннымъ чувствомъ гораздо сильнѣе и вѣрнѣе бъетъ парламентскаго противника. Но развѣ грубость поведенія вообще

и особенно въ отношеніи людей иного образа мыслей не является тоже одной изъ характерныхъ чертъ нынѣшняго состоянія общества? Вспомните, какимъ языкомъ—высокомѣрнымъ, надменнымъ и грубымъ — говорили студенческіе совѣты старостъ съ профессорскими коллегіями. Вспомните тонъ резолюцій совѣта рабочихъ депутатовъ и союза союзовъ, или слова, съ которыми безработные обращались къ петербургской городской думѣ. Оглянитесь вокругъ на эти, повсюду встрѣчаемыя, разгоряченныя лица интеллигентовъ, готовыхъ каждую минуту на грубую выходку... Уваженіе къ чужому слову и мнѣнію, какъ бы оно ни было несимпатично, даетъ лишь долгая практика правовой жизни. Первые же шаги на новомъ поприщѣ подбрасываютъ людей въ ту начальственную высь окриковъ, съ которой русскій обыватель никогда ничего другого, кромѣ надменности и грубости, не слыхалъ. Кътому же, толпа всегда возбуждаетъ и электризуетъ...

Особенно тяжелое впечатлѣніе произвело поведеніе нѣкоторыхъ членовъ Думы въ засъданіи 19-го іюня, когда крики: «вонъ», «долой», «палачъ» и т. д. встрътили генерала Павлова и непрерывно продолжались до тѣхъ поръ, пока онъ не сошелъ съ каөедры и не оставилъ зданія Думы. По этому поводу членъ Государственной Думы Аникинъ сказалъ, по возобновленіи засъданія, слідующее: «Несомнівню, то, что здітсь сегодня произошло, волнуетъ не только насъ, но это волнуетъ и всю страну. Поэтому позвольте мнъ сказать въ объяснение нашего поведения. Чувство негодованія, которое охватило всёхъ насъ при видё людей, стоящихъ сейчасъ у кормила правленія, чувство это насъ какъ будто сначала сковало. Здъсь мы слышали вопіющее невъжество, здъсь мы слышали, какъ соціализмъ сравнивали съ анархизмомъ, здъсь мы видъли, какъ выводили анархизмъ изъ соціализма. Дѣлали это нарочно или по невѣжеству — я не знаю, но, несомнънно, это подготовлялось къ тому, чтобы взрывъ негодованія проявился при появленіи на этомъ священномъ мъстъ человъка, котораго вся жизнь есть кровь, есть убійство. Пусть страна знаетъ, что Государственная Дума имъетъ своей единственною цълью ръшать дъла миромъ, и всякій видъ крови, всего кроваваго, ужаснаго, насъ возмущаетъ, и мы при этомъ не можемъ работать. Пусть страна знаетъ, что мы не терпимъ крови. Вотъ что означалъ тотъ порывъ негодованія, который здѣсь былъ».

Тѣ же мысли повторилъ г. Аладьинъ, закончившій заявленіемъ отъ трудовой группы, что «г. Павловъ ни одного слова съ этой трибуны болѣе не произнесетъ».

Приведенныя слова объясняютъ психологически, почему произошелъ грубый взрывъ. Но сами говорившіе ихъ признаютъ современемъ, что создался и нежелательный, и опасный прецедентъ. «Я долженъ сказать — отвѣтилъ гг. Аникину и Аладьину князь Волконскій, — что ежели тотъ минимумъ требованій, которымъ долженъ удовлетворять всякій говорящій на этой каведрѣ, будетъ зависѣть отъ усмотрѣнія лицъ, сидящихъ тамъ (налѣво) или какой бы то ни было группы, даже отъ всей Думы, а не отъ закона, то Дума будетъ неработоспособна. Нынѣ вы изгоняете одного, завтра другого. При такихъ условіяхъ работа не будетъ возможна. И вмѣсто порядка, вы зальете страну такой кровью, какой она до сихъ поръ не видѣла. Глубоко протестую противъ»... Шумъ заглушилъ конецъ фразы...

Инцидентъ съ генераломъ Павловымъ, само собою разумѣется, скоро забудется и не затмитъ всего значенія историческаго дня 19 іюня. Въ этотъ день Государственная Дума единогласно постановила отмѣнить смертную казнь. Дума сказала: отнынѣ въ Россіи не должно быть закономѣрныхъ убійствъ, не должно быть властнаго лишенія человѣческой жизни государствомъ—на основаніи закона и приговора суда, черезъ правительственнаго агента—палача. Великій день!..

Глубоко прочувствованными словами его привътствовала «Страна» (№ 103). «19 іюня первый парламентъ обширнъйшей имперіи, върный голосу своей совъсти и желаніямъ страны, торжественно принялъ законопроектъ объ отмънъ смертной казни, какъ такой уголовной кары, которая несовмъстима ни съ человъческимъ достоинствомъ, ни съ безпрекословными велъніями справедливости, ни съ насущными интересами общества. Никогда воля законодательнаго собранія не отвъчала такъ близко, такъ точно ғлубочайшимъ движеніямъ нашего народнаго духа, всему нравственному складу русскаго народа; никогда зръло продуманное настроеніе не выражалось съ такой кристальной прозрачностью, съ такой безукоризненной отчетливостью, какъ въ этотъ

день освобожденія народной совъсти отъ тяготъвшаго надъ ней призрака кровавой, мрачной кары, грозившей за самыя различныя, глубоко несходныя по характеру дъянія насильственнымъ отнятіемъ жизни. Государственная Дума исполнила свой долгъ»... «Но мы обязаны отмътить, что въ день, когда Государственная Дума приняла свой первый законопроектъ— и по какому вопросу!—правительство было противъ нея; что въ день, когда народъ, въ лицъ своихъ представителей, «лучшихъ людей», сказалъ свое строго взвъшенное и изъ глубинъ національнаго сознанія идущее слово: «смертной казни не быть»—это правительство было не съ народомъ»...

Необходимость немедленной отмѣны смертной казни была выражена Государственной Думой въ отвѣтномъ адресѣ Государю Императору. «Стремясь — говорилъ адресъ — къ освобожденію страны отъ связывающихъ ее путъ административной опеки и предоставляя ограниченіе свободы гражданъ единственно лишь независимой судебной власти, Государственная Дума считаетъ, однако, недопустимымъ примѣненіе даже и по судебному приговору наказанія смертью. Смертная казнь никогда и ни при какихъ условіяхъ не можетъ быть назначаема. Государственная Дума считаетъ себя въ правѣ заявить, что она явится выразительницею единодушнаго стремленія всего населенія въ тотъ день, когда постановитъ законъ объ отмѣнѣ смертной казни навсегда. Въ предвидѣніи этого закона страна ждетъ пріостановленія нынѣ же Вашею, Государь, властью исполненія всѣхъ смертныхъ приговоровъ».

17-го мая Думѣ стало извѣстно, что въ Усть-Двинскѣ разстрѣляно 8 человѣкъ, и на другой день за подписью пятидесятичетырехъ лицъ внесенъ былъ законопроектъ объ отмѣнѣ смертной казни. Законопроектъ всего изъ двухъ статей:

- 1. Смертная казнь отмѣняется.
- 2. Впредь до пересмотра уголовнаго законодательства, во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ дѣйствующими законами установлена смертная казнь, она замѣняется непосредственно слѣдующимъ по тяжести наказаніемъ.

Авторы законопроекта и съ ними вся Дума потребовали спѣшнаго его обсужденія. Но... министры заявили, что они желаютъ воспользоваться мѣсячнымъ срокомъ, который имъ даетъ законъ

для приготовленія. Пришлось ждать томительный мѣсяцъ, унесшій еще новыя жертвы «вымирающаго карательнаго института». Наступило 19-е іюня. Законопроектъ поставленъ на повѣстку. Министры извѣщены и прибыли. Они приготовились! Они не даромъ заставили ждать цѣлый мѣсяцъ: они вышли съ бумажками въ рукахъ, по которымъ прочли то, что написали у себя дома въ теченіе десяти минутъ... Отъ рѣчей министра юстиціи и представителя морского министра осталось впечатлѣніе чего-то трусливаго и необычайно жалкаго...

Устный докладъ продолжался почти два часа. Дошелъ ли докладъ до слуха министра юстиціи — его тайна. Но, выйдя непосредственно послъ докладчика на канедру, г. Щегловитовъ, считавшійся до сихъ поръ въ ряду извѣстныхъ криминалистовъ и опытныхъ ораторовъ, и не пытался даже возражать и разбивать только-что высказанные доводы въ пользу отмѣны смер'гной казни. Онъ прочелъ по принесенной бумажкъ нъсколько общихъ мѣстъ, съ гордостью патріота заявилъ, что «если не считать попытки, сдъланной въ 1747 г. въ Тосканъ, Россія была первой страной, исключившей смертную казнь изъ числа наказаній за общія преступленія, не политическія», причемъ, по примѣру не менъе горделивыхъ учебниковъ, забылъ о кнутъ, о плетяхъ и о шести тысячахъ ударовъ шпицрутенами, равно забылъ о цъломъ рядѣ законовъ спеціальныхъ, которыми въ концѣ XIX в. смертная казнь за неполитическія преступленія была возстановлена (напр. въ 1893 г. за разбой на Кавказъ и др.), - далъе развилъ новую теорію анархизма, выростающаго изъ соціализма, привелъ на справку четыре штата Съверной Америки, вытащилъ изъ архивной пыли отзывъ берлинскаго профессора Листа о первоначальномъ проектъ нашего уголовнаго уложенія и закончилъ всегдашнимъ бюрократическимъ припъвомъ на тему: сперва успокоеніе, а потомъ реформы. «Отмѣна смертной казни — сказалъ г. Шегловитовъ-за политическія преступленія требуетъ, прежде всего, наступленія въ государствѣ полнаго порядка и успокоенія страны; при отсутствіи этихъ условій, подобная мѣра едва ли можетъ быть признана своевременною». Но вмъстъ съ этимъ г. Щегловитовъ показалъ, что онъ не вовсе глухъ къ настойчивому требованію народной совъсти: онъ призналъ возможнымъ

и своевременнымъ отмѣнить смертную казнь за карантинныя преступленія...

Когда мы услышали эти послѣднія слова, насъ взяла оторопь. Намъ показалось, что министръ юстиціи смѣется надъ Думой. Мы стали воскрешать въ памяти, когда былъ послѣдній случай примѣненія казни за карантинныя посягательства. Мы спрашивали себя: прошли ли съ этого момента двадцать лѣтъ или сорокъ, пятьдесятъ? Потомъ этотъ вопросъ сдѣлалъ съ трибуны г. Набоковъ, и товарищъ министра юстиціи — самъ г. Щегловитовъ очевидно счелъ, что слушать пренія не стоитъ, и что гораздо важнѣе отдать время своей канцеляріи — знаками показалъ, что онъ тоже не помнитъ... Такъ одинъ добродѣтельный богачъ въ духовномъ завѣщаніи не одѣлилъ бѣднаго брата. Разставаясь съ жизнью, онъ написалъ, что взятые у него братомъ взаймы тридцать лѣтъ назадъ десять рублей — онъ прощаетъ...

Еще загадочнъе, зачъмъ понадобились мъсячныя приготовленія главному военно-морскому прокурору г. Матвѣенко. Онъ сказалъ, буквально, слъдующее: «По порученію морского министра, считаю долгомъ доложить Государственной Думъ, что отмъна смертной казни по силъ морского устава должна составить предметъ особаго вопроса, подлежащаго разсмотрънію законодательнымъ порядкомъ, опредъленнымъ военно-морскимъ судебнымъ уставомъ, каковое направленіе этого вопроса опредъляется, по мнѣнію морского министра, статьей 55 основныхъ законовъ, Съ толкованіемъ послъдней, изложеннымъ г. членомъ-докладчикомъ, морской министръ согласиться не можетъ». Какъ стали извъстны морскому министру соображенія докладчика, которыхъ отсутствовавшій министръ не слыхаль — г. Матвъенко не повъдалъ. Почему министръ не можетъ согласиться, какія имъетъ для того юридическія основанія — этого тоже г. Матвъенко не объяснилъ. «Не согласенъ» и все тутъ — чего еще разсуждать!.. Не безъ основанія, по окончаніи этой любопытной «рѣчи», съ заднихъ скамей раздался вопросъ: «скоро ли въ отставку»?

Слова представителей министерства—очень жаль, что еще не быль выслушанъ главный военный прокуроръ, генералъ Павловъ—сослужили немалую службу ораторамъ изъ членовъ Думы. Не по содержанію ихъ ръчей, ибо противники оказались слишкомъ ничтожны для серьезнаго диспута, а съ внъшней стороны—со

стороны впечатлѣнія. Казенная сухость чтенія однихъ особенно выдѣлила искренность тона свободной, богатой образами, устной рѣчи другихъ, нежеланіе или неумѣніе толковать законъ — спокойный и тщательный юридическій анализъ, повтореніе чужихъ словъ—самостоятельную работу мыслей... Мы не будемъ ни приводить, ни тѣмъ болѣе разбирать всего того, что говорилось въ Думѣ 19-го іюня. Мы остановимся только на одной части вопроса: дѣйствительно ли своевременно теперь отмѣнить смертную казнь въ Россіи? Оправдывается ли рѣшеніе Думы съ политической точки зрѣнія?

Глубокое заблужденіе думать, что смертная казнь можеть прекратить политическія убійства! «Въ то время — справедливо говоритъ Н. С. Таганцевъ, - когда политическія движенія, революціи, им'вли личный, такъ сказать, династическій характеръ, являлись переворотомъ, передававшимъ власть отъ одного лица къ другому, отъ одной главы партіи къ другой, тогда, кенечно, уничтоженіе главы или коноводовъ революціоннаго движенія могло похоронить и самое движеніе, ихъ смерть могла дъйствительно обезпечить на время, а иногда и навсегда, спокойствіе правящей власти. Но эпоха подобныхъ движеній отошла въ прошлое. Нынъ господствующее мъсто заняли движенія идейнаго характера. Стремленія пересоздать государственный или экономическій строй, распространить то или другое религіозное върованіе, какъ революціонные двигатели, не могутъ, по самому своему существу, сосредоточиваться въ опредъленной личности, а уподобляются скорве гидрв Геркулеса съ ея саморастущими головами. Движенія, такъ сказать, демократизировались, а потому истребленіе, хотя бы и массами, ихъ кажущихся вожаковъ безсильно остановить самое движение и обезопасить отъ него общество. Лишь въ самомъ содержаніи этого движенія лежитъ залогь его жизни или смерти»... Это такое же заблужденіе, какъ и то, что, вынося свое ръшеніе, Государственная Дума не содрогалась видомъ крови, ежедневно проливаемой на улицахъ чуть не всѣхъ городовъ. Можно ли безъ содроганія читать извъстія объ убійствахъ городовыхъ, околоточныхъ, стражниковъ и другихъ низшихъ агентовъ полицейской власти? Въдь они повинны только въ томъ, что у нихъ тоже есть семьи, что они тоже голодны, что они тоже хотятъ всть...

Hambalber Dalatin-econo inclustra — arc be no remente, adapte PARTINES AS PRINCIPAL LETTINGS SE PORT BOSC SEN NISTERTINGS TEXTS TOLOGIS A 10 LESS AGENCIES B. R. CLIEBE. TO CALLIN OFLIKABERS CINCRIN-COME CINCIAN. BY KENCHUS MAY HAVE BY KANCHUS 1979-DODACTNI-EDKOMB DOATE TOTO SCENERA, ODNOMBLINGOPARARA 67%. MORES SELIC BRISTS CHORONELLA, NOTOTHER DURING WITH MARRING, COGRECATE BROKE INTROLLER. I'S THE VOINGIBLE KOTOPHY CONTACTS COMPLY шаются, представляють собой явленія иного порыдка. Когда уби-BRIGHTS TODOGOBERNS, KOMIA VÕHBRIGHTS COLLIGHA HA HOCHV, KOMIA стреляють и бросцоть болом дети, пимнависти, гогда нельсм не признать, что мы стоимь предь явленіемь опидемическимь, передъ формой массового психова. Как в бывають эпидеміи самоубійствъ, такъ бывають эпидемін убійствъ. И если неціхлеснобразно бороться смертной казнью даже съ холодными, разсчитанными, обдуманными убійствами, то бороться смертной казиью противъ той крови, которая проливается въ силу эпидемін, охимтившей страну, вдвойнъ нецълесообразно. Бороться съ ужаснимъ явленіемъ, свидътелями котораго мы бываемь генерь каждый день, нужно инымъ способомъ: устраненіемъ причинъ, вызвавшихъ это явленіе, устраненіемъ того, что обусловливаеть и вызываетъ политическія убійства. Такихъ причинъ, конечно, много, но одна изъ нихъ и не послъдняя - кровожадная жестокость закона, смертная казнь. Вспомните дъло Спиридоновой. Ее побудили убить Луженовскаго тъ звърства и казни, которыя опъ совершалъ. Они явились непосредственнымъ импульсомъ, толк нувшимъ ея руку взять револьверъ. И если проанализировать каждый новъйшій случай, то въ громадномъ больщинствь, если не всегда, установится преемственная связь между жестокостью закона и его исполнителей и даннымъ фактомъ убійства, п зависимость второго отъ первой. Кто же и чъмъ долженъ на чать? Властное ли и могущественное государство-отказомъ отъ кровавой мести, или охваченные психозомъ революціонные эле менты — прекращеніемъ политическихъ убійствъ? Кто должень первый разорвать заколдованный кругь?..

Съ другой стороны, мы живемъ въ эпоху революціи. Что, будетъ завтра, что будетъ черезъ недълю, черезъ мъсяцъ и никто на это отвътить не въ состояніи. Смъна настроеній, смъна теченій, смъна личнаго торжества, — они могутъ наступить

каждую минуту. Кто будетъ вынесенъ на верхъ власти, кто будетъ низвергнутъ, мы не знаемъ. И въ этотъ моментъ неужели не своевременно отмѣнить смертную казнь? Неужели исторія не даетъ достаточно примѣровъ того, что именно въ этотъ-то моментъ нужно сдѣлать такъ, чтобы впредь не было закономѣрныхъ убійствъ? Болѣзненно нужно, чтобы отнынѣ, при той неизвѣстности, которая предстоитъ русской жизни, не было уже убійствъ по закону, чтобы каждое убійство, кѣмъ бы ни было совершено, было преступнымъ дѣяніемъ.

1-го декабря 1789 года французское учредительное собраніе, по предложенію доктора Guillotin, постановило, что отнын'в смертная казнь состоить въ простомъ лишеніи жизни. Это постановленіе тогда вызвало возраженія. Говорили, что, отмѣняя квалифицированную казнь, подрывають основы правосудія, что правосудіе неизбѣжно должно расшататься и что наступитъ анархія. Этого не наступило, но французская революція омрачила себя множествомъ приведенныхъ въ исполненіе смертныхъ приговоровъ. Русская Государственная Дума начала свою дѣятельность съ полной отмѣны смертной казни. Это не расшатаетъ устоевъ правосудія, но это гарантируетъ то, что лишенія жизни по закону—властнымъ безвластнаго—больше въ незаконченную эпоху русской революціи не будетъ...

Получитъ ли ръшеніе Думы санкцію? Будемъ надъяться, что да...

21 іюня въ газетахъ появилось правительственное сообщеніе по поводу погрома въ г. Бѣлостокѣ. 22 іюня Государственная Дума выслушала о томъ же погромѣ докладъ «комиссіи по изслѣдованію незакономѣрныхъ дѣйствій должностныхъ лицъ», а на слѣдующій день начала его обсужденіе.

Правительственное сообщеніе, основанное на данныхъ, собранныхъ на мѣстѣ шталмейстеромъ Фришемъ, и на «другихъ, имѣющихєя въ распоряженіи правительства», опредѣляетъ слѣдствія безпорядковъ слѣдующими цифрами: убито 7 христіанъ и 75 евреевъ; ранено 18 христіанъ и 60 евреевъ; разгромлено 169 квартиръ и лавокъ, принадлежащихъ еврейскому населенію, съ убыткомъ на сумму около 200 тыс. рублей. Далѣе, изъ фактическихъ свѣдѣній останавливаетъ вниманіе перечень полицей-

скихъ чиновъ, жандармовъ и солдатъ, бывшихъ жертвами революціонныхъ покушеній въ теченіе 1905 и 1906 гг. Общее ихъ число—33. Эти посягательства, а также насильственныя дъйствія, направленныя противъ мирныхъ жителей, по словамъ сообщенія, «повергли населеніе Бѣлостока въ паническое состояніе», дошедшее до крайняго напряженія послѣ убійства 29 мая полиціймейстера Деркачева, и «породили то состояніе угнетенности и апатіи, въ которое пришла бълостокская полиція, не ръшавшаяся даже показываться въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ города», «Прослѣдить ходъ погрома — говорится далѣе, — то затихавшаго, то возобновлявшагося въ разныхъ частяхъ города, и различить въ заявленіяхъ пострадавшихъ лицъ истину отъ вольныхъ и невольныхъ измышленій можетъ, конечно, лишь судебное слъдствіе, которое и ведется со всей возможной быстротой. Признавая до окончанія слъдствія всякія утвержденія по этому предмету преждевременными, правительство можетъ пока считать установленнымъ лишь то обстоятельство, что погромъ производился по преимуществу отдъльными небольшими кучками громилъ изъ среды городского и сельскаго населенія, нападавшими на еврейскіе дома и магазины въ тѣхъ по преимуществу мѣстахъ, гдѣ не имѣлось войскъ»... Въ заключение правительство отвергаетъ, «съ глубокимъ негодованіемъ, распространяемые въ обществъ слухи о томъ, что еврейскій погромъ въ Бѣлостокѣ былъ подготовленъ съ въдома и при участіи мъстной администраціи и войскъ, и считаетъ долгомъ выразить свое убъждение въ томъ, что причину этого печальнаго событія сл'ёдуетъ искать, прежде всего, въ д'ёятельности мъстныхъ революціонныхъ организацій, которыя непрерывнымъ рядомъ преступныхъ посягательствъ, направленныхъ противъ властей и противъ частныхъ лицъ, довели мирное населеніе до крайняго озлобленія и разстроили полицію, не им вшую вслѣдствіе этого возможности предупредить и во-время остановить начавшіеся безпорядки».

Къ прямо противоположнымъ выводамъ пришла комиссія Государственной Думы на основаніи свъдъній и матеріаловъ, собранныхъ командированными ею въ г. Бълостокъ членами Думы: М. Е. Араканцевымъ, Е. Н. Щепкинымъ и В. Р. Якубсономъ. Эти матеріалы чрезвычайно обширны и заключаютъ въ себъ такія описанія фактовъ со словъ очевидцевъ и потерпъвшихъ, отъ которыхъ волосы становятся дыбомъ на головѣ. Впрочемъ, и безъ этихъ описаній однѣ голыя цифры показываютъ, какъ жестоко велся погромъ. Даже въ сраженіяхъ на войнѣ, при самыхъ усовершенствованныхъ средствахъ причиненія вреда, число раненыхъ всегда во много разъ превышаетъ число убитыхъ; въ Бѣлостокѣ же было убито 75 евреевъ (по свѣдѣніямъ комиссіи—82) и ранено только 60 (по свѣдѣніямъ комиссіи—70). Это значитъ, что били на смерть и добивали раненыхъ.

Комиссія признала, что, во-первыхъ, «никакой племенной, религіозной или экономической вражды между христіанскимъ и еврейскимъ населеніемъ города Бълостока не существовало»; вовторыхъ — что «нескрываемая вражда къ евреямъ существовала только у полиціи и внушалась также и войскамъ на почвѣ обвиненія евреевъ въ участіи въ освободительномъ движеніи». По мнънію комиссіи, болъе всего обращаетъ на себя вниманіе планомпрность произведеннаго погрома. «О погром в знали, къ погрому готовились, погромомъ грозили и даже указывали день его; слъдовательно онъ былъ не случайнымъ явленіемъ, не вспышкой на національной или религіозной почвъ. Если принять во вниманіе, что низшіе органы полицейской власти распространяли выдумки о злодъйствахъ евреевъ, то приходится признать, что эти выдумки входили въ планъ. Наконецъ, пріурочиваніе погрома ко дню христіанскихъ религіозныхъ процессій, когда фанатичная толпа особенно бываетъ чутка и религіозно настроена, является наилучшимъ выборомъ момента»... «Соображая всъ данныя, приходится придти къ заключенію, что погромо было подготовлено и организованъ. Но къмъ же? Останавливаясь на образъ дъйствій г. начальника суберніи, нельзя не усмотрѣть, что еще до погрома представители еврейскаго общества сообщаютъ ему о тревожномъ состояніи города и предполагаемомъ погромѣ, указываютъ на пристава Шереметова, какъ на лицо, которое даже опредълило день начала погрома, на лицо, облеченное властью и враждебное еврейскому населенію. Но губернаторъ говоритъ представителямъ, настаивавшимъ на удаленіи Шереметова, что это единственный у него смълый и энергичный чиновникъ. Наступаетъ день погрома. Губернаторъ днемъ прівзжаетъ въ Бълостокъ и продолжительное время остается на вокзалъ, затъмъ вдетъ въ полицейское управленіе на свиданіе съ генераломъ Богаевскимъ, а потомъ быстро исчезаетъ изъ Бълостока и направляется въ г. Вильну, къ генералъ-губернатору. Проъзжая по городу, губернаторъ видитъ раненыхъ, трупы на улицъ, и на вокзалъ производится избіеніе хулиганами евреевъ, но онъ не предпринимаетъ ровно никакихъ мъръ къ прекращенію; онъ точно чуждъ всему этому, онъ точно безсиленъ и не облеченъ властью»... «Сводя къ одному итогу дъятельность губернатора и недъйствительность «дъйствительныхъ мъръ» министра внутреннихъ дълъ (о принятіи которыхъ онъ говорилъ членамъ Думы Якубсону и Шефтелю), нужно признать, что въ организаціи погрома участвовала какая-то тайная власть, можетъ быть извъстная, а можетъ быть и неизвъстная явной власти»... Послъ ръчи князя Урусова этотъ послъдній выводъ получаетъ особенное значеніе...

«Вътникъ Европы» 1906 г., № 7.



## Оборвалось!..

Дума распущена...

Оборвалось то, чъмъ жила Россія въ теченіе почти полныхъ двухъ лътъ.

Россія—отъ Петербурга и Москвы до послѣдней деревушки, заброшенной въ необъятной шири степей или въ непроходимой глуши лѣсовъ. Россія — черноземная, промышленная, польская, кавказская, сибирская. Россія образованная и неграмотная, богатая и бѣдная, управляющая и управляемая...

Стотридиатимилліонное населеніе не можетъ существовать безъ авторитета. Не авторитета ружей, штыковъ, нагайки и висълицы, а авторитета внутренняго, покоющагося на сознаніи долга и вѣрѣ. Не даромъ законъ требуетъ повиновенія не токмо за страхъ, но и за совѣсть. Не даромъ представители идейнаго анархизма не столько направляютъ свои удары на силу, которою располагаетъ государственная власть, сколько на разрушеніе духовной связи между населеніемъ и властью...

Такимъ авторитетомъ, еще задолго до ея созыва, была Государственная Дума. Нравственный авторитетъ правительственной власти неудержимо падалъ въ теченіе многихъ лѣтъ. Этого не было только замѣтно: отсутствіе возможности для народа проявлять открыто свое «я» создавало обманчивый призракъ показного спокойствія и благополучія. Но роковая ошибка реакціи восьмидесятыхъ годовъ не могла пройти безслѣдно и не прошла. Страхъ передъ «начальствомъ» не создалъ ни уваженія къ нему,

ни довърія. Чъмъ послъдовательнъе насаждалось чувство страха, тъмъ сильнъе росло чувство протеста. И оно выросло до состоянія, граничащаго съ анархіей.

Идея народнаго представительства явилась якоремъ спасенія. Мысль всъхъ классовъ общества за нее ухватилась и на нее оперлась. Хоть въ будущемъ обрисовался авторитетъ, которому народъ готовъ былъ нести повиновеніе «за совъсть».

Идея слишкомъ долго оставалась нереализованной. Якорь то глубоко забиралъ въ землю, то срывался...

Наконецъ она реализовалась — сперва въ выборахъ, затъмъ въ торжественно открытой Государственной Думъ.

Прошло семьдесятъ два дня—и Думы нътъ... Провозглашенъ старый принципъ: нужно прежде всего успокоеніе. А когда оно наступитъ, тогда опять будутъ призваны народные представители.

Да какъ же наступитъ успокоеніе, если то, что вызвало тревогу и каждый день ее усиливаетъ, остается неизмѣннымъ?

«Быстрое, твердое и неуклонное возстановленіе порядка» и «неослабный отпоръ», «ръшительный», «безъ всякихъ колебаній» большее, что могутъ дать—спокойствіе смерти. Но спокойствіе жизни—разумной и дъятельной—развъ въ силахъ они дать?..

Допустимъ, что спокойствіе смерти наступитъ. Такъ было въ 1881 году. Но тогда срока возврату къ жизни опредълено не было. Тогда не объщалось обновленія стараго строя. Тогда, напротивъ, былъ данъ обътъ — возродить «исконныя начала». И что же? — жизнь замерла, а черезъ двадцать три года произошелъ взрывъ.

Теперь назначенъ срокъ—20-е февраля. Теперь, какъ оповъстилъ предсъдатель совъта министровъ, «правительство проникнуто твердымъ намъреніемъ способствовать отмънъ и измъненію въ законномъ порядкъ законовъ устаръвшихъ и не достигающихъ своего назначенія». Теперь подтверждается, что «старый строй получитъ обновленіе».

Такъ развъ 20 февраля не повторится то, что было съ 27-го апръля по 8-е іюля? Развъ Дума новаго состава—если семь предстоящихъ мъсяцевъ «пресъченія», «отпора» и «борьбы не противъ общества, а противъ враговъ общества», какъ формулируетъ министерство задачу минуты, не убьютъ въры въ конституціонныя формы народнаго представительства—развъ вторая Дума не

окажется въ положеніи первой? Развѣ ея законодательная дѣятельность не будетъ подавлена тѣми же непосредственно къ ней обращаемыми нуждами и обидами народа? Развѣ она не будетъ вынуждена сама говорить народу слова успокоенія, производить разслѣдованія и требовать отвѣтственнаго министерства?..

Тяжело и больно на душѣ. Третій періодъ русскаго освободительнаго движенія оказался самымъ краткимъ. Оборвалась надежда на разрѣшеніе кризиса эволюціей — болѣзненной и тяжелой, но мирной... Что впереди?.. Временная ли смерть для взрыва черезъ семь мѣсяцевъ, или революціонный взрывъ сейчасъ, или, что еще ужаснѣе, взрывъ контръ-революціонный—пугачевщина?..

Шестьсотъ «истинно - русскихъ людей» въ Москвъ торжественно кричали «ура» и чествовали «великій день» роспуска Думы.

Не знаемъ, гдѣ и какъ торжествовали, но навѣрное тоже въ приподнятомъ настроеніи были 9-го іюля и крайніе лѣвые.

И тѣ и другіе не уставали говорить: «Думу разгонять». И въ этомъ было ихъ затаенное желаніе. Для однихъ — дабы о штыки разбились «безпочвенныя» мечтанія о свободѣ, правѣ, равенствѣ и народномъ благѣ. Для другихъ — дабы дѣйствительность доказала невозможность мирнаго разрѣшенія кризиса и тѣмъ вызвала насильственную революцію.

Зловъщее предсказаніе шло съ двухъ полюсовъ и оправда-

Конфликтъ между Думой и министерствомъ обострился до крайней степени и дальше продолжаться не могъ. Министерство взяло верхъ. Оно не остановилось передъ роспускомъ первыхъ представителей народа. Дъятельность ихъ отнынъ отошла въ прошлое, и ей вынесетъ приговоръ исторія. Для свободной дъятельности министерства поле чисто...

Министерство опять стоитъ непосредственно передъ лицомъ народа...



«XX Вѣкъ» 13 іюля 1906 г., № 105. **f** 

потомъ быстро исчезаетъ изъ Бѣлостока и направляется въ г. Вильну, къ генералъ-губернатору. Проѣзжая по городу, губернаторъ видитъ раненыхъ, трупы на улицѣ, и на вокзалѣ производится избіеніе хулиганами евреевъ, но онъ не предпринимаетъ ровно никакихъ мѣръ къ прекращенію; онъ точно чуждъ всему этому, онъ точно безсиленъ и не облеченъ властью»... «Сводя къ одному итогу дѣятельность губернатора и недѣйствительность «дѣйствительныхъ мѣръ» министра внутреннихъ дѣлъ (о принятіи которыхъ онъ говорилъ членамъ Думы Якубсону и Шефтелю), нужно признать, что въ организаціи погрома участвовала какая-то тайная власть, можетъ быть извѣстная, а можетъ быть и неизвѣстная явной власти»... Послѣ рѣчи князя Урусова этотъ послѣдній выводъ получаетъ особенное значеніе...

«Въстникъ Европы» 1906 г., № 7.



## Оборвалось!..

Дума распущена...

Оборвалось то, чѣмъ жила Россія въ теченіе почти полныхъ двухъ лѣтъ.

Россія—отъ Петербурга и Москвы до послѣдней деревушки, заброшенной въ необъятной шири степей или въ непроходимой глуши лѣсовъ. Россія — черноземная, промышленная, польская, кавказская, сибирская. Россія образованная и неграмотная, богатая и бѣдная, управляющая и управляемая...

Стотридцатимилліонное населеніе не можетъ существовать безъ авторитета. Не авторитета ружей, штыковъ, нагайки и висълицы, а авторитета внутренняго, покоющагося на сознаніи долга и въръ. Не даромъ законъ требуетъ повиновенія не токмо за страхъ, но и за совъсть. Не даромъ представители идейнаго анархизма не столько направляютъ свои удары на силу, которою располагаетъ государственная власть, сколько на разрушеніе духовной связи между населеніемъ и властью...

Такимъ авторитетомъ, еще задолго до ея созыва, была Государственная Дума. Нравственный авторитетъ правительственной власти неудержимо падалъ въ теченіе многихъ лѣтъ. Этого не было только замѣтно: отсутствіе возможности для народа проявлять открыто свое «я» создавало обманчивый призракъ показного спокойствія и благополучія. Но роковая ошибка реакціи восьмидесятыхъ годовъ не могла пройти безслѣдно и не прошла. Страхъ передъ «начальствомъ» не создалъ ни уваженія къ нему,

ни довърія. Чъмъ послъдовательные насаждалось чувство страха, тъмъ сильные росло чувство протеста. И оно выросло до состоянія, граничащаго съ анархіей.

Идея народнаго представительства явилась якоремъ спасенія. Мысль всѣхъ классовъ общества за нее ухватилась и на нее оперлась. Хоть въ будущемъ обрисовался авторитетъ, которому народъ готовъ былъ нести повиновеніе «за совѣсть».

Идея слишкомъ долго оставалась нереализованной. Якорь то глубоко забиралъ въ землю, то срывался...

Наконецъ она реализовалась — сперва въ выборахъ, затъмъ въ торжественно открытой Государственной Думъ.

Прошло семьдесять два дня—и Думы нѣтъ... Провозглашенъ старый принципъ: нужно прежде всего успокоеніе. А когда оно наступитъ, тогда опять будутъ призваны народные представители.

Да какъ же наступитъ успокоеніе, если то, что вызвало тревогу и каждый день ее усиливаетъ, остается неизмѣннымъ?

«Быстрое, твердое и неуклонное возстановленіе порядка» и «неослабный отпоръ», «рѣшительный», «безъ всякихъ колебаній» большее, что могутъ дать—спокойствіе смерти. Но спокойствіе жизни—разумной и дѣятельной—развѣ въ силахъ они дать?..

Допустимъ, что спокойствіе смерти наступитъ. Такъ было въ 1881 году. Но тогда срока возврату къ жизни опредѣлено не было. Тогда не обѣщалось обновленія стараго строя. Тогда, напротивъ, былъ данъ обѣтъ — возродить «исконныя начала». И что же? — жизнь замерла, а черезъ двадцать три года произошелъ взрывъ.

Теперь назначенъ срокъ—20-е февраля. Теперь, какъ оповъстилъ предсъдатель совъта министровъ, «правительство проникнуто твердымъ намъреніемъ способствовать отмънъ и измъненію въ законномъ порядкъ законовъ устаръвшихъ и не достигающихъ своего назначенія». Теперь подтверждается, что «старый строй получитъ обновленіе».

Такъ развѣ 20 февраля не повторится то, что было съ 27-го апрѣля по 8-е іюля? Развѣ Дума новаго состава—если семь предстоящихъ мѣсяцевъ «пресѣченія», «отпора» и «борьбы не противъ общества, а противъ враговъ общества», какъ формулируетъ министерство задачу минуты, не убьютъ вѣры въ конституціонныя формы народнаго представительства—развѣ вторая Дума не

окажется въ положеніи первой? Развѣ ея законодательная дѣятельность не будетъ подавлена тѣми же непосредственно къ ней обращаемыми нуждами и обидами народа? Развѣ она не будетъ вынуждена сама говорить народу слова успокоенія, производить разслѣдованія и требовать отвѣтственнаго министерства?..

Тяжело и больно на душѣ. Третій періодъ русскаго освободительнаго движенія оказался самымъ краткимъ. Оборвалась надежда на разрѣшеніе кризиса эволюціей — болѣзненной и тяжелой, но мирной... Что впереди?.. Временная ли смерть для вэрыва черезъ семь мѣсяцевъ, или революціонный взрывъ сейчасъ, или, что еще ужаснѣе, взрывъ контръ-революціонный—пугачевщина?..

Шестьсотъ «истинно - русскихъ людей» въ Москвъ торжественно кричали «ура» и чествовали «великій день» роспуска Думы.

Не знаемъ, гдѣ и какъ торжествовали, но навѣрное тоже въ приподнятомъ настроеніи были 9-го іюля и крайніе лѣвые.

И тѣ и другіе не уставали говорить: «Думу разгонятъ». И въ этомъ было ихъ затаенное желаніе. Для однихъ — дабы о штыки разбились «безпочвенныя» мечтанія о свободѣ, правѣ, равенствѣ и народномъ благѣ. Для другихъ — дабы дѣйствительность доказала невозможность мирнаго разрѣшенія кризиса и тѣмъ вызвала насильственную революцію.

Зловъщее предсказаніе шло съ двухъ полюсовъ и оправда-

Конфликтъ между Думой и министерствомъ обострился до крайней степени и дальше продолжаться не могъ. Министерство взяло верхъ. Оно не остановилось передъ роспускомъ первыхъ представителей народа. Дъятельность ихъ отнынъ отошла въ прошлое, и ей вынесетъ приговоръ исторія. Для свободной дъятельности министерства поле чисто...

Министерство опять стоитъ непосредственно передъ лицомъ народа...



• . . • . . . e e

DK 260 K8 V.2

.

.

.

.

.

.

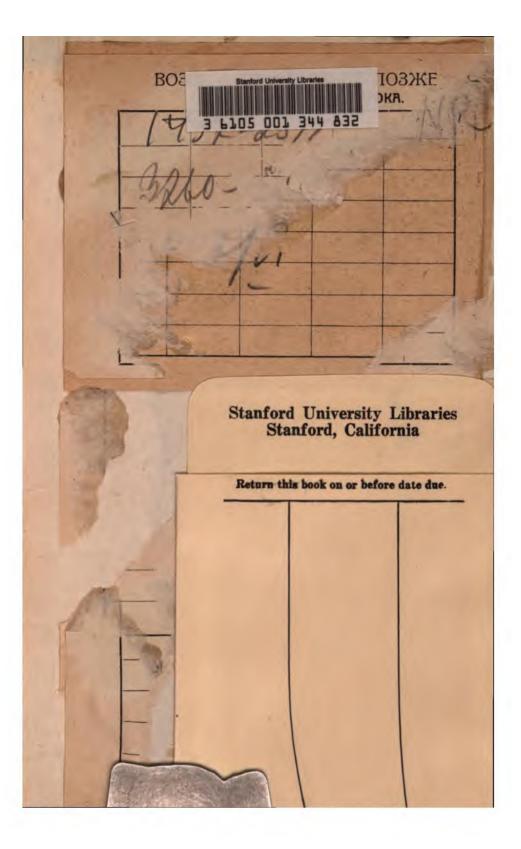

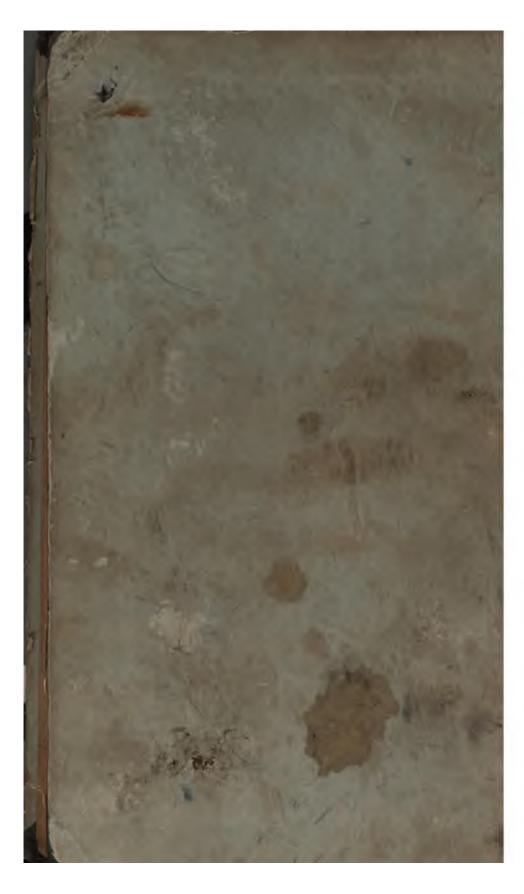